

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

#### Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  - Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Parbard College Library



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

Class of 1828

| • |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  | • |   |  |
|   |   |  | • | , |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   | · |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   | , |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
| · | · |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   |   |  |

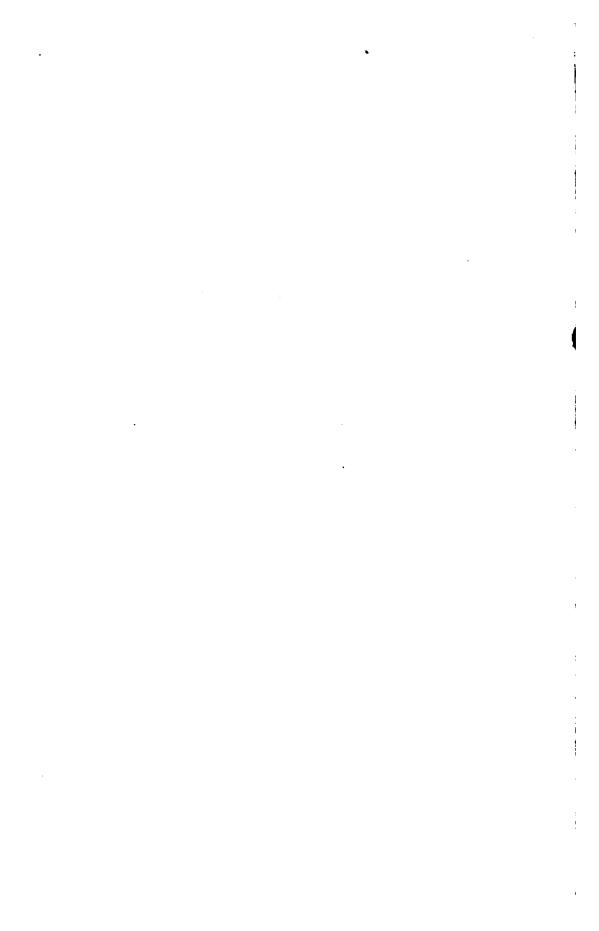

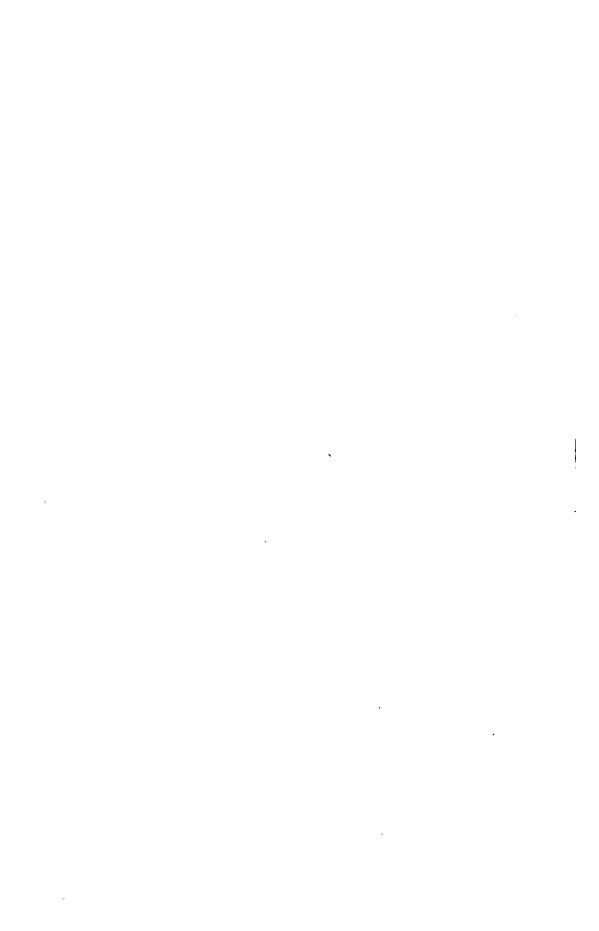

## жизнь и труды

# М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіе и ръчи Ужь вамолкшія давно. Князь Вяземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси И въ немъ сокрытаго глубоко Ты духа жизни допроси! Хомяковъ

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ!

В. Истоминъ.

«Не извращай описанія событій. Побіду изображай какъ побіду, а пораженіе описывай какъ пораженіе». (Наказь Персидскаго Государя Наср-эддинъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и вельможи! Покровительствуйте Мувамъ: онъ благодарны». Погодинъ.

«Пою... дондеже есмь».

Николая Варсукова

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ Типографія М. М. Стасюдевича. В. О., 5 л., 28 1903

# VSlav 4350,2,801



Minot find



3228

### памяти

Дмитрія Сергъевича

### СИПЯГИНА

посвящается книга сія.

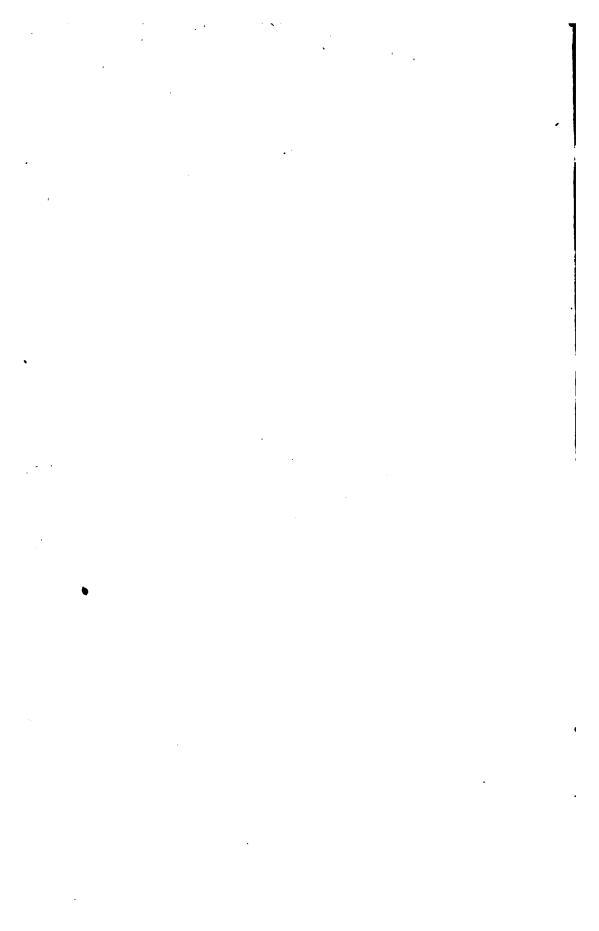

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

| <del></del>                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                 | CTPAH.       |
| ГЛАВА I. Вступленіе Н. В. Исакова въ должность попечителя Московскаго Учебнаго Округа. Университетскій вопросъ. |              |
| Педагогическія письма Погодина къ Н. И. Пирогову                                                                | 1-12         |
| ГЛАВА II. Мысан Погодина объ университетскихъ экза-                                                             |              |
| менахъ                                                                                                          | 12-24        |
| ГЛАВА III. Мысли Погодина объ употреблении перваго                                                              |              |
| студенческаго года въ университетахъ. Письмо М. Н. Каткова.                                                     | 24 - 27      |
| ГЛАВА IV. Чествованіе О. И. Иноземцова                                                                          | 28-35        |
| ГЛАВА V. Кончина князя С. М. Голицина                                                                           | 35-37        |
| ГЛАВЫ VI-VII. Увольненіе графа А. А. Закревскаго отъ                                                            |              |
| должности Московскаго генералъ-губернатора                                                                      | <b>3</b> 846 |
| ГЛАВА VIII. Вступленіе графа С. Г. Строганова въ долж-                                                          |              |
| вость Московскаго генераль-губернатора                                                                          | 46 53        |
| ГЛАВА IX. Совершеннольтіе наследника цесаревича Ни-                                                             |              |
| колан Александровича. Назначение графа С. Г. Строганова                                                         |              |
| попечителемъ въ государю наследнику цесаревичу. Назначение                                                      |              |
| П. А. Тучкова Московскимъ генералъ-губернаторомъ                                                                | 53 58        |
| ГЛАВА Х. Перевадъ графа С. Г. Строганова въ Петер-                                                              |              |
| бургъ. Воспоминаніе о немъ Погодина. Письмо Цогодина В. И.                                                      |              |
| Назимову о воспитаніи наслідника. Свидітельство О. И. Бу-                                                       |              |
| слаева                                                                                                          | 58 - 62      |
| ГЛАВА XI. Присоединеніе Амура къ Россіи                                                                         | 62 - 67      |
| ГЛАВА XII. Сношенія князя А. И. Борятинскаго, предъ                                                             | •            |
| покореніемъ Канкава съ Ісрусалимскимъ патріархомъ Кирил-                                                        |              |
| ломъ. Покореніе Кавказа. Письмо въ князю Борятинскому                                                           |              |
| митрополита Кіевскаго Исидора. Зам'вчаніе Погодина о прі-                                                       |              |
| обретени Амура и покорени Кавказа                                                                               | 6874         |
| ГЛАВА ХІІІ. Учрежденіе Редавціонных Коммиссій. На-                                                              |              |
| значеніе І. И. Ростовцова председателемъ оныхъ                                                                  | 7479         |
| ГЛАВА XIV. Личный составь Редакціонныхъ Коммиссій.                                                              |              |
| Переписка Н. А. Милютина съ Ю. О. Самаринымъ. Письмо                                                            |              |
| Ю. О. Самарина къ А. О. Смирновой                                                                               | 79-86        |

· 7!

| — VI —                                                                                                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| •                                                                                                                     | стран.  |
| ГЛАВА XV. Союзъ Н. А. Милютина съ славянофилами.                                                                      |         |
| Письмо графа К. В. Нессельроде въ Н. А. Милютину. Бесада                                                              |         |
| Н. П. Семенова и М. Н. Любощинскаго съ Ростовцовымъ. Труды                                                            |         |
| Н. П. Семенова по Исторіи освобожденія врестьянь въ Россіи.                                                           | 86—91   |
| ГЛАВА XVI. Собраніе членовъ Редавціонныхъ Коммиссій                                                                   |         |
| въ квартиръ Ростовцова. Представление ихъ Ростовцовымъ                                                                |         |
| князю А. Орлову и государю. Вступленіе Ю. О. Самарина                                                                 |         |
| въ Редакціонныя Коммиссів. Препирательство его съ княвемъ В. А. Черкасскимъ. Представленіе государю тёхъ наъ членовъ, |         |
| воторые прибыли посл'в открытія Редакціонных Коминссій.                                                               |         |
| Болевнь Ю. О. Самарина                                                                                                | 91-97   |
| ГЛАВЫ XVII—XX. Діятельность М. II. Позена, графа П. II.                                                               | 91—91   |
| Шувалова и князя О.И. Паскевича въ Редавціонных Коминссіяхъ                                                           | 97 110  |
| ГЛАВА XXI. К. С. Аксаковъ, А. С. Хомяковъ и А. И.                                                                     | 0, 210  |
| Кошелевъ о дъятельности Редавціонныхъ Коминссій                                                                       | 110-119 |
| ГЛАВА XXII. Прибытіе депутатовъ перваго привыва въ                                                                    |         |
| Петербургъ. Пріемъ ихъ въ Редакціонныхъ Коминссіяхъ. Вру-                                                             |         |
| ченная имъ инструкція произвела непріятное впечатлівніе.                                                              |         |
| Представление депутатовъ государю. Завершение перваго пе-                                                             |         |
| ріода ванятій Редакціонныхъ Коммиссій                                                                                 | 119—123 |
| ГЛАВА XXIII. Объдъ, данный членами Редакціонныхъ                                                                      |         |
| Коммиссій депутатамъ. Посавобъденная бесъда І. И. Ростов-                                                             |         |
| цова съ Н. П. Семеновымъ объ наструкцін, данной депутатамъ.                                                           | 100 100 |
| Докладъ Ростовцова государю объ объдъ                                                                                 | 123—129 |
| ихъ враждебное настроеніе къ Редакціоннымъ Коммиссіямъ.                                                               | 129134  |
| ГЛАВА XXV. Нападки, дълаемыя на Редакціонныя Ком-                                                                     | 125-104 |
| миссін, спѣшная въ нихъ работа и столкновенія вредно по-                                                              |         |
| вліяли на здоровье Ростовцова. Возвращеніе государя изъ                                                               |         |
| путешествія. Ростовцовь представляєть ему обзорь различныхъ                                                           |         |
| мевній, ходившихъ въ обществів. Записка камергера М. А.                                                               |         |
| Бевобравова. Собственноручныя на нее вамъчанія государя.                                                              |         |
| Замъчание П. А. Валуева по поводу бользии Ростовцова                                                                  | 134—141 |
| ГЛАВА XXVI. Пребываніе въ Петербургі фельдиаршала                                                                     |         |
| княвя А. И. Борятинскаго                                                                                              | 142—149 |
| l'JABA XXVII. Пребываніе князя А. И. Боратинскаго                                                                     |         |
| въ Москвъ. Объдъ въ честь его въ Благородномъ Собранін.                                                               |         |
| Непроизнесенная ръчь Погодина. Цисьмо Погодина къ дочери                                                              | 140 150 |
| А. М. Зедергольмъ о князѣ Борятинскомъ                                                                                | 149—156 |
| поводу направленія, принятаго Редакціонными Коммиссіами.                                                              |         |
| Угасаніе Ростовцова. Его предсмертная записка. Свиданіе съ                                                            |         |
| умирающимъ внязя В. А. Червасскаго. Письмо помъщика                                                                   |         |
| Шемявина въ Погодину.                                                                                                 | 157—161 |
| ГЛАВА XXIX. Врачи объявляють Ростовцову смертный                                                                      |         |
| приговоръ. Умирающаго напутствують Св. Тайнами. Бестда                                                                |         |
| умирающаго съ В. Н. Семеновымъ. Посъщение государя. На-                                                               |         |
| чало конца. Кончина. Государь присутствуеть при кончинь.                                                              | 161163  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | отран.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ГЛАВА XXX. П. П. Семеновь представляеть государю предсмертную записку Ростовцова. Бесёда государя съ П. П. Семеновымъ о преемнике Ростовцову. Неудачное домогательтельство С. С. Ланскаго занять мёсто Ростовцова. Запискою Ростовцова интересуются члены императорской фамили. По- |                   |
| гребеніе Ростовцова                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164—171           |
| стовдова                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171175            |
| ристика Паница, сдъланная Н. П. Семеновымъ. Графъ Панинъ образуетъ при себъ какъ бы канцелярію по крестьянскому                                                                                                                                                                     |                   |
| дълу. Роль М. И. Топильскаго. По порученію графа Панина,<br>Н. П. Семеновъ представляеть ему описаніе состава Редак-<br>ціонныхъ Коммиссій. Бесъда графа Панина съ П. П. Семено-                                                                                                    |                   |
| вымъ. Свиданіе графа Панина съ в. кн. Константиномъ Нико-<br>лаевичемъ                                                                                                                                                                                                              | 175—182           |
| рого привыва. Ръчь графа Панина, обращенная въ депутатамъ. Первое засъдание Редакціонныхъ Коммиссій подъ предсёдательствомъ графа Панина. Неисполнившееся желаніе графа                                                                                                             |                   |
| Панина назначить графа Владиміра Бобринскаго членомъ Редакціонныхъ Коммиссій. М. Н. Муравьевъ о графѣ Панинѣ . ГЛАВА XXXIV. Преніе въ Редакціонныхъ Коммиссіяхъ, возбужденное миѣніями Милютина, Соловьева и князя Черкас-                                                          | 182—189           |
| скаго, о безполезности приглашать депутатовъ въ общія при-<br>сутствія Редакціонныхъ Коммиссій. Письма А. С. Хомякова<br>и О. П. Еленева. Возникшій вопросъ о місті літнихъ засі-                                                                                                   |                   |
| даній Редавціонных коммиссій. Об'єдь, данный Херсонским депутатом Касиновым членам Редавціонных Коммиссій.                                                                                                                                                                          | 100 104           |
| Тость, предложенный П. А. Булгаковымъ                                                                                                                                                                                                                                               | 189 — 19 <b>4</b> |
| стоянів тогдашняго крестьянства. Посл'ядніе дни Редакціонныхъ Коминссій                                                                                                                                                                                                             | 194-201           |
| Коммессій. Стодкновеніе Н. А. Мелютина съ В. И. Булыги-<br>нымъ. Діятельность членовъ Редакціонныхъ Коммессій послів<br>закрытія оныхъ. Письмо А. О. Россеть къ сестрів А. О. Смир-                                                                                                 |                   |
| новой. Отмътва въ Дисеникъ графа П. Х. Граббе ГЛАВА ХХХVИ. Представленіе государю бывшихъ членовъ Редавдіонныхъ Коммиссій. Слово протоіерея О. О. Си-                                                                                                                               | 201-204           |
| донскаго. Прощальный объдъ членовъ Редакціонныхъ Ком-                                                                                                                                                                                                                               | 204-208           |
| ГЛАВА XXXVIII. Ръменіе крестьянскаго вопроса пере-<br>несено въ Главный Комитетъ по крестьянскому дёлу. Назна-<br>ченіе в. кн. Константина Николаевича. По порученію М. Н.                                                                                                          |                   |

(1)

|                                                                                                                         | CTPAH.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Муравьева, П. А. Валуевъ составиль контръ-проекть на пред-<br>положения Редакціонныхъ Коммиссій. Письмо А. В. Головнина |                          |
| къ князю А. И. Боратинскому о деятельности Главнаго Ко-                                                                 |                          |
| интета                                                                                                                  | 208 - 213                |
| ГЛАВА XXXIX. Состояніе умовъ въ Россін. Письмо мя-                                                                      |                          |
| трополита Кіевскаго Арсенія. Діятельность М. Н. Муравьева.                                                              | •                        |
| Ненависть къ последнему А. В. Головнина. Встреча П. А.                                                                  |                          |
| Валуева съ графомъ С. Г. Строгановымъ въ Михайловскомъ                                                                  |                          |
| Дворить                                                                                                                 | 213218                   |
| ГЛАВА XL. Разсужденіе въ Главномъ Комитеть о цифрахъ                                                                    |                          |
| Редакціонных в Коммиссій. По этому предмету графъ Панинъ                                                                |                          |
| созываетъ, при участіи братьевъ Семеновыхъ, особое засъданіе.                                                           |                          |
| Переписка Погодина съ А. В. Головеннымъ                                                                                 | 218 <b>—2</b> 23         |
| ГЛАВА ХІЛ. Торжество Редакціонныхъ Коминссій въ                                                                         |                          |
| Главномъ Комитетъ. Послъднее засъдание Главнаго Комитета                                                                |                          |
| подъ председательствомъ государя. Проекты Положеній Редак-                                                              |                          |
| ціонныхъ Коммиссій внесены на обсужденіе въ Государствен-                                                               |                          |
| иый Совать. Рачь государя.                                                                                              | 2 <b>23229</b>           |
| ГЛАВА XLII. Составленіе манифеста объ освобожденіи                                                                      |                          |
| крестьянь. Участіе въ этомъ ділі Московскаго митрополита                                                                |                          |
| Филарета                                                                                                                | 2 <b>29</b> —2 <b>34</b> |
| ГЛАВА XLIII. Записка митрополита Филарета по поводу                                                                     |                          |
| нанифеста. Заботы Правительства о приготовлении народа къ                                                               |                          |
| принятію манифеста. Статистическое изследованіе А. Г. Трой-                                                             |                          |
| ницкаго о крѣпостномъ населенія. Письмо митрополита Фи-                                                                 |                          |
| ларета                                                                                                                  | 234 <b>—23</b> 8         |
| ГЛАВА XLIV. Статья Погодина, вышедшая въ свъть предъ                                                                    |                          |
| объявленіемъ манифеста. Письма графини А. Д. Блудовой и                                                                 |                          |
| Н. И. Любимова                                                                                                          | 238—243                  |
| ГЛАВЫ XLV-XIVI. Празднованіс Татіанина дня въ                                                                           | 2.2 272                  |
| Москвъ. Ръчь Погодина. Настроеніе умовъ въ университетахъ.                                                              | 243—252                  |
| ГЛАВА XLVII. Занятія Погодина судомъ надъ цареви-                                                                       |                          |
| чемъ Алексвемъ Петровичемъ. Намврение Погодина прочесть                                                                 |                          |
| статью объ этомъ предметь въ Академіи Наукъ. Письма А. С.                                                               |                          |
| Хомикова и И. А. Плетнева. Погодинъ получаетъ приглашение                                                               | 250 250                  |
| прівхать въ Петербургъ                                                                                                  | 253 258                  |
| ГЛАВА XLVIII. До отъезда въ Петербургъ, Погодинъ                                                                        |                          |
| прочедъ своего Алексъя въ Обществі Любителей Россійской                                                                 |                          |
| Словесности. Слова Т. Н. Граповскаго о портреть Петра Ве-                                                               | 050 360                  |
| JHEARO                                                                                                                  | 258263                   |
| ГЛАВА XLIX. Впечатывне, произведенное чтеніемъ По-                                                                      |                          |
| година въ Обществъ Любителей Россійской Словесности. Письма                                                             |                          |
| Б. Н. Алмазова и о. Белюстина. Отношение фельдмаршала графа Б. П. Шереметева къ суду надъ царевичемъ Алекстемъ          | v                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   | 263-265                  |
| Петровичемъ                                                                                                             | 200-200                  |
| графу Д. Н. Блудову свою статью о суде надъ царевичемъ                                                                  |                          |
| Алексвемъ Петповичемъ. Публичное чтеніе той жев статьи въ                                                               |                          |

|                                                                                                      | СТРАН.                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Пассажъ и въ Авадемін Наукъ. Письма М. Н. Лонгинова и                                                |                           |
| K. C. Akcakoba                                                                                       | <b>266</b> -271           |
| ГЛАВЫ LI-LIV. Диспуть Погодина съ Костомаровымъ                                                      | 070 001                   |
| о происхожденіи Руси                                                                                 | 2 <b>72</b> —295          |
| его Петербургскими похождениями. Письмо въ нему Косто-                                               |                           |
| MSDOBS                                                                                               | <b>295</b> 301            |
| ГЛАВА LVI. Нападеніе притиковъ на Жиудскую теорію                                                    |                           |
| Костонарова. Письмо последняго въ Погодину. Письмо Куника.                                           | 301-304                   |
| ГЛАВА LVII. Недовольство Московскихъ друзей Погодина                                                 |                           |
| дало ему поводь написать Отчеть имъ о своемъ диспутв                                                 | <b>30</b> 5 <b>— 3</b> 09 |
| 1'ЛАВЫ LVIIILIX. Отчеть Погодина воздвигь на него                                                    |                           |
| цвиую бурю въ Петербургской журналистива. Статьи Косто-                                              |                           |
| марова, Чернышевскаго, Лохвицкаго. Дружескія письма Косто-<br>марова въ Погодину. Письмо Щебальскаго | 309323                    |
| глава LX. Погодину вступаеть во эторой законный бракъ.                                               | 323—329                   |
| ГЛАВА LXI. Погодинъ предпринимаетъ путемествіе по                                                    | 020-020                   |
| Россін. Вывадь нав Москвы. Владинірь. Переправа черезь                                               |                           |
| Клявьну. Переправа черезь Ону. Нижній Новгородь.                                                     | 329 338                   |
| ГЛАВА LXII. Плававіе по Волгі отъ Нижинго Новгорода                                                  |                           |
| до Казани. Козмоденьянскъ. Казань. Посъщение монастыря.                                              |                           |
| Обозраніе Соловецкой библіотеки. Об'ядь у нопечителя Казап-                                          |                           |
| скаго Учебнаго Округа князя П. П. Вяземскаго. Обозрвніс                                              |                           |
| Университета. Дальнъйшее плаваніе по Волгь до Астрахани.                                             |                           |
| Встрвии и знакомства. Самара. Изъ Сызрани Погодинъ пишетъ                                            | 000 040                   |
| письмо въ М. А. Дмитріеву                                                                            | 338-343                   |
| нява. Камышинъ. Царицинъ. Разсужденіе Погодина о Сарепть                                             |                           |
| Boarts                                                                                               | 343-349                   |
| ГЛАВА LXIV. Приближеніе въ Астрахани. Прівадъ туда.                                                  | 030 - 030                 |
| Размышленіе объ Астрахани. Постиветь архіепископа Ана-                                               |                           |
| насія                                                                                                | 349 - 353                 |
| I'ЛАВА ŁXV. Калмыки. Гулянья. Разведеніе марены. Сады.                                               |                           |
| Учебныя Заведенія. Кабинеть натуральной Исторіи. Публичная                                           | ı                         |
| библіотева. Таможня. Посъщеніе церквей. Армяне. Татарская                                            |                           |
| мечеть. Жизнь въ Астрахани. Рыбный промыслъ, Гостинницы.                                             |                           |
| Погодина посвщаеть Литкинъ                                                                           | 353361                    |
| ГЛАВА LXVI. Плаваніе по Каспійскому морю. Пребываніе въ Тнфлисъ. Письмо къ Погодину Мартьянова       | 901 90K                   |
| глава LXVII. Пребываніе Погодина въ Боржом'в. Свн-                                                   | 361—365                   |
| даніе съ фельдиаршаломъ княземъ А. И. Борятинскимъ. Мысль                                            |                           |
| Погодина объ учрежденія Университета въ Тифлисъ. Письмо                                              |                           |
| А. М. Кубарева. Кутансъ                                                                              | 365-372                   |
| ГЛАВЫ LXVIII—LXX. Крымъ. Переселеніе Кримскихъ                                                       |                           |
| Татаръ въ Турцію. Мечта Погодина объ образованіи въ Крыму                                            |                           |
| Университета                                                                                         | 372—387                   |
| ГЛАВЫ LXXI—LXXII. Обратное путешествіе Погодина                                                      |                           |
| въ Москву. Перекопъ. Екатериноставъ. Лорога отъ Екатерино-                                           |                           |

|                                                             | CTPAH.  |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| слава до Харькова. Погодинъ гостить у А. Н. Римаренко.      |         |
| Харьковъ. Бѣлгородъ. Курскъ. Орелъ. Тула. Возвращение въ    |         |
| Москву                                                      | 387-397 |
| ГЛАВА LXXIII. Дорожный Дневникъ Погодина. Преди-            |         |
| CHOBIC NT HOMY                                              | 397 405 |
| ГЛАВА LXXIV. Отъевать С. П. Шевырева изъ Москви             |         |
| въ Италію                                                   | 405-411 |
| ГЛАВЫ LXXV—LXXVII. Ділгельность Общества Люби-              |         |
| телей Россійской Словесности въ предсидательство А. С. Хо-  |         |
| иякова                                                      | 411-430 |
| ГЛАВЫ LXXVIII—LXXX. Предсмертныя думы и кончина             |         |
| А. С. Хомикова. Кончина Степана Дмитріевича Нечаева         | 431-452 |
| ГЛАВЫ LXXXI—LXXXIII. Предсмертная бользнь и кон-            |         |
| чина К. С. Аксакова.                                        | 452469  |
| ГЛАВА LXXXIV. Кончина Вическава Ганки                       | 470-478 |
| ГЛАВА LXXXV. Въновъ на могим Инновентія, архі-              | 210 210 |
| •                                                           | 473-479 |
| епископа Херсонскаго и Таврическаго                         | 413-419 |
| ГЛАВА LXXXVI. Прітвядъ въ Москву императора Але-            |         |
| ксандра Ц. Вступленіе въ Успенскій соборъ. Слово Филарета.  |         |
| Возвращение государя въ Царское Село. Рождение в. кн. Павла |         |
| Александровича. Поездка государи въ Варшаву. Варшавское     |         |
| свиданіе. Предсмертная болізнь и кончина вдовствующей       |         |
| UMBANAMURIT AMILIANE MOZ AS TEVADRIAM CONTINUE              | 490497  |

•

•

,

Погодинъ, въ своихъ Современных Замютках, заявилъ, что "въ виду горячаго времени, когда Русская мысль встрепенулась", онъ свой день раздёлилъ на двё части: первая "оставляется за стариною, вторая отдается новинамъ", и тутъ же прибавилъ, что "проживъ долго, продумавъ много, насмотрёвшись, наслушавшись всякой всячины, слёдя за газетами, можетъ быть и успёю я замётить что-нибудь полезное, особенно въ той области, въ коей обращалась вся жизнь моя, то-есть, ученой и учебной").

Въ то время университетскія неурядицы побуждали Правительство приступить въ университетской реформъ. Хотя въ Погодину и нивто не обращался за совътами по этому дълу, но онъ самъ, по внутренней потребности, не оставался глухъ и нъмъ въ этомъ важномъ дълъ.

Преемникомъ А. Н. Бахметева, попечителемъ Московскаго Учебнаго Округа былъ назначенъ Николай Васильевичъ Исаковъ. Никитенко, въ своемъ Днеоникъ, подъ 29 января 1859 года, записалъ: "Назначенный въ Москву попечителемъ, Н. В. Исаковъ, объяснялся съ государемъ, желая узнать, какому направленію онъ долженъ слёдовать, особенно въ ценвуръ.

- Я убъжденъ, скавалъ Исаковъ, что гласность необходима.
- "И я тоже, отвъчалъ государь, только у насъ дурное направленіе"<sup>2</sup>).

Замътимъ здъсь встати, что мъсто попечителя Московскаго желалъ занять П. А. Валуевъ. Въ Дневникъ своемъ, подъ 4 девабря 1858 года, онъ записалъ: "Вечеромъ у веливой внягини Елены Павловны, подъ фирмою вняжны Львовой. На вечеръ присутствовали государь и императрица. Мухановъ говорилъ мнъ, что знаетъ навърно, что государь имъетъ меня въ виду для вакого-то высшаго назначенія и такъ кому-то отзывался. Въроятно, въ разговоръ съ Ковалевскимъ, который предлагалъ меня въ попечители Московскаго Университета" 3).

О новомъ Московскомъ попечитель, П. А. Плетневъ (13 февраля 1859 г.) писалъ въ внязю П. А Вявемскому: "Генералъ Исаковъ, новый Московскій попечитель, скоро туда отправится. До сихъ поръ онъ готовился къ своей должности. посъщая въ Петербургъ Университетъ и гимназіи. Въ помощники себъ, какъ слышно, онъ выбралъ Ө. П. Корнилова, служившаго въ Канцеляріи графа Закревскаго. Графъ Уваровъ, послъ женитьбы на княжнъ Щербатовой, вышелъ въ отставку и ъдетъ за границу" 4).

Хотя въ Погодину, какъ мы уже сказали, и никто не обращался за совътами по университетской реформъ, но онъ самъ, во исполнение "гражданскаго долга", отозвался по этому важному дълу.

Вотъ, что мы читаемъ въ *Дневникъ* Погодина 1859 года: Подъ *6 января*: "Къ Крылову. Объ Университетъ".

- 7 —: "Вечеръ у Иноземцева и толковали о философін, объ Университетъ. Нътъ, онъ старъетъ".
- 14—: "Объдъ студентовъ, гдъ, между прочимъ, Катвовъ предложилъ здоровье Строганова... Грустное впечатаъніе".
- 1 февраля: "Лешковъ и Бъляевъ объ университетсвихъ происшествіяхъ. Неурядица".
  - 6 —: "Съ Бъляевымъ объ Университетъ".
- 20 августа: "Думалъ объ университетахъ Московсвомъ и Казанскомъ".

- 21 —: "Бъляевъ объ Университетъ".
- 25 —: "Вечеромъ профессора. Объ Университетъ и досадилъ Крыловъ. Гадко".
  - 26 сентября: "У Давыдова объ Университетв".
- ——12 октября: "Къ нопечителю. Объ его отцѣ и проч. потомъ о цензурѣ и Университетѣ. Кажется, очень порядочный человѣвъ".
- 11 ноября (день рожденія Погодина): "Вечеромъ профессора: объ университетскихъ исторіяхъ".
- 13 —: "Мысль написать Блудову или Долгорувову объ университетахъ, но отдумалось".
  - 5 декабря: "Слукъ о неурядицъ увиверситетской".

Еще въ 1858 году, Погодину вздумалось написать къ Н. И. Пирогову *Педагогическія письма*, въ воторыкъ предзагаль вавести въ университетахъ студенческія бесёды. Письма эти Погодинъ котёль напечатать въ С.-Петербургскием Впомостям, но цензура не дозволила.

Поводомъ въ этимъ письмамъ была статья профессора Кіевскаго Университета Н. Х. Бунге: О современномъ направленіи Русских университетовт и о потребностях высшаю образованія. Статья эта была напечатана въ Русскомъ Въстникъ 1858 года.

Н. Х. Бунге, основываясь преимущественно на сочинении Іенскаго профессора Фишера, думаль, что учреждение частныхъ правтическихъ семинарій или институтовъ можетъ много помочь университетскому преподаванію наукъ государственныхъ.

Бунге писаль: "Изученіе государственных наукь въ университетахъ представляеть три главные недостатка: во-первыхъ, большая часть учащихся ограничивается поверхностнымъ обозрѣніемъ предметовъ, не соотвѣтствующимъ требованіямъ практики; во-вторыхъ, лекціи не возбуждають въ достаточной степени къ самодѣятельности; въ-третьихъ, домашнія занятія не составляють общаго правила, очень ограниченны и лишены плана. Эти недостатки, говорить Фишеръ, могутъ быть отвращены только упражненіями, связанными

съ преподаваніемъ. При этомъ главная цёль должна состоять въ томъ, чтобы вызвать въ молодыхъ людяхъ, овнакомившихся съ началами государственныхъ наукъ, охоту въ болве глубокому изученію отділовь, наиболіве важных въ практикі, вовбудить въ учащихся самодвятельность я приготовить ихъ разносторонними занятіями въ переходу отъ науви въ общественной діятельности. Планъ, предложенный Фишеромъ, соетоитъ въ следующемъ: одинъ или двое изъ профессоровъ (но не болве), преподающихъ государственное право, политическую экономію, благоустройство, финансы и статистику, принимають на себя, въ качествъ директоровъ института, обазанность руководить упражненіями студентовъ какъ юридическаго, такъ и камеральнаго факультетовъ. Студенты поступають въ институть добровольно: но отъ нихъ требуется, чтобы они выслушали уже курсы государственнаго права и политической экономіи, такъ какъ эти науки составляютъ основаніе при изученіи благоустройства или финансовъ. Для занятій назначаются двё двухчасовыя лекціи въ недёлю. Предметомъ упражненій на важдое полугодіе избирается одинъ вавой-нибудь отдёль науки, имёющій наибольшее практичесвое значение и представляющий особыя теоретическия трудности. Последнія могуть состоять или въ примененіи общихъ началь, или въ внаніи наукъ вспомогательныхъ, исторіи и статистики, или въ разрътеніи спорныхъ вопросовъ, или наконецъ, въ связи задачи съ различными отраслями государствовъдънія".

Вотъ эти-то строви и побудили Погодина написать въ Н. И. Пирогову слъдующее: "Все, что говорятъ почтенные нрофессоры объ этомъ институтъ, върно, дъльно, полезно и въ высшей степени для насъ нужно. Нъкоторыя слишкомъ Нъмецкія требованія измънятся сами собою при перенесеніи проекта на Русскіе нравы. Не стану указывать на примъчательныя мъста статьи: надлежало бы перепечатать ее сполна. Принимающіе участіе въ успъхахъ общественнаго образованія пусть перечтутъ сами это важное предложеніе. "Я смёю только предложить его распространеніе. Почему не завести такихъ практическихъ институтовъ, — назовемъ ихъ бесёдами, — по всёмъ прочимъ наукамъ, какія предлагаютъ тг. Фишеръ и Бунге для государствовёдёнія? На первый случай желательно, чтобъ факультеты съ главными своими подраздёленіями имёли хотя по одной бесёдё, а именно: для Исторіи Русской и Всеобщей, для Словесности Русской, Славинской, Западной, Классической, для наукъ математическихъ, естественныхъ, камеральныхъ, политическихъ, для Исторіи Законовъ, Медицины, Отечественнаго Права.

"Впоследствін могуть присоединиться кь нимъ особыя науки: Химія, Физіологія, Уголовное право, или даже писатели и ученые порознь, напримеръ: Платонъ, Цицеронъ, Дантъ, Шекспиръ, Баконъ, Лейбницъ, Линней, Лапласъ, Гете, Пушкинъ и пр.

"Впрочемъ, въ этомъ отношеніи, при настоящемъ положеніи науки у насъ, намъ нечего гоняться за послёдовательностію, полнотою и прочими принадлежностями высокаго образованія. Начинай у насъ дёло, кто глубже проникнуть этой мыслію, кто живёе питаеть желаніе содёйствовать къ водворенію и распространенію истиннаго, основательнаго, а не поверхностнаго знанія, кто чувствуеть въ себё способность повести дёло съ успёхомъ, по какой бы то ни было наукё, будеть ли то Анатомія, Исторія раскоза, или Ганнеманово ученіе.

"Кому руководить такою бесёдою? Разумёется, одному лицу, хозянну, но помогать ему должны многіе, всё, посвятившіе себя преимущественно той или другой наукё: есть даръ слова, есть искусство спорить, есть таланть вести и поддерживать разговоръ, развивать предметь постепенно, подводить рёчи къ одному знаменателю, указывать слабия, указывать крёпкія мёста, поддавать пару. Это все различныя способности, которыя рёдко соединяются въ одномъчеловъкъ, а большею частію раздёляются по одиночкъ или въ нѣкоторыхъ только соединеніяхъ. Если основатели

бесёды будуть думать о пользё, а не объ удовлетвореніи суетнаго самолюбія, то они тотчась, послё перваго собранія, увидять, какъ имъ слёдуеть впредь распоряжаться, и кому что дёлать: кто долженъ начертить планъ сраженія, кто выбирать м'ёстность, кто командовать корпусомъ, дивизіей, полкомъ, кто будеть стрёлять изъ пушекъ, и кто бить отбой. Никакими правилами и условіями стёсняться не должно. Опыть лучше всего покажеть всё удобства и неудобства. Принимать участіе въ бесёдё могуть не только профессоры, но и посторонніе ученые, по предварительному соглашенію, — студенты и другіе любители.

"Касательно цівны, многіе наши профессоры, безъ сомнівнія, примуть на себя охотно безвозмездное содійствіе, но назначеніе цівны все-тави необходимо въ другомъ отношеніи: чтобъ бесіда не сділалась притономъ для праздношатающихся, воторые захотять исвать въ ней зрівлища или препровожденія времени. Во всявомъ случай недостаточные студенты должны допусваться на бесіду gratis, по выбору управляющаго профессора".

Высказавъ эти предварительныя соображенія, Погодинъ писалъ: "Отъ теоріи перейдемъ въ правтивъ, или, чтобъ говорить по-Русски, отъ умоврънія въ дъйствительности.

"Представимъ себъ бесъду по Русской Исторіи: общее винманіе образованныхъ людей привлекаетъ у насъ теперь въ Литературъ Исторія Петра Великаго, сочиненная Устраловымъ. Ее можно бъ избрать первымъ предметомъ бесъды, принявъ въ основаніе искусное и ясное раздѣленіе автора: воспитаніе Петра I, потѣшные походы, Азовъ, путешествіе, стрѣлецвіе бунты, внѣшнія сношенія и проч. Всѣ изслѣдователи, знакомые съ какою бы то ни было частію Петровой живни, всѣ его почитатели и поклонники, всѣ безпристрастные цѣнители, и въ особенности всѣ враги и хулители должны непремѣно быть приглашены на бесъду. Касательно послъдней категоріи мнѣ нужно нѣсколько оговориться: ограниченность въ понятіяхъ у насъ такъ велика, что многіе считаютъ

непозволительнымъ свазать что-либо въ предосуждение Петру Веливому, вакъ будто быль онъ свять и безгрешень, добно пап'в или далай-лам'в. Мы спросимь этихъ господъ: неужели Исторія должна разсуждать только о Сезострисахъ н Карлахъ Веливихъ, то-есть, о тёхъ лицахъ, о воторыхъ ей нельзя даже, за недостаткомъ данныхъ, составить яснаго, подробнаго понятія, а о техь, которыя ближе въ намъ и воторыя представляють достаточное воличество данныхъ, о Петръ, Еватеринъ, Александръ, мы должны хранить благоговъйное молчаніе, лицемърить, или повторять заученныя фразы? Какія же границы ноложать они Исторіи, и вавія права предоставять ей? Напротивъ, въ учебной бесёдё порицатели гораздо полезнъе хвалителей: они своими возраженіями гораздо удобиве подадуть поводь къ изследованію и всестороннему разъясненію предмета. Если Александръ Маведонскій, по замічанію Герена, не освободился еще до сихъ поръ отъ пристрастій въ ту или другую сторону, если Наполеонъ чуть ли не на двё половины раздёляеть свою публику, то-есть, весь образованный и полуобразованный міръ, то Петръ Веливій, къ которому всё мы, такъ или иначе, имбемъ отношеніе, съ которымъ всё мы связаны органическими узами, можеть быть судимъ, осуждаемъ и восхваляемъ многоразлично. Въ принужденномъ или лицемфрномъ согласіи толку нать. Я должень наконець замётить, что бывають историческія бевотчетныя симпатіи и антипатіи, которыя наблюдать всегда занимательно мыслителю. Для примъра я напомню, изъ покойниковъ, о Петръ Киръевскомъ. Это былъ въ высшей степени чистый, благородный человывь, любиль Отечество больше всего на свътъ, преданъ быль Просвъщенію, обладаль огромными свёдёніями, быль скромень и снисходителенъ, дорожилъ безпристрастіемъ, и между тёмъ ненавидълъ Петра Веливаго до такой степени, что не шутя, однимъ нвъ несчастій въ своей жизни считаль то, что получиль при рожденін имя Петра. Андрей Карамяннъ, подъ последнимъ стикомъ въ моей трагедін Петра І: авось они (потомви) меня добромз помянут, подписаль въ рукописи слова жесточайшаго осужденія. Изъ живыхъ назову Самарина и Бѣляева, которые питають къ Петру Первому примѣчательное нерасположеніе. Это желанные гости на бесѣду! Надо бы пригласить и представителей раскола, но ихъ у насъ ужъ нѣть въ настоящемъ значеніи этого слова, ибо расколь пережиль себя, и никто изъ извѣстныхъ мнѣ раскольниковъ не можетъ передать ничего ни о Никитѣ Пустосвятѣ, ни о протопопѣ Аввакумѣ, ни о попѣ Лазарѣ. Они не знають особеннаго объ ихъ жизни ничего, и еслибъ дозволено было публичное словопреніе, то они не нашли бы что отвѣчать, что касается до существа дѣла, а не до наружныхъ мелочей.

"Нечего говорить, что П. М. Строевъ, знатовъ нашей письменной Словесности, долженъ занимать съ своими справвами на всякой исторической бесъдъ такого рода почетное мъсто.

"Членамъ бесёды, то-есть, студентамъ (я называю студентами всёхъ, изучающихъ тотъ или другой предметъ), должно бы предложить, предъ началомъ разсужденій, прочесть внимательно въ назначенному дню все сочиненіе Устрялова, а вромё того, важдый порознь долженъ бы былъ познавомиться воротко съ вакимъ-нибудь другимъ сочиненіемъ или свидётельствомъ объ его предметъ.

"Одинъ, напримъръ, съ Дъяніями Голивова. Другой—съ Дополненіями. Третій—съ письмами, изъ воторыхъ долженъ быть составленъ полный хронологическій реэстръ, съ означеніемъ мъста, откуда, и лицъ, къ вому писаны. Это дъло можетъ быть и не подъ силу одному студенту, а развъ тремъ или четыремъ. Четвертый—съ анекдотами Штелина. Пятый—съ анекдотами Голикова. Шестой—Ригельмана и Нартова, воторымъ всъмъ вмъстъ также нуженъ послъдовательный реэстръ. Седьмой—изъ домашнихъ свидътельствъ, съ показаніями Матвъвева, Медвъдева и Саввы. Осьмой—съ Шафировымъ, Крекшинымъ. Девятый—изъ иностранныхъ свидътельствъ, съ Гордономъ. Десятый—съ Корбомъ. Одиннадцатый—съ

Берхгольцемъ и прочими. Двінадцатый — долженъ изучить указы Петра I за все разсматриваемое время. Тринадцатый — уставы, напримітръ Морской регламенть, Воинскій уставъ и проч. Четырнадцатый — долженъ составить поденную записку за пребываніе Петра въ чужихъ краяхъ.

"Человъвъ на трехъ должно возложить изучение суждений о Петръ главныхъ писателей отечественныхъ и иностранныхъ: Татищева, Болтина, Щербатова, Карамзина, Пушкина, Ломоносова.

"Человъвамъ пяти поручить составление формулярныхъ списвовъ для всъхъ дъйствовавшихъ лицъ" и пр.

Распредёливъ эти задачи, Погодинъ, между прочимъ, замёчаетъ: "Въ послёднее время, распространилась у насъ охота въ Библіографіи, и молодые ученые привладываютъ много труда для ознавомленія публиви даже съ писателями второвлассными и третьевлассными. Все это очень хорошо и полезно, но было бы еще лучше и полезнъе на настоящую пору, собрать увазанія свидётельствъ объ историческихъ дъятеляхъ, вавомъ-нибудь Остерманъ, Минихъ, Румянцовъ, Потемвинъ, Безбородво, и проч., и проч.".

За симъ, Погодинъ продолжаетъ: "Когда всё участники, такимъ образомъ вооруженные, явились бы на бесёду и начали-бъ представлять изустные отчеты о предметахъ своего изученія, бесёда любопытная, живая, полилась бы потокомъ,—тотчасъ предъявились бы недоумёнія, объясненія одного свидётельства другимъ, исправленія показаній,—содержанія стало бы на мёсяцъ, и сколько дёльныхъ прекрасныхъ монографій получило бы здёсь начало"!

Другимъ предметомъ для бесёды, Погодинъ предлагаетъ врёпостное право, "составляющее, —замёчаетъ онъ, —вмёстё и животрепещущій вопросъ въ Исторіи нашей гражданской жизни, — слёдовательно, обладающее сильнёйшимъ побужденіемъ къ общему участію и вниманію, чёмъ больше всего наставнику дорожить должно".

За симъ, Погодинъ исчисляетъ "завонныхъ судей" по сему

предмету: "Профессоръ Бъляевъ, писавтій уже давно о поземельномъ владѣній, издавтій важную писцовую внигу, и занимающійся теперь Исторіей Крестьянства. Профессоръ Лешвовъ, подарившій намъ нѣсколько замѣчательныхъ трактатовъ объ общественномъ благоустройствѣ. Магистръ Чичеринъ, котораго разсужденіе о несвободныхъ врестьянахъ завлючаетъ въ себѣ много важнаго и дѣльнаго. Оберъ-севретарь Побѣдоносцевъ \*), котораго превосходныя замѣтви помѣщены были недавно въ Русскомъ Впетникъ. Князъ Черкасскій, котораго магистерская диссертація имѣла предметомъ Исторію врѣпостнаго права, еще лѣтъ десять назадъ. Ю. Ө. Самаринъ, А. И. Котелевъ и прочіе сотрудники Русской Бестоды, которымъ общество обязано многостороннимъ, дѣловымъ разъясненіемъ нашей мудреной задачи".

Посл'в сего исчисленія, Погодинъ, какъ онъ выражался, "не могь удержаться" отъ следующаго эпизода: "Не должно ли радовать всяваго порядочнаго Руссваго человъва одно сопоставленіе всёхъ этихъ почтенныхъ именъ, служащихъ осязательнымъ доказательствомъ, что мы навонецъ начали учиться, работать деятельно, основательно, что останавливаться уже нельзя, и что, сабдовательно, успёхъ нашъ несомивненъ. Я назвалъ десять человъвъ, но къ нимъ по праву можно присоединить еще столько же изъ всёхъ влассовъ обществаученыхъ, чиновниковъ, литераторовъ, плебеевъ, патриціевъ: П. И. Иванова, издавшаго внигу о Помъстномъ Привазъ, сотруднивовъ Русскаго Въстника и Журнала Земледъльцевъ, доставившихъ столько дёльныхъ и полезныхъ разсужденій, а Хомяковъ, нашъ неистощимый Хомяковъ, отъ котораго объ чемъ не узнаешь новаго и оригинальнаго, сколько кому слытать угодно"!

Далѣе Погодинъ пишетъ, что "молодымъ адептамъ должно-бъ было прочесть предварительно: указы, составляющіе, по общему мнанію, основаніе крапостнаго права, Осодора Ивано-

<sup>\*)</sup> Константиць Петровичь, нын в оберь-прокуроръ Св. Синода. Н. В.

вича 1597 года, Бориса Годунова 1602 и 1603 годовъ, боярскій приговоръ при Самозванцѣ 1605 и указъ Шуйскаго 1606 годовъ. Изслёдованія и разсужденія новыхъ изслёдователей. Мифнія Татищева и Карамзина. Относящееся къ врестьянамъ изъ "Исторіи профессоровъ Рейца и Неволина".

Крестьянскій вопросъ, по мижнію Погодина, следовало бы разд'ялить прежде всего на составныя его части, кои суть:

- "Земля.
- "Крестьяне.
- "Помъщики мелкопомъстные.
- "Помъщиви многопомъстные.
- "Правительство.
- "Завоны.
- "Бесёды о нихъ достало бы тавже на мёсяцы и она повлевла бы за собою неминуемо изследованіе о черныхъ и тяглыхъ земляхъ, о помёстьяхъ и отчинахъ, о бёглыхъ, о повинностяхъ, и проч., и проч.".

Далъе Погодинъ пишетъ: "Ну, а Литература! Вышедшіе переводы Шевспира (Кетчера), Тацита (Кронеберга), Горація (М. А. Динтріева), Салаустія, Ливія и Цезаря (Влеванова) дадутъ презанимательные предметы бесёдъ, въ воихъ наши профессора, молодые и старые, могуть навести своихъ слушателей на многія новыя мысли, разшевелять любознательность. Гостей почетныхъ набралось бы также много для оживленія бесван. Напримеръ, для Шекспира назову М. С. Щепвина, воторый думаль на своемь выву немало объ отцы драматическаго искусства; Садовскаго, боровшагося съ Лиромъ, переводчиковъ Юлін и Ромео и Венеціянскаго купца, гг. Павлова н Каткова; Шевырева, съ воторымъ въ познаніяхъ о западной литературъ, говоря вообще, едва-ли можетъ у насъ ето состяваться. Студенты должны бы были изучить Гервинуса Исторію Литературы, Шлегеля сочиненіе о драматическомъ невусстве, и другія примічательныя сужденія Европейскихь вритивовъ. Для Саллустія напомню о важномъ изследованіи Кубарева, для Горація—о труд'я Благов'ященскаго".

Навонецъ Погодинъ завлючаетъ: "По середамъ и субботамъ даетъ въ Москве свои роскошные обеды Англійскій Клубъ; по понедельнивамъ и четвергамъ собираются праздновать члены Дворянского Клуба; по вторникамъ и пятницамъ угощаеть посътителей Купеческое Собраніе. Искусство имъеть по вечерамъ свои ежедневныя торжества въ театрахъ и вонцертныхъ залахъ. Что если-бъ и наука открыла свои арены для юношей, алчущихъ и жаждущихъ знанія, и въ понедёльнивъ они могли-бъ являться въ какую-нибудь залу, чтобъ услышать повъствование о положении проволочнаго каната между новымъ и древнимъ свътомъ, по части физики; во вторникъ — въ другую залу, для разсужденія о прорытіи Суецкаго перешейка, по части географіи; въ среду -- бесёдовать о повореніи Сибири и о древнихъ походахъ на Амуръ, по части Русской Исторіи; въ четвергъ — толковать о возможности поземельных облигацій въ Россіи, по части Политической Экономіи; въ пятницу — счесть главныя кометы, съ обозрвніемъ историческихъ происшествій, за ними следовавшихъ, по части Всеобщей Исторіи; въ субботу - послушать довазательства о необходимости въ наше время энцивлопедического образованія".

### II.

Вопросъ объ университетскихъ экзаменахъ принадлежалъ къ числу жгучихъ вопросовъ того времени.

Погодинъ и по этому вопросу не безмольствовалъ. Онъ писалъ: "Проэкзаменовавъ на своемъ въку не одну тысячу студентовъ и гимназистовъ, наблюдавъ всегда внимательно за ходомъ университетскихъ дълъ, и положивъ много труда на обдумывание различныхъ педагогическихъ мъръ, считаю себя въ правъ подать свой голосъ, и, пользуясь антравтомъ между двумя трудами, однимъ конченнымъ, и другимъ предположеннымъ къ начатю, пишу эту статью".

Погодинъ начинаетъ съ Исторіи нашихъ экзаменовъ:

"Во время оно, после Францувовъ, желающіе поступать въ университеть, экзаменовались воть какъ: Назначенные совътомъ профессоры-эвзаменаторы собирались въ залу Правленія, вечеромъ, въ 6 часовъ, и садились за столъ, подъ предсвдательствомъ ревтора. Молодые люди призывались имъ по списку и сдавались съ рукъ на руки экзаменаторамъ, отъ одного въ другому. Эвзаменаторы спрашивали, вому что входило въ голову изъ его предмета, и отпусвали по усмотрънію. Экзаменовалось вдругь человіна по четыре, по пяти. По мъръ окончанія съ неми вызывались другіе, и такъ далье. Часамъ въ 10 экзаменъ прекращался, и начинался советъ между профессорами, которые сообщали результаты своихъ разспросовъ, и, по большинству голосовъ, при совътв ревтора, послё жарвихъ обывновенно споровъ, опредёляли удостоение и отверженіе. Форма, какъ видите, была совершенно патріархальная, но большихъ влоупотребленій нивогда не бывало: могъ просвочить иногда не совстви достойный юноша, но достойный нивогда не отвергался. Бъдность, дальняя дорога, робость и прочія circonstances attenuantes всегда принимались въ разсчетъ. При семи, восьми экзаменаторахъ, при наблюдающемъ ревторъ, мудрено было пройти совершенно недостойному, несмотря ни на какія протекціи. Узнать способности было очень удобно, но было очень неудобно для профессоровъ-экзаменаторовъ являться всявій день въ продолженіе місяца въ Правленіе, и сидёть тамъ по пяти часовъ. Проэкзаменовать тавъ нельзя было более 12-15 человевъ въ вечеръ, и эвзаменъ продолжался почти цёлый мёсяцъ. Нёть ли еще неудобства при такой формъ для молодыхъ людей: экзаменоваться вдругь изъ всёхъ предметовъ? По моему миёнію, нёть: эвзаменъ есть средство, чтобы узнать степень повнаній эвзаменуемаго, и доставлять ему легвость и удобство подготовлаться отъ предмета въ предмету, что введено впоследствии противоръчить самой идей экзамена: въ чемъ засталъ, въ томъ и суди! Неудобство этой формы завлючается, повторю, въ взлишнемъ обременении профессоровь и въ излишней тратв

времени. Слышались жалобы, но дёло, попавъ разъ въ волею, не было оттуда извлекаемо.

"Первое преобразованіе въ экзаменахъ сділаль не ученый совіть, а человінь посторонній, Д. П. Голохвастовь, назначенный, въ 1831 году, помощникомъ попечителя князя Сергія Михайловича Голицына.

"Кавъ теперь помию этоть экзамень, потому что это быль, впродолжение всей моей педагогической жизни, единственный толковый экзамень. За многое было можно не любить покойника, но это дёло онъ сдёлаль съ успёхомь. Онъ пригласнив всёхъ насъ въ собрание и спросиль, какия кто по своей части познания считаетъ нужными для поступления въ университеть. Завизался разговоръ и споръ, и наконецъ, съ общаго согласия, требования были опредёлены.—Опредёлите же, господа, теперь степени вашихъ требований, т.-е., какия познания считаете вы отличными, хорошими, посредственными, недостаточными.

"Мы определили и степени, напр., кто въ Исторіи знаетъ то-то и такъ-то, тотъ имеетъ право на аттестацію отличную; такія-то сведенія недостаточны и т. д.—Неугодно ли же по этимъ правиламъ начать испытаніе съ завтрашняго дня.

"На другой день отврилось засёданіе. Составлень быль предварительно алфавитный списокь, роздань эвзаменаторамь, которые вызывали къ себё поступающихь, и спрашиводи. Голохвастовь присутствоваль въ продолженіе всего экзамена, переходя оть одного стола къ другому. По окончаніи, экзаменаторы сообщили свои наблюденія, въ чемъ онъ приняль непосредственное участіе, узнавши всёхъ студентовь по одиначкъ. Рёшено было, кто и почему имъеть право на снисхожденіе.

"Этотъ эвзаменъ произвелъ, вавъ говорится, эффектъ. Нельзя было не согласиться, что онъ исполненъ былъ хорото — завонно, справедливо, безобидно. Никакихъ споровъ, никакихъ жалобъ, никакихъ списхожденій.

"Между твиъ, впродолжение года Голохвастовъ успълъ во-

оружить противъ себя всёхъ профессоровъ своею, преимущественно, формальностію, своими начальническими пріемами и своею наружною холодностью; лишь только воротился попечитель, внязь Голицынъ, изъ-за границы, какъ и былъ осажденъ жалобами на своего помощника. Не им'я никакого понятія о дёлів, князь Голицынъ не могъ, разум'я ется, разобрать, кто былъ правъ, кто виноватъ, и пов'ярилъ, по старому знакомству, ректору, профессору Болдыреву.

"Новые экзамены въ слѣдующемъ году поручены были ректору, у котораго правою рукою былъ секретарь, профессоръ Надеждинъ.

"Надеждинъ, — это былъ человъвъ съ большими способностями, и, кромъ ученыхъ достоинствъ, былъ отличный редакторъ, логичный, послъдовательный. Это былъ въ полномъ смыслъ государственный севретарь, въ родъ Сперанскаго, котораго имя, то-есть въ Русскомъ переводъ, получилъ отъ Рязанскаго архіепископа Өеофилакта. Чтобъ затмить Голохвастова и показать, что университетъ можетъ обойтись безъ него, Надеждинъ сочинилъ правила для пріема студентовъ, — правила, господствующія до сихъ поръ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ. По идеъ, по теоріи, онъ очень хороши, но не соотвътствовали и не соотвътствують нашимъ пріуготовительнымъ средствамъ.

"Слишкомъ коротко знакомый съ дъломъ экзаменовъ, и находясь въ короткихъ сношеніяхъ съ Надеждинымъ, я сообщилъ ему свои возраженія, проспорилъ съ нимъ вечеровъ пять сряду. Профессоръ Щепкинъ, также коротко знакомый съ Надеждинымъ, сильно меня поддерживалъ. Мы старались доказать, что правила не выдержатъ опыта, — но напрасно. Правила были приняты и введены.

"На экзаменъ, изъ 300 или болъе человъкъ, оказались достойными только трое. Я помню ихъ по именамъ: Иванъ Тургеневъ (нынъшній писатель), Николай Соловьевъ и Николай Горнъ. Всъхъ троихъ выручили преимущественно языки. Торжество мое было полное, но самолюбіе человъческое не любить соглашаться и съ очевидностію. Ревторъ и севретарь стояли упорно на своемъ, прибъгли въ исвлюченіямъ и снисхожденіямъ, вслъдствіе воторыхъ принято было студентовъ свольво слъдовало, хотя бы и не было правилъ.

"Тавъ продолжалось нёсколько лёть, и въ слёдующее попечительство графа С. Г. Строганова. На всякомъ экзаменё, въ началё и концё, я повторялъ свои возраженія, и на всякомъ экзаменё встрёчались однё и тё же затрудненія, кои обходимы были искусственно. Графъ Строгановъ также не хотёлъ согласиться со мною по системё, какъ не соглашался Надеждинъ по самолюбію: онъ говорилъ, что нельзя допускать въ университетъ съ единицею изъ главныхъ предметовъ. Это дать премію невёжеству, такъ выражался онъ обыкновенно, предъ началомъ экзамена, а въ заключеніе, видя, что безъ этихъ премій никого почти въ университетъ принять было нельзя, онъ дёлалъ уступки, соглашался на прибавленіе баловъ и т. п.

"Впрочемъ при немъ эвзамены, васательно результатовъ, были удовлетворительны, потому что самъ онъ, внѣ правилъ, наблюдалъ внимательно за ходомъ дѣла, знавомился съ молодыми людьми, и достойные, тавъ или иначе, получали всегда доступъ, а недостойные, вромѣ немногихъ необходимыхъ исвлюченій, отстранялись, и злоупотребленій почти не было.

"Въ чемъ же состоить ошибочность или по крайней мъръ несостоятельность самой системы?

"Въ раздълении предметовъ на главные и не главные, и въ происходящемъ оттого правилъ не удостоивать студенчества за единицы.

"Какъ же исправить это?

"Принимать по суммъ баловъ, не обращая вниманія на ея слагаемыя. Молодой человъвъ можеть имъть по единицъ въ томъ и другомъ такъ-называемомъ главномъ предметъ, но онъ долженъ искупить ее отличными успъхами въ остальныхъ предметахъ, и эти отличные успъхи въ нъсколькихъ предметахъ всегда послужатъ върнымъ залогомъ, что единицы или

виоследстви выростуть, или довавательствомъ, что и теперь оне явились случайно. Объяснюсь подробнее.

"Предметы, составляющие курсъ гимназическаго учения, предметы признанной необходимости, должны быть спрашиваемы въ равной степени на экзаменъ, и отнюдь не слъдуетъ давать предпочтение однимъ передъ другими, т.-е., должно обращать внимание на сумму баловъ, и не останавливаться нивавими единицами, вавъ делалось доселе. Тавое требование не прибавить излишняго затрудненія поступающимъ, а напротивъ, доставитъ имъ законное и справедливое облегченіе; - молодаго человъка не будетъ останавливать та или другая единица, но не будеть останавливать только съ необходимымъ условіемъ, чтобъ эта недостающая единица замёнилась въ суммъ излишними успъхами въ другихъ частяхъ, чтобъ именно во столько крать онъ быль сильнее въ однихъ предметахъ, во сколько кратъ слабве въ другихъ, въ сравнени съ требованіями университетскими. Такое правило основано на многолетнемъ опыте, а по настоящимъ правиламъ, въ университеть можно принимать только по пяти и по шести студентовъ, подходящихъ подъ оныя. Къ симъ пяти студентамъ присоединяются всегда по сту, по двъсти, насиліемъ искусственныхъ правиль и прибавленіемъ недостающихъ цифръ. Ясное доказательство, что правила не выдерживають опыта, ибо по онымъ пріема никогда ділать нельзя.

"Это правило подаеть поводь въ несправедливой оцёнке молодыхъ людей воть еще въ какомъ отношеніи: экзаменаторь, зная, что его единицею молодой человёкъ можеть быть остановлень, всегда склоннее поставить ему два. Если же бы правила объ единицахъ не было, онъ поставиль бы ему единицу, которая должна быть искуплена въ сумме, и оценка сделалась бы вернее. Съ другой стороны, экзаменаторь имеетъ ивлишнюю власть такою силою единицы, чего вообще допускать не должно. Судьба студента должна зависёть отъ целаго комитета или факультета, а отнюдь не отъ всякаго экзаменатора порознь.

"Навонецъ, важное дъло, раздъленіе предметовъ на главные и неглавные, пріучаетъ заранъе молодыхъ людей пренебрегать предметами неглавными, которые, по собственному объявленію начальства, спрашиваются нестрого. Въ эту категорію страннымъ образомъ попала Исторія, которая даже въ гимназіяхъ, какъ я слышу, причислена теперь къ неглавнымъ предметамъ. Такимъ образомъ, идея коренная о предметахъ, входящихъ въ составъ гимназическаго ученія, колеблется въ своемъ основаніи. Одно изъ двухъ: или нуженъ предметъ, или нътъ. Если нуженъ — учите ему и спрашивайте строго; не нуженъ — не учите. Различія въ предметахъ требуемыхъ гимназическимъ курсомъ, для поступленія въ университетъ, повторяю, дълать не должно.

"Старое правило не сообразно и съ состояніемъ нашихъ учебныхъ заведеній: въ семинаріяхъ, при хорошихъ иногда успѣхахъ въ Латинскомъ, Греческомъ, Русскомъ языкахъ, Законѣ Божіемъ, ощущается недостатокъ въ Географіи, Исторіи, Математикъ, и отчасти въ новыхъ языкахъ. Гимназіи страдаютъ човыми языками, и отчасти древними.—Воспитанники отеческихъ домовъ слабы въ древнихъ языкахъ. По моему мнѣнію, должно принимать пока во вниманіе эти недостатки, но съ условіемъ: знай же отлично то, что ты можешь внать.— Единственное средство для этого—сумма!

"Теперь, напримъръ, семинаристъ, получивъ 5 въ Греческомъ, 5 въ Латинскомъ, 5 въ Русскомъ, 5 въ Законъ Божіемъ, слъдовательно молодой человъкъ съ отличными залогами, не можетъ быть принятъ въ университетъ потому, что у него 1 въ Математикъ и 1 въ Географіи. Случалось иногда, что получившій 35 баловъ имълъ отказъ, а посредственность съ 25 балами принималась безъ затрудненія.

"Другой прим'връ: воспитавшійся дома, идущій въ математическое отділеніе, получивъ 5 изъ Математики, 5 изъ Физики, 5 изъ Французскаго и 5 изъ Німецкаго языковъ, которые ему нужны для занятія его науками, не можетъ быть принятъ съ 1 Латинскаго языка, который въ университетъ

ему не читается, о которомъ въ четыре года не упомянется, и который въ вонцу курса совсимъ забывается.

"Отмѣненіемъ различія между предметами уничтожится и раздѣленіе эвзамена на двѣ части, подающее столько поводовь, положимъ, несправедливыхъ, къ жалобамъ родителямъ, большею частію необразованнымъ, которые утверждаютъ, что дѣти ихъ именно въ тѣхъ предметахъ сильны, въ которыхъ не допущены къ эвзамену. Замѣчу, что въ сихъ жалобахъ есть даже нѣчто справедливое: всѣ эвзаменаторы знаютъ, что молодые люди, стекаясь съ разныхъ сторонъ, большею частію бѣдные, только въ половинѣ экзамена, тавъ сказать, развертываются, отвѣчаютъ свободно,—сначала, не осмотрѣвшись, не привывши, робѣютъ, и дурные или посредственные ихъ отвѣты приводятъ къ ложнымъ объ нихъ заключеніямъ.

"Наконецъ, отмъною различія уничтожится странное заключеніе, по которому одинъ и тотъ же молодой человъкъ можеть быть студентомъ и не можеть быть: можеть — если онъ, напримъръ, захочеть идти по юридическому отдъленію, и не можеть, — если выбираетъ словесное. Какое насиліе дълаемъ мы способностямъ, заставляя природнаго математика учиться Медицинъ, или филолога ваписываться въ юристы. Первый годъ вразумитъ студента: кто выбираетъ такое-то отдъленіе, не смотря на то, что онъ имъетъ слабыя знанія въ одномъ изъ его главныхъ предметовъ и не смотря на то, что имъетъ лучшія въ другомъ, имъ пренебрегаемомъ, върно восполнитъ вскоръ недостающее, работая съ любовію.

"Количество нужныхъ баловъ для полученія степени студента (а равно для прохожденія по классами ви имназіяхи и по курсами ви университетахи), соотвётственно количеству требуемыхъ или пройденныхъ предметовъ, должно давать въчастномъ числё 3, или  $3^{1}/_{2}$  или 4, смотря потому, какъ начальство захочетъ, увеличить или уменьшить строгость.

"При постановленіи правиль на такомь основаніи, университетское начальство всегда могло увеличить и уменьшить число студентовь, не прибёгая въ роковому ограниченію. Захочеть оно увеличить строгость, т.-е., потребовать въ частномъ числѣ 4 вмѣсто 3, и не вступить въ университеть больше назначеннаго имъ числа; а между тѣмъ, нивто не имѣетъ права жаловаться, потому что ни для вого не будетъ сдѣлано исключеній. Кто имѣетъ отличныя свѣдѣнія, кто надѣется на себя, тотъ войдетъ и т. д. Этого простаго распоряженія не умѣли въ свое время придумать и умѣрить сколько-нибудь жалобы".

Впрочемъ, Погодинъ находить нужнымъ и единица не оставлять безъ вниманія. "Принимая молодого человъка въ университеть, — пишетъ онъ, — вы объясните ему, что это дълается въ уваженіе его тавихъ-то успъховъ, но что ему вмъняется въ обязанность въ концъ перваго семестра подвергнуться вкзамену въ томъ предметъ, изъ котораго онъ получилъ единицу. Только въ случаъ успъха принятіе его получитъ утвержденіе".

Засимъ Погодинъ сообщаеть еще замѣчанія изъ своихъ наблюденій: "Молодые люди, поступающіе съ равными успѣхами въ предметахъ, идутъ въ университетъ также большею частію ровно, и оканчивають курсъ, какъ вступили: не оказывается между ними большею частію любви къ тому или другому предмету, и отличныхъ, замѣчательныхъ между ними бываетъ мало. Молодой человъкъ съ единицами въ однихъ предметахъ, и отличными балами въ другихъ, представляетъ всегда больше надеждъ на успъхъ: первые кандидаты бываютъ всегда почти изъ этой категоріи.

"Нуженъ болѣе всего при экзаменѣ какой нибудь зоркій, внимательный глазъ; охотникъ, который слѣдовалъ бы соп атоге за всѣмъ ходомъ дѣла, будетъ ли этотъ глазъ принадлежать попечителю, помощнику, ректору или декану. Этимъ достоинствомъ, должно сознаться, отличались Голохвастовъ и графъ Строгановъ, каждый по своему.

"На выборъ экзаменаторовъ должно также обращать вниманіе, чего у насъ не бываетъ. Искусство спрашивать—не есть способность обыкновенная, и ея нельзя требовать и ожидать отъ всяваго профессора. Главное, разумвется, въ сердечномъ участія. Инымъ можно свазать: а вы, друзья, кавъ ни садитесь, а въ музыванты не годитесь.

"Программы, — по мивнію Погодина, — обветшали, особенно историческій и язычныя: въ нимъ привывли, подготовились всё отвёты, которые заучиваются на память, — молодой человінь знаеть вопросы и отвёты, но не им'єть понятія о наукі, и изъ-за деревьевь не видить ліса. Вообще не надо ограничивать, опредёлять частностей, слагаемыхъ. Выразите ваши требованія вообще, и въ молодомъ человінь студенчество получить несравненно высшее значеніе, съ большимъ страхомъ (очень спасительнымъ) будеть онъ подходить къ роковой урнів...

"Поступающій въ университеть должень имёть твердыя понятія въ Законе Божіемъ, знать Евангеліе, содержаніе Ветхаго Завета, священную исторію, богослуженіе, какъ то изложено въ катехивисе митрополита Филарета и такихъ-то руководствахъ...

"Умёть правильно писать и съ ясностію выражать свои мысли о знавомых предметахъ на Русскомъ языкъ, быть знавому съ влассическими писателями, и главными ихъ сочиненіями; имёть общее понятіе объ Исторіи Русской Словесности; знать Латинскій языкъ граматически и синтаксически, настолько, чтобъ переводить такого-то писателя на Русскій, и съ Русскаго на Латинской темы... По Французски и по Нъмецки читать свободно и переводить такую-то христоматію.

"По Исторіи знать то, что заключается въ такихъ-то руководствахъ, хронологически и этнографически...

"Разумъется, все это должно быть обдумано, взвъшено, исправлено,—я пишу прямо набъло, потому что пришлось въ слову, и не думаю давать правилъ, а представить только примъры, по своимъ воспоминаніямъ".

Касательно вступительных разаменовъ Погодинъ говоритъ, что они необходимы, "по врайней мъръ въ настоящее время, при нынъшнемъ состоянии общества: иначе всъ барченки по деревнямъ будутъ бѣгать по конюшнямъ и дѣвичьимъ до 16 лѣтъ (Ну чтожъ, пусть гуляютъ, въ университетѣ еще успѣютъ на-учиться)! По городамъ дѣти чиновниковъ и прочихъ обывателей средняго класса, не видя впереди никакой обязанности и вмѣстѣ право поступить въ университетъ, будутъ также проводить время большею частію въ праздности, надѣясь все наверстать въ университетѣ. Родители, большею частію недостаточные, рады будутъ обойтись безъ лишнихъ расходовъ, на которые они рѣшаются только по крайней необходимости. Дѣти облѣнятся, не привыкнутъ къ труду, и кромѣ вреда ничего не предвидится съ этою методою.

"Моменту поступленія въ университеть должно придать возможную важность и значительность. Это эпоха въ жизни молодаго человъва. Надо, чтобъ въ ней онъ приготовлялся, и чтобъ всъ его способности возбуждались при мысли объ ней.

"О завлючительных экзаменах в, относительно правъ и аттестатовъ, сомнъваются менъе, они, разумъется, необходимы".

Годичные эвзамены Погодинъ считаетъ полезными и нужными. "Нужно, чтобъ молодые люди собирались такъ сказать съ мыслями, коть однажды въ годъ, обнимали пройденное, имъли случай привести въ порядокъ свои свъдвнія, и пріучались давать отчетъ. Для хорошихъ бываетъ пріятно повазать себя передъ профессорами, для дурныхъ ощущеніе стыда, досады, соревнованія, имъетъ свой смыслъ, и приноситъ свою пользу. Экзамены бываютъ полезны для самихъ профессоровъ, которые удостовъряются въ дъйствіи своихъ лекцій, знавомятся ближе съ студентами и почерпаютъ для себя указанія для будущихъ курсовъ. Послъ каждаго экзамена студенты должны получать совъты отъ факультетовъ касательно занятій въ слъдующемъ году".

Репетиціи Погодинъ считаетъ также полезными, "а употреблять во зло можно все. Десять минутъ посвятить предъ каждой лекціей на итоговое повтореніе предшествовавшей лекціи—нисколько не повредить лекціи, и не отниметь много времени, если вести дъло ум'вючи, а вниманіе молодыхъ людей поддерживать повтореніемъ всегда полезно. Конечно, когда образованіе заведется у насъ въ домахъ, въ воздухѣ распространится во всёхъ влассахъ, тогда можно будеть отстранить всѣ эти педагогическія искусственныя средства,—но теперь намъ онѣ нужны".

Для аттестацій на экзаменахь вь университетахь и гимназіяхъ, пишетъ Погодинъ, "употребляются цифры: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Система эта введена, вакъ и сказалъ, лётъ двадцать пять и имбеть свои достопиства, но повазала теперь на опытв и существенные недостатви: средство смёшалось съ цёлію. Учениви начали имъть въ виду цифру, забывая, что она есть только знакъ; начали стремиться не къ пріобретенію познаній, а въ полученію цифры, болье или менье выгодной, обезпечивающей имъ хорошее овончание курса. Составились даже выраженія, совершенно противныя ученію: Онг учится на пару въ Словесности; мнъ нужна только тройка въ Исторіи; онг схватиль палку или пятерку въ Статистикь; вивсто: онъ имветъ посредственныя свъдвнія въ Словесности, отличныя или худыя въ Статистивъ, -- а средняго выраженія нельзя даже и перевести на человеческій язывь: такъ оно дико. Надо непременно искоренить такое пошлое возвржніе на священное дёло ученія, и, оставляя пользу системы, уничтожить ся вредъ, то-есть употреблять цифры только какъ пособіе для оп'явки ученика, но не сообщать имъ решительной сили. Экзаменаторы, разсматривая полученныя на экзаменъ, написанныя такъ свазать карандашемъ, цифры, должны приложить въ нимъ свое разсуждение, и вследствие онаго принять ихъ или отвергнуть: можеть случиться, что посредственному ученику или студенту посчастливится получить хорошіе балы, но годичное ученіе его, или даже ученіе въ продолженіе всего вурса не даеть ему права на полученіе степени, следующей по баламъ; въ такомъ случае экзаменаторы, по большинству голосовь, именоть полное право уменьшить силу цифръ, и въ противномъ случай увеличить. Студенты и ученики должны дорожить своими цифрами, но вмисть не полагаться на нихъ исключительно, а быть увёрену, что кром'в цифръ они должны заслуживать доброе мнине своихъ профессоровъ постояннымъ прилежаниемъ и усивками впродолжение всего курса.

"Не должно уже допускать никакихъ переокзаменовокъ, исключеній, списхожденій, кои уменьшають важность экзаменовъ, пріучають къ вреднымъ надеждамъ, отнимають время у профессоровъ, и подають поводъ къ непріятностямъ.

"Пріємъ студентовъ долженъ быть одинъ: нивавія обстоятельства не могутъ давать права на сепаратные экзамены, недостойные величія университетскаго, унижающіе профессоровъ, подающіе поводъ въ разнымъ несправедливостямъ. О, что скажеть о нихъ будущій безпристрастный историвъ нашего университетскаго образованія"!

#### III.

Не ограничивансь университетскимъ экзаменомъ, Погодинъ былъ также озабоченъ употребленіем первого студенческого годо вт университетахъ.

... "При нынашнемъ состояніи наукъ, — писаль онъ, — кои соединяются между собою таснаве и таснаве, и, приводимыя къ простайшимъ началамъ, далаются доступными болае и болае, общее или энциклопедическое образованіе становится возможнымъ и вмаста необходимымъ, и я думаю, что первый годъ университетскаго курса всего полезнае можетъ быть посвященъ на сообщеніе студентамъ сваданій этого рода, независимо отъ факультетовъ, кои каждый изъ нихъ избираетъ, такъ, чтобы будущій медикъ получилъ понятіе о законахъ и судьбахъ своего Отечества, филологу стали бы знакомы процессы питанія и пищеваренія, математикъ узналъ бы языкъ, и юристу не осталась бы чуждою наука о природъ.

"Изученіе всёхъ наукъ бываетъ затруднительно своими частностями и подробностями, а не общими положеніями, кои доступны для всёхъ. Укажу на курсъ популярной Астро-

номіи Араго, Физической Географін Гумбольдта, Механики Дюпеня, Анатоміи и Физіологін Эйнбродта, читанный имъ цесаревичу Александру Николаевичу. Въ двадцать пять или тридцать левцій о всякой наук' можно сообщить понятіе довольно ясное и удовлетворительное, не вдаваясь въ мелочи, предоставляемыя спеціалистамъ.

"Университетъ тогда только и оправдаетъ свое имя всеучилища, которое теперь принадлежитъ ему только въ ограниченномъ смыслѣ.

"О пользъ такого образованія и благодътельномъ вліяніи на развитіе юныхъ умовъ, на возбужденіе въ нихъ любознательности, и вмъстъ на опредъленіе, поясненіе, такъ сказать, для нихъ самихъ ихъ склонностей, нътъ нужды распространяться. Польза очевилна, а съ другой стороны, по собственному опыту, всякій изъ насъ знаетъ, какъ бываетъ ватруднительно, по окончаніи университетскаго курса, пріобрътеніе новыхъ свъдъній, или, върнъе сказать, опознаніе въ незнакомыхъ дотоль областяхъ знанія, отъ какихъ случайностей оно зависитъ и сколько благопріятныхъ обстоятельствъ для успъха требуетъ.

"Получивъ понятіе обо всёхъ наукахъ, студенть вёрнёе выбереть то отдёленіе, въ которомъ долженъ пройдти полный курсъ, отдёленіе, выбираемое имъ теперь болёе или менёе случайно и безотчетно.

"Присоединю психологическое зам'вчаніе. Нужно, чтобъ молодой челов'єкъ, кончивъ свой гимназическій курсъ, почувствоваль себя какъ бы въ новомъ мірѣ, при вступленіи въ университеть, и быль бы привлеченъ къ занятіямъ съ возбужденными способностями. Нынѣ же, наобороть, въ первый годъ студенчества онъ встрѣчаетъ большею частію продолженіе своихъ гимназическихъ предметовъ, кои или знаетъ, или считаетъ извѣстными, и потому пренебрегаетъ ими, теряетъ время, и пріучается часто къ праздности.

"Мив могуть сдвлать следующее возражение, изъ общихъ месть заимствованное: такое образование будета поверхностно.

"Отвъчаю: оно было бы поверхностно, еслибъ ограничить его только общими понятими о наукахъ, но я предлагаю его только вавъ вступление, кавъ приуготовление въ настоящему университетскому образованию по факультетамъ, которое должно остаться въ прежней силъ, и продолжаться три года во всякомъ факультетъ, а въ медицинскомъ четыре или пять.

"Опыть поважеть всего лучше хорошую или дурную сторону этого предначертанія, а сдёлать опыть на годъ, на два, отважность небольшая...

"Распредъленіе предметовъ должно зависьть отъ ближайшаго усмотрънія университетскаго начальства, при наблюденіи постепенности, напримъръ, обозръніе естественныхъ наувъ должно быть преподаваемо въ первомъ семестръ, а Исторія Завонодательства, Исторія Философіи въ второмъ, и т. д.

"На /первый случай можно даже ограничиться изданіемъ общепонятныхъ обозрѣній всѣхъ наукъ, препоручивъ профессорамъ университетовъ ихъ составленіе или выборъ изъ иностранныхъ литературъ. Для поощренія, за лучшее руководство можно опредѣлить значительную премію, которая возвратится сторицею отъ его распродажи.

"Мѣрою положить можно для всявой науки отъ двадцати пяти до тридцати печатныхъ листовъ, на которыхъ весьма удобно, съ достаточными поясненіями, умѣстится всякое обозрѣніе, а именно: Анатомія, Физіологія, Геологія, Минералогія, Ботаника, Зоологія, Физика, Химія, Технологія, Механика, Астрономія, Исторія математики, медицины, законовѣдѣнія, промышленности, Статистика, Политическая Экономія, Географія, Сельское и домашнее хозяйство, общее понятіе о болѣзняхъ и врачебныхъ пособіяхъ, о дѣйствующихъ законахъ о судопроизводствѣ, Исторія Всеобщая, Отечественная, Исторія Литературы иностранной, отечественной, общая Грамматика, Исторія искусствъ, Исторія Философів" 5).

Статьи Погодина по университетскому вопросу обратили

на себя вниманіе самого М. Н. Каткова. Онъ даже открываль Погодину страницы своего *Русскаю Въстника*.

"Статья ваша, -- писаль Катковъ Погодину (12 ноября 1859 года), -- залежалась въ Редакціи, потому что мы ждали отъ васъ продолженія. Намъ хотелось видеть основную мысль и направление вашихъ замечаний для того, чтобы по такому важному вопросу сообразить все и установить овончательно свои собственные взгляды. Первое письмо ваше служить какъ бы только введеніемъ, въ которомъ вы еще не касаетесь главнаго вопроса. Павелъ Михайловичъ \*) высказалъ вамъ это при свиданіи, и вы, важется, подали намъ надежду, что не замедлите доставить въ Редакцію и продолженіе. Вотъ вся причина задержви. Въ самомъ содержаніи перваго письма, кром'й двухъ, трехъ эпитетовъ, спорить намъ не о чемъ. Вообще, отъ кого же, какъ не отъ васъ и ожидать интересныхъ и важныхъ соображеній по предполагаемой университетской реформъ. Русскій Въстника съ радостію готовъ служить органомъ этихъ соображеній; но дайте же ему свольконибудь ознавомиться съ ихъ общимъ направленіемъ, чтобы печатал начало, онъ могъ имъть въ виду въ чему приведетъ вонецъ. Я собирался въ вамъ на этихъ дняхъ, но не могъ вытакть, и по недугамъ моимъ, и по деламъ. Постараюсь однаво быть у васъ въ непродолжительномъ времени. А если вамъ случится провзжать мимо, то вы доставите мяв большое удовольствіе, если завернете во мий. Я постоянно дома и вамъ стоить только сказать свое имя, чтобы вамъ не отвъчали, что меня неть дома".

Сколько намъ извёстно, статей Погодина по университетскому вопросу въ *Русскомз Въстникъ* ве появлялось

<sup>\*)</sup> Леонтьевъ. Н. Б.

Въ то время когда озабочены были реформою университетовъ, Московскій Университетъ прощался съ профессоромъ стараго типа; но этотъ старый профессоръ составлялъ однако славу и Университета, и Москвы, и Россіи.

6-го сентября 1859 года, въ залѣ Художественнаго власса, Москва чествовала торжественнымъ обѣдомъ Өедора Ивановича Иноземцева.

Погодинъ заблаговременно сталъ приготовляться въ этому торжеству. Въ *Днеоникъ* его 1859 года, мы находимъ слъдующія записи:

Подъ 26 августа: "Набросалъ рвчь Иноземцеву".

- 1 сентября: "Набросаль річь Иноземцеву".
- 2 "Досада объ объдъ Иноземцеву".
- 4 "Писалъ рѣчь".
- 6 "Переписалъ и перечиталъ ръчь".

На всявій случай Н. И. Крыловъ писалъ Погодину: "Увъренный, что вы всегда уважали нашего ученаго товарища Ө. И. Иноземцева, и съ удовольствіемъ раздълите общую трапезу, уготованную въ честь его профессорской дъятельности. А все-тави не безвозмездно, но съ уплатою десяти рублей " 6).

Погодинъ видимо остался недоволенъ объдомъ. Возвратясь домой, онъ записалъ нъ своемъ Дневникю: "Учредители ни слова, и я не произнесъ ръчи. Устроено глупо. Многіе обращались во мнъ и просили слова".

Объдочъ остался недоволенъ и нъкто, подписавшійся подъ своимъ протестомъ: Не-Медикъ. Въ Московскихъ Въдомостяхъ онъ мисалъ: "Нъкоторыя изъ ръчей, произнесенныхъ на этомъ объдъ, не возбудили большого сочувствія по очень простой причинъ: не было достаточнаго такта. Мы, положимъ, желаемъ выразить уваженіе, сочувствіе и признательность почтенному лицу, оставившему кафедру, и намъ непремънно

важется, что для этого мы должны рубить съ плеча, будто до него ничего не существовало, а все, что оне совдалъ, обречено въчному существованію. Петръ Великій, конечно, сдълалъ больше для Русскаго Государства, чти уважаемый нами человъвъ и хирургъ для успъховъ хирургіи въ Россіи, а между тти возведеніе всего въ нему, какъ въ единственному источнику, въ строгомъ смыслё уже считается ошибкою противъ Исторіи "7).

Статья Не-Медика возмутила С. А. Маслова, и онъ, въ Русской Газеть, на эту статью написаль вовражение, подъ савдующимъ заглавіемъ: Полемика предъ и посль объда. "Если-бы, —писаль Масловь, —я быль на объдъ, оть вотораго удержала меня болъзнь, я, отъ имени своего и многихъ знакомыхъ мев его паціентовъ, конечно, высказаль бы ему всю мою душу, не вавъ медику, только спасшему мою жизнь, но какъ самому доброму и благородному человъку. Каково же было мив прочесть въ Московских Видомостях, что какой-то, будто бы не медик, ожидая, что благородныя чувства друзей, ученивовъ и паціентовъ О. И. Иновемцева будуть выскаваны гласно, напередъ бросилъ въ нихъ изъ-за угла грязью, скрывши свое имя... Если-бы письмо его было написано послё описанія правднива, то вольному воля, и не-медика могь бы сказать свое мивніе, но сказать редавтору Московских Видомостей, объ ожидаемыхъ въ печати ричахъ, что чазета ваша не должна ограничиваться занесеніемь въ свои страницы одного сырого матеріала, что вз этих врычах не было достаточно такта, отсутствіем котораго так сильно страдает наше отечественное общество, что рычи сказаны не въ мъру,это грязь и на рёчи говорившихъ и даже на все отечественное общество. Но что сказать о выраженіи, относящемся н въ тому, въ вому обращены были речи медиковъ, нарушая обыкновенное правило общежитія, мы ставим в в ложное положение и чествуемое лицо? Пусть этимъ и ограничился бы не-медика, но онъ прибавляеть далье: Если только это лицо не отличается чрезмърною наивностію и убъжденіем въ

своей способности создавать что нибудь изг ничего. Это уже не грязь; это желчь или ненависть, или сврытая зависть, переполненная лукавою насмёшкой, что О. И. Иноземцевъ импль полное право на болъе умъренныя привътствія. Всв выраженія г. не-медика могь употребить подъ своею ответственностію не прежде, но послѣ напечатанія рѣчей; а кавое-же право имвлъ онъ предполагать въ  $\Theta$ . И. Иноземцевв чрезмърную наивность и убъждение въ своей способности совидать что-нибудь изъ ничего? -- Мы знаемъ и умъ и душу Иноземцева, что ему принадлежить, какъ профессору, какъ образователю молодыхъ медиковъ, того не отнимутъ у него и враги его, а чужого онъ себъ не присвоитъ. Сколько разъ я слышаль отъ него, съ какою похвалою и уваженіемъ онъ отзывался о благородномъ и умномъ и всеми студентами любимомъ предшественникъ своемъ О. А. Гильтебрандтъ. Я дивлюсь только, вакъ на объдъ не нашлось учениковъ Гильтебрандта, которые засвидътельствовали бы, сколько всъ они обязаны ему ва наученіе Хирургів, а многіе ва его готовность выводить на дорогу молодыхъ медиковъ. Тогда бы и самое увлечение новаго поволёния медиковъ въ любви и почтенін въ О. И. Иноземцеву проявилось бы съ чувствомъ благодарности медивовъ прежняго повольнія въ Гильтебрандту, въ Лодеру, В. Рихтеру, Ризенвъ и другимъ, о которыжъ упоминаетъ честный и правдивый М. П. Погодинъ. Это могъподтвердить и профессоръ Армфельдъ, бывшій, какъ я слышаль, на объдъ. Тогда два покольнія медиковь братски слились бы въ чувства уваженія къ истиннымъ достоинствамъ своихъ наставниковъ и предупредили бы жалкую и недостойную гласности полемику какихъ-то: не-медика и наблюдателя" ... <sup>8</sup>).

Но всё эти непріятности искупляются прекрасными письмами П. М. Леонтьева и А. П. Ермолова въ герою торжества, которыя были прочитаны послё обёда. "Легкое нездоровье, — писалъ Леонтьевъ, — удерживающее меня дома, лишаетъ меня возможности присоединиться лично въ сотнямъ

людей, торжественно выражающих сегодня сочувствіе въ вашей продолжительной и плодотворной общественной діятельности. Это лишение очень чувствительно для меня. Во мнъ жива потребность почтить человъва, воторый пріобръль высовое положение въ обществъ прямымъ путемъ заслугъ, овазанныхъ обществу. Мий извистна лишь сотая доля этихъ заслугъ, доставившихъ вамъ громкое имя, но и на меня благотворно действовали оне тою своею стороной, которая была болбе видна мив, нежели другія ихъ стороны. Меня всегда ободряло это редвое у насъ зредище именитаго ученаго, постоянно съ давнихъ поръ окруженнаго многочисленнымъ обществомъ бывшихъ своихъ ученивовъ, дружелюбно помогающаго первымъ шагамъ ихъ на поприщъ жизни, радушно отврывающаго имъ широкое поле для соревнованія съ самимъ собою. Вы не смотрели, Оедоръ Ивановичъ, на свою науку и на свое искусство, какъ на предметъ своей исключительной собственности. Эгоистическою замкнутостію, мнительною недоступностію вы не отталвивали отъ себя и не охлаждали молодыхъ стремленій. Либерально и довірчиво относились вы въ младшему поволенію и нередко, радушно уступая ему свое дело, жертвовали даже своею популярностью въ обществъ. Когда такому человъку выражается признательность многочисленныхъ почитателей, присворбно не быть между ними и еще прискорбиве было бы, мысленно соединяясь съ ними, не выразить того посредствомъ письма. Позвольте же мив передать вамъ этими строками искрениее, отъ полноты сочувствія идущее желаніе, чтобы вы еще долго служили намъ примъромъ, бодро продолжая шествіе по пути, уже ознаменованному столькими успъхами и украшенному общимъ уваженіемъ и общею симпатіей".

"Никогда не подвергались,—писалъ Ермоловъ, —равному порицанію немощныя ноги мои, непускающія меня на об'ёдъ, даваемый вамъ приверженными и обязанными вамъ. Между таковыми принадлежить мнѣ мѣсто по справедливости, и г. докторъ Матюшенковъ сдёлалъ мнѣ много чести, вклю-

чивши меня въ число приглашенныхъ. Ему извъстно, что вы спасли меня умиравшаго, а за это быть обязаннымъ нътъ мъры. Горестно мнъ, почтенный благодътель, что не пирую въ семъъ вашей! Примите милостиво, какъ всегда, моего академика, который ребенкомъ былъ на рукахъ вашихъ и конечно потому могъ достигнуть Академіи".

Подъ письмомъ подписано: "Душевно преданный брать, Ермоловъ" <sup>9</sup>).

Вмёсто рёчи, Погодинъ написалъ и напечаталъ слёдующее письмо къ Иноземцеву: "Я очень жалёю, любезнёйшій Оедоръ Ивановичь, что мий не удалось привётствовать тебя вчера на прекрасномъ, сердечномъ обёдё, данномъ въ честь твою, въ залё Художественнаго класса. Вина впрочемъ не моя: мёсто досталось мий вдалекй, гдй было не слыхать произносимыхъ рёчей, при томъ онй слёдовали одна за другою такъ быстро, и было ихъ столько, что я, съ своей стороны, побоялся ужъ, наконецъ, напомнить бесёдё Демьянову уху. А ты можешь вообразить, сколько я желалъ присоединить свой голосъ къ общему выраженію благодарности и уваженія, и сказать тебё нёсколько словъ, какъ двадцатипятилётній твой паціентъ, бывшій товарищъ по университету, и какъ Московскій обыватель.

"Лишь разнесся слухъ объ устройствъ почетнаго объда, думалъ я такъ начать свою ръчь, обращаясь къ участникамъ: вы поспъшили подписываться объими руками, а я руками и ногами, да и всъми пятью чувствами.

"Такое выраженіе показалось бы, разум'вется, страннымъ, и я попросиль бы позволенія объяснить и оправдать его исторіей моихъ бол'віней, тобою излеченныхъ:

"Пятнадцать лёть назадь, я упаль съ дрожевъ, по дорогѣ въ Университеть, и повредиль себѣ ногу. Всѣ почти Московскіе врачи у меня перебывали. Половина утверждала, что перелома не было, другая—напротивъ; Оедоръ Ивановичъ объявиль рѣшительно, что у меня была fractura colli femoris, принялся лечить, и чрезъ два-три мѣсяца поставиль на ноги, на которыхъ и теперь стою твердо, явясь ныев, въ очевидное свидътельство, даже безъ палки. Чрезъ нъсколько лътъ, на той же улицв, на той же недвлв, близъ прежняго рововаго мъста, упалъ я опять съ дрожевъ и упибъ себъ носъ. Лечить носы мастеровъ у насъ больше, чёмъ костоправовъ: иной двухъ перечесть не унветь, самъ дальше своего носа не видить, а навленть теб'в такой нось, что любо. Өедөрь Ивановичь началь леченіе, конченное успівшно достойным вего преемнивомъ. Болели у меня уши, отъ того ли, что я простудиль ихъ, отъ того ли, что въ последнее время я наслушался много всяваго вздору, особенно о Руссвой Исторін; начались сильныя опухоли, повазалась вровь. Онъ употребиль разныя средства, остановиль вровь, и болевнь миновалась. Болели глава, онъ прописаль мев воды, тв и другія примочки, и я опять принядся за свои ворревтуры, кон до сихъ поръ читаю безъ очвовъ. Такимъ образомъ, со всёми монми чувствами у него была работа, вром'в языва, но для явыва у насъ есть независящія оть аптеви и медицины средства, благодаря воторымъ можно быть сповойну за нормальное его состояніе и своевременное исправленіе всявихъ аберрацій. Еще болівла у меня часто грудь. Чревъ важдые два года онъ посылаль меня въ Маріенбадъ и Емсъ. Въ последній разъ онъ велель после Емса отведать, если нужно, Карлсбада. Когда я кончиль курсь въ Емсъ, Франкъ подаль мий совить ихать въ Вильдбадъ, Енохинъпрежде въ Ахенъ, Цецуринъ-въ Крейцнахъ, Фейеръ-въ Ниццу, а Хеліусь-въ Остенде. Я заключиль, что бользии, видно, нъть уже у меня нигдъ, какъ нъть и опредъленняго лекарства, воротился въ Москву, и здёсь, благодаря советамъ Оедора Ивановича, такъ окръпъ, что не имъю нужды ни въ какомъ леварствъ, самъ готовъ даже полечить при случав любаго невъжу хръномъ, перцемъ или горчицей.

"Какъ профессоръ, я смъю свидътельствовать, что онъ всполнялъ свою обязанность честно, къ лекціямъ прилагалъ свою душу, и старался передавать ученикамъ своимъ все, что самъ зналъ, безъ утайки, заботился объ ихъ развитіи и самостоятельности. Двадцать пять лёть почитать лекціи—это не шутка для того, кто занимается дёломъ не механически, не какъ-нибудь, и всякое отдохновеніе послё такой работы законно. Кромё аудиторіи и клиники, Оедоръ Ивановичь завель у себя въ домё собственную больницу для вольноприходящихъ, въ воторой, подъ его руководствомъ, практиковались ежедневно молодые люди, его ученики, по нёскольку часовъ, и вся Москва произносить уже съ признательностію и любовію имена этихъ, такъ называемыхъ ею, молодцовъ. Многіе изъ нихъ заняли почетныя мёста въ обществё.

"Навонецъ, Московскіе обыватели обязаны ему благодарностію за то, что въ продолженіи двадцати пяти лѣтъ въ его домѣ, до пятидесяти человѣкъ бѣдныхъ людей получали безмездно совѣты, лекарства, готовые полные консиліумы, и даже содержаніе. Лѣтомъ, не смотря ни на какую погоду, пріѣзжалъ онъ изъ Сокольниковъ, всякой день, чтобы служить этому доброму дѣлу. Каждому изъ насъ случалось часто посылать бѣдняковъ къ нему съ записками.

"Въ завлюченіе, я хотёль воснуться ошибовъ, увлеченій, заблужденій, странныхъ выходовъ, въ воихъ иные тебя обвиняють. Онв очень естественны. Кто молчить, тоть, разумвется, не можеть проговориться. Кто ничего не делаеть, того, разумеется, нельзя осудить ни за что, кром'в разв'в лености, а изъ работающихъ съ утра до вечера, и на старуху бываетъ проруха. Притомъ у нашей ученой братіи, процессъ физіологическій и психологическій совершается часто иначе, всл'ядствіе разныхъ причинъ: усталости, напряженія, досады, оскорбленнаго самолюбія. Точекъ сопривосновенія у насъ гораздо больше, чёмъ у прочихъ, точевъ сопривосновенія въ містахъ самыхъ щевотливыхъ, самыхъ чувствительныхъ, въ родъ noli me tangere, поврытыхъ у другихъ непроницаемой замшевой кожею. Мы имъемъ, слъдовательно, право на братское снисхождение къ нашимъ слабостямъ. Ну да вы вычтите, свазалъ бы я твоимъ противникамъ, вычтите все осуждаемое вами въ его дъйствіяхъ изъ той суммы добра, въ воторой всё мы согласны

и которую вы сами признать должны,—и я увъренъ, что въ остатвъ окажется все еще вначительная цифра, которой можно пожелать всякому изъ насъ для себя, хотя бъ даже и не столько, а полстолька или четверть столька.

"Вотъ за эту почтенную цифру предложилъ бы я выпить еще разъ въ честь твою, какъ полезнаго профессора, искуснаго врача, благонам реннаго гражданина, добраго человъка. Живи!

"Ничего этого я не могъ свазать тебъ; прими-жъ, хоть на письмъ, выражение искреннихъ моихъ чувствований".

На другой день послё торжества, Погодинъ услышалъ, что въ одной изъ рёчей, обращенныхъ въ Иноземцеву, было сказано, что ученая Медицина въ Московскомъ Университетв началась только въ послёднее время. Если это правда, писалъ Погодинъ, то мей жаль, что я не слыхалъ такого утвержденія: я напомнилъ бы имена Рихтера, Мудрова, Лодера, Дядьковскаго, Гильдебрандта, Ризенко, которыхъ нельзя обвинить въ незнакомстве съ состояніемъ наукъ въ Европе. Довольно, если кому-нибудь изъ ихъ преемниковъ, посчастливится, подобно Иноземцеву, продолжать достойно начатое дёло, а для начинанія мы пришли уже поздно. Suum сиіque—это святое правило сохранять намъ должно преимущественно, и я очень былъ радъ узнать, что Иноземцевъ самъ въ отвёте исправиль невёрное показаніе постабля по постабля невёрное показаніе постабля постабля неверное показаніе постабля неверное показаніе постабля неверное показаніе постабля постабля неверное показаніе постабля постабля неверное показаніе постабля неверное показаніе постабля не постабля неверное показаніе постабля не постабля не

# V.

13 февраля 1859 года, Москва провожала *въ путь всея* земли внязя Сергія Михайловича Голицына.

Своимъ благочестіемъ, благодушіемъ, состраданіемъ въ меньшей братіи, стяжалъ онъ достопочтенное наименованіе посльдняго боярина.

О кодъ его предсмертной бользни и кончинъ мы узнаемъ изъ писемъ его друга митрополита Московскаго Филарета къ своему намъстнику Лаврскому Антонію:

- 21 января. "Третьяго дня, выбажаль я въ Святителю Алексію, въ Контору и въ внязю Сергію Михайловичу. У него опухоль увеличивается; и дёйствіе понятій и мыслящей силы не въ прежней степени. Печально видёть сіе. Спаси, Господи, благородное сословіе. Освудёваеть степенный бояринъ".
- 30 "Помодитесь о внязѣ Сергіѣ Михайловичѣ. Сегодия слышу, что болѣзненность его отягчается. А я не могъ быть у него на сихъ дняхъ: потому что при освященім церкви, въ воскресенье, вновь простуда проникла мнѣ въ ноги, а отъ нихъ и далѣе".
- 2 февраля 1859. "О внязё Сергів Михайловичь вчера вечеромъ сказали мий, что онъ третьяго дня пріобщался Святыхъ Таинъ, и располагался въ навечеріи нынёшняго праздника слушать всенощное въ своей комвать. Нынёшній день послё служенія въ Чудовё хотёль къ нему ваёхать, но усталь.
- 6 февраля. "У внязя Сергія Михайловича быль я третьяго дня. Въ переднихъ, на вопросъ о немъ свазали: страдаетъ. Первое слово его во мив было: страдаю. Я нашелъ его сващимъ въ вреслахъ облегшимся на спинву ихъ, съ полузаврытыми глазами, съ лицомъ, выражающимъ страданіе. Въ лицв опухоли ивтъ; но въ рувахъ сильная. Я началъ говорить понемногу, думая, что бездвйствіе для него легче, нежели напряженіе вниманія. Но чрезъ ивсколько минутъ онъ сталъ входить въ разговоръ; глаза открылись вполив; лицо оживилось; и я бесвдовалъ съ нимъ около часа. Боялся, что онъ окажется утомленнымъ послв меня; но потомъ слышалъ, что онъ весь день былъ въ облегченіи. Но вчера слышалъ, что онъ въ трудномъ состояніи, и память измвияетъ ему. Господь да спасетъ его.—Спаси Господи чинъ благородныхъ: яко оскудв бояринъ".
- 10 февраля. "Въ субботу предъ литургією духовнивъ преддагаль ему пріобщиться Святыхъ Таинъ; онъ отлагаль было до воскресенья. Но когда священнивъ пошель въ церковь и началь проскомидію: князь потребоваль его, и пріобщился

Святыхъ Таинъ. Потомъ князь Н. И. Трубецкой предложилъ ему благословить присныхъ иконами; и онъ исполнилъ сіе, велівь князю Трубецкому произносить имена ихъ, и самъ напомнилъ ему объ одномъ, непредложенномъ имени младенца. Вечеромъ, во время всенощной, сказали мні о кончині князя Сергія "11).

По высочайшей воль, отпъвание тыла внязя С. М. Голицына было совершено въ домовой цервви Воспитательнаго Дома. Божественную литургію и отпъвание совершаль митрополить Московскій Филареть. Надгробное слово произносиль протоіерей С. Г. Терновскій. По овончаніи Богослуженія митрополить въ полномъ облаченіи, въ сопровожденіи сослужащихъ спустился вслёдъ за гробомъ и на площади, среди народа, совершиль литію. Тёло внязя С. М. Голицына было погребено въ сель Влахернскомъ (близъ Кускова), въ цервви Преподобнаго Сергія <sup>13</sup>).

15 февраля 1859 года, митрополить Московскій Филареть писаль А. Н. Муравьеву: "Вы требуете оть меня надгробнаго слова. Говориль не я, а протоіерей Терновскій; и
12 дня, въ праздникъ Святителя Алексія, и 13 при погребеніи внязя Сергія Михайловича не могь я говорить: потому
что и служиль съ трудомъ. Какъ нарочно, въ тоже время
дали мив изъ Петербурга трудную и требующую поспвиности работу. Есть ли о вакомъ преставлявшемся, то о
внязв Сергів Михайловичв мив пріятно было бы размышлять
и бестровать: размышленіе со мной, а бестровать не дано.
Воля Господня да будетъ" 18).

Въ день похоронъ внязя С. М. Голицына, П. А. Плетневъ писалъ въ внязю П. А. Вяземскому: "Въроятно, до васъ дошла въсть о кончинъ внязя С. М. Голицына. Разсказываютъ, будто онъ благодарилъ Бога за смерть свою, посланную въ эпоху наступающаго бъдствія Россіи, разумъя эмансипацію врёпостныхъ" 14).

Всявдъ за вончиною внязя С. М. Голицина и одновременно съ учрежденіемъ Редавціонныхъ Коммиссій по врестьянсвому двлу, сошель со сцены государственный двятельности достопочтенный графъ Арсеній Андреевичъ Закревскій.

Незадолго до своего увольненія, а именно 21 августа 1858 года, графъ Закревскій представиль слідующую картину Московской Литературы:

"По разнымъ слухамъ, — писалъ онъ, — и севретнымъ, негласнымъ дознаніямъ, можно предположить, что тавъ называемые славянофилы составляють у насъ тайное политическое общество. Славянофилы появились послѣ Польской революція, въ видѣ литературнаго общества любителей Русской старины. Центръ этого общества, — Москва. Литературные органы его: 1. Русская Бесльда, редакторъ Кошелевъ; главные сотрудники: Хомяковъ, Аксаковъ и Самаринъ. 2. Сельское Благоустройство, отдѣлъ Русской Бесльды, редакторъ и сотрудники тѣ же. Денежный двигатель общества, — Кокоревъ, поддерживаемый множествомъ купцовъ новаго поколѣнія, которыхъ славянофилы всячески къ себѣ привлекаютъ.

"Общество славянофиловъ развиваетъ общинныя или демовратическія начала. Оно составлено отъ лицъ разныхъ сословій, дворянъ, чиновниковъ, купцовъ, мѣщанъ, людей духовнаго званія и ученыхъ.

"Вредное по своему составу и началамъ, общество это надъется на какое-то покровительство и смъло распространяетъ кругъ своихъ дъйствій. Прежде оно имъло своимъ органомъ одно періодическое изданіе, — Московскій Сборникъ, выходившій непостоянно и остановленный изданіемъ въ 1853 году. Кромъ помянутыхъ двухъ журналовъ необходимо обратить строгое вниманіе высшей цензуры и на слъдующіе издаваемые также въ Москвъ:

- 1. *Русскій Въстник*г. Редавторы: Катковъ и Леонтьевъ. Цензоръ Фонъ-Крузе.
- 2. Атеней. Редакторъ Коршъ, сотрудники: Кетчеръ и другіе. Цензоръ тотъ же.
  - 3. Московскія Видомости. Редавторъ Коршъ.

Всё эти изданія расходятся въ большомъ числё эвземпляровъ, читаются пылкою, неопытною молодежью в даютъ направленіе общему мнёнію. Элементы, которые могутъ послужить неблагонамёреннымъ людямъ, чтобы произвести переворотъ въ государстве, следующіе:

- 1. Крестьянскій вопрось—орудіе для возбужденія врестьянь противъ пом'єщиковъ, а посл'єднихъ противъ Правительства.
  - 2. Безсрочно-отпускные нижніе чины.
- 3. Раскольники. Имъ стараются внушать, что они напрасно надъются на милосердіе царя, а должны ожидать всего отъ перемъны образа правленія.
- 4. Фабричный народъ. Этотъ влассъ людей давно подготовляется уже въ безпорядвамъ разными иностранными механиками и мастерами на фабривахъ.
- 5. Театральныя представленія. Актеръ Щепкинъ, на одномъ изъ своихъ вечеровъ, подаль мысль, чтобы акторы писали піесы, заимствуя сюжеты изъ сочиненій Герцена и дарили эти піесы б'єднымъ артистамъ на бенефисы.
- 6. Распространеніе сочиненій Герцена. Въ прошедшемъ году, во время ярмарки въ Нижнемъ-Новгородъ и въ продолженіе зимы, одинъ изъ сыновей Щепкина уважаль нъсколько разъ изъ Москвы и, какъ говорять, развозиль нъсколько тысячъ экземпляровъ запрещенныхъ сочиненій на Русскомъ языкъ. Въ настоящее время, какъ слышно, тайные агенты заняты распространеніемъ изданной Герценомъ книги—Толкованіе Евангелія".

Въ самый годъ своего увольненія, графъ Завревсвій представиль внязю В. А. Долгорувову Список подозрительных лица ва Москво (1859 г.), вуда попали: Авсаковъ, Хомявовъ.

Кошелевъ, профессоръ Армфельдтъ (вавъ "славянофилъ"), С. А. Масловъ (какъ "славянофилъ"), Катковъ (какъ "западнивъ и издатель Русскаю Впстника"). Коворевъ (вавъ "западникъ, демократъ и возмутитель, желающій безпорядвовъ"), И. О. Мамонтовъ (какъ "другъ Кокорева и товарищъ его во всёхъ предпріятіяхъ"), П. С. Степановъ (какъ "помощникъ Кокорева по сочинению статей"), Кетчеръ (у котораго "бываютъ сборища съ неблагонамфренными замыслами"), Е. И. Якушкинъ (какъ "сынъ ссыльнаго"), Солдатенвовъ (вавъ "раскольнивъ, западнивъ, пріятель Коворева, желающій бевпорядковъ и возмущеній"), Погодинъ (какъ "корресионденть Герцена, литераторъ, стремящійся въ возмущенію"), Крузе (какъ цензоръ, "какъ пріятель всёхъ славянофиловъ и западниковъ, какъ другъ Каткова, какъ корреспондентъ Герцена, и наконецъ какъ человъкъ готовый на все и желающій переворотовъ"), Н. Ф. Павловъ (какъ "литераторъ, корреспондентъ Герцена" и какъ человъкъ "готовый на все"), князь Ю. А. Оболенскій (вакъ "корреспонденть Герцена"), князь Н. Н. Голицынъ (вакъ "корреспондентъ Герцена"), М. С. Щепвинъ (вавъ человъвъ желающій "переворотовъ и на все готовый"), Н. М. Щепвинъ (вавъ человъвъ "дъйствующій одинавово съ отцомъ"), Осипъ Геръ (вавъ "агентъ Коворева и на все готовый"), Пикулинъ (какъ человъкъ, желающій безпорядковъ и готовый на все"), Ю. О. Самаринъ (какъ "славянофиль и литераторъ", какъ человекъ, "желающій безпорядковъ и на все готовый"), Козловъ, преподаватель Русской Словесности (какъ "вертепникъ"), А. А. Котляревскій (какъ "вертепникъ", но "принималь въ ономъ обществъ участіе менве другихъ"), Разсадинъ, учитель Географіи (какъ "вертепникъ, готовый на все"). Въ этотъ же списокъ попали, безъ обозначенія причины: Николай Сатинъ, Бабсть и Китара" 15).

Насъ удивилъ отзывъ графа Завревскаго о знаменитомъ автеръ М. С. Щепкинъ. Къ сожалънію, не одинъ графъ Завревскій о немъ такъ думалъ. Вотъ что, напримъръ, писала о немъ графиня Е. П. Ростопчина:

Долго онъ талантомъ рёдвимъ Наблюдательнымъ умомъ, Бойкой шуткой, словомъ мётвимъ На Руси былъ всёмъ знакомъ, Былъ въ чести;— но вдругъ природу Извратить онъ нужнымъ счелъ, Проповёдывать свободу И гуманность онъ пошелъ.

Онъ на сцент ужъ не комикъ, Не артистъ и не актеръ: Пестрый сборвикъ, толстый томикъ, Въ комъ чужой скопился вздоръ!... Подражая демократамъ, На властей, на баръ гремитъ.... Ставъ Терситомъ, не Сократомъ, Бъдный старецъ насъ смъщитъ 16).

Въ то же время, графъ Закревскій быль противникомъ освобожденія крестьянь въ той формв, въ какой оно совершалось.

Все это возстановило противъ него и Литературу, и Правительство. Особенное внимание графъ Закревский обратилъ на дъятельность Коворева, и передъ самымъ своимъ увольненіемъ (1 марта 1859), онъ писаль князю А. О. Орлову: "Любевный другь внязь Алексей Өедоровичь. Третьяго дня прибыль сюда Кокоревь и вчера у больного старива Аксавова, при несколькихъ посетителяхъ, говорилъ, что военный министръ призывалъ въ себъ генералъ-лейтенанта Хрулева н именемъ государя спрашивалъ его: сволько нужно войска въ случав войны, - и что Хрулевъ отввчалъ: для Австрів довольно бы пятьдесять тысячь, но для Европы надо не менве пятисоть тысячь. Не хочу върить этому. Развъ въ Петербургъ мало васъ, давно служащихъ, съ воторыми можно говорить о семъ, н развѣ не между вами теперь главновомандующій арміею, чтобы прибъгать въ совъту генерала, бывшаго только дивизіоннымъ вомандиромъ? Но если, въ несчастію, это правда, то спрашиваю: имвлъ ли право генералъ говорить о томъ отвровенно отвупщику 17)? Уже послъ увольненія графа

Завревскаго (31 декабря 1859 г.), самъ Коворевъ писалъ Погодину о Хрулевъ слъдующее: "Хрулеву, по высочайшему повелънію, запрещено сидъть въ лавкъ и онъ сидитъ рядомъ въ другой комнатъ и разговариваетъ съ покупателями черезъ порогъ этой комнаты, объясняя и причину почему не можетъ перешагнутъ" 18).

#### VII.

Не взирая на то, что графъ Закревскій атеставалъ Кокорева какъ "западника, демократа и возмутителя, желающаго безпорядковъ", самъ Кокоревъ отдавалъ справедливость несомнённымъ достоинствамъ своего осудителя.

Прежде всего Коворевъ засвидътельствовалъ, что "всъ сыпавшіеся на графа А. А. Закревскаго и его семейство упреки въ поборахъ составляютъ чистъйшую ложь и выдумку. Графъ Закревскій никакихъ денежныхъ интересовъ изъ своей службы не извлекалъ, и я это говорю какъ бывшій Московскій откупщикъ во времена его генералъ-губернаторства; потому что я знаю, что ни графъ Закревскій, ни семья его не составляли для откупа ви копъйки расхода".

Враждебное же отношение въ предпринятому освобождению врестьянъ у графа Завревскаго сложилось, по свидътельству того же Коворева, "изъ его внутренняго совъстнаго убъждения въ томъ, что врестьяне его живутъ лучше казенныхъ врестьянъ и вполнъ благоденствуютъ. И дъйствительно, въ имънияхъ графа Завревскаго были школы и больницы, были хорошия просторныя избы и скотные дворы у врестьянъ съ достаточнымъ количествомъ лошадей и коровъ, однимъ словомъ, было полное довольство, выражавшееся въ наружной одеждъ. Все это достигалось тъмъ, что за худовспаханную и малоудобренную полосу земли и за пъянство полагалось строгое взыскание. Кабаковъ въ имънияхъ графа Закревскаго нигдъ не допускалось, и въ тоже время для

варки корчажнаго пива въ деревняхъ къ праздникамъ, графъ Закревскій дарилъ крестьянамъ отъ себя хмёль и въ дни сельскихъ праздниковъ заходилъ самъ къ крестьянамъ пробовать пиво, раздавая при этомъ крестьянскимъ дётямъ приники, чему я былъ неоднократно свидётелемъ. По мнёнію графа Закревскаго, полная свобода должна произвести своеволіе, которое въ свою очередь породитъ пьянство, самодурство, обнищаніе".

Высказавъ это, Кокоревъ, въ 1885 году, долженъ былъ сознаться: "Горькія посл'ядствія, предвидінныя графомъ Закревскимъ, произошли отъ того, что для новой крестьянской жизни были сочинены правила, продиктованныя умозрівніемъ безъ всякаго согласованія ихъ съ дійствительными потребностями народной жизни.

"Я увъренъ, — продолжаетъ В. А. Коноревъ, — что если бы графу Завревскому было прямо и ръшительно сказано, что освобождение врестьянъ должно неминуемо совершиться, но что при этомъ надобно обсудить вавъ лучше устроить это дъло въ смыслъ сохранения дворянскихъ и врестьянскихъ интересовъ и еслибы для обсуждения этого вопроса, вивсто говоруновъ, былъ назначенъ въ вомитетъ самъ графъ Завревский, то онъ придумалъ бы лучше всъхъ средство въ упрочению сельскаго хозяйства въ дворянскихъ имънияхъ и на врестьянскихъ земляхъ; потому что въ имънияхъ графа Завревскаго существовали въ жизни всъхъ его врестьянъ благо-устройство и довольство".

Въ справедливости свазаннаго Коворевымъ,—замъчаетъ П. И. Бартеневъ— "убъдится всявій читавшій біографію графа Киселева, написанную А. П. Заблоцвимъ-Десятовскимъ. Завзятые враги графа Закревскаго должны были совсёмъ измънить свои понятія о немъ, когда появилась въ свёть эта книга" 19).

Для характеристики графа Закревскаго, приведу письмо ко мив П. Д. Ахлестышева: "На большомъ балв въ Дворянскомъ Собраніи, —пишетъ онъ, —въ которомъ принимало уча-

стіе все тогдашнее высшее Московское общество, нокойный отець мой представиль меня графу Арсенію Андреевичу Закревскому... Живо помню могучую фигуру графа Закревскаго, затянутую въ мундиръ съ высокимъ шитымъ воротнивомъ, его суровое лицо и тотъ взглядъ, которымъ онъ меня окинулъ, когда отецъ подвелъ меня, тогда студента Московскаго Университета. Взявъ меня за пуговицу, Закревскій съ удареніемъ и разстановкою сказалъ: Будьте такимъ же честнымъ, какъ вашъ отецъ"!

Надо зам'єтить, что генераль Дмитрій Дмитріевичь Ахлестышевь, за свою честность и благородство, пользовался всеобщимь уваженіемь, а его дружба съ писателями свид'єтельствовала, что его сабля воина не враждовала съ перомъ писателя.

Какъ бы то ни было, 16 апръля 1859 года, состоялось увольнение графа Закревскаго.

20 апръля того же 1859 года, митрополить Московскій Филареть писаль Антонію: "Въ пятницу объдаль я за торжественнымь объдомь у генераль губернатора графа Арсенія Андреевича; онъ сказываль, между прочимь, что думаль побывать въ дальнихъ деревняхъ своей супруги, но ему отсовътовали просить на сіе разръшенія; а въ субботу получиль я отъ него отношеніе, что онъ, 16 дня, въ четвергь, уволень, а въ пятницу 17 дня на его мъсто назначень графъ Строгановъ. Такъ преходить образь міра сего внезапно 200.

Внъшнимъ поводомъ въ увольненію графа Завревскаго послужилъ второй бравъ его дочери. Въ *Дневникъ* П. А. Валуева 1859 г., мы находимъ объ этомъ слъдующія свъдънія:

Подъ 16 апръля: "Графиня Нессельроде, урожденная Закревская, при жизни мужа, вышла замужъ за князя Друцкаго. Узнали объ этомъ по случаю пробзда князя и княгини Друцкихъ черезъ Варшаву, по паспорту, данному Закревскимъ. Когда черезъ шефа жандармовъ сдъланъ былъ запросъ графу Закревскому, то онъ самъ написалъ государю, что онъ дозволилъ бракъ и что тому бывали примъры. Госу-

дарь, какъ слышно, крвпко разсердился и приказаль оберъмрокурору Св. Сунода графу А. П. Толстому дать двлу законный ходъ. Следовательно, Закревскій не можеть долее оставаться Московскимъ генераль-губернаторомъ".

Подъ 18 априля: "Былъ утромъ у внязя Орлова. Онъ ностарълъ и опустился. Слышалъ отъ него подробности объ увольненіи графа Закревскаго. Орловъ былъ его всегдашнимъ покровителемъ \*) и огорченъ увольненіемъ, хотя не оправдываетъ Закревскаго" <sup>21</sup>).

Нивитенко съ какимъ-то влорадствомъ записалъ въ своемъ Диесникъ, подъ 19 апръля 1859 г.: "Всъхъ очень обрадовало отръшеніе отъ должности Закревскаго. Онъ сдълалъ вещь невъроятную по своей наглости и призрънію всъхъ законовъ. Ни одинъ священникъ не хотълъ вънчать (его дочери). Наконецъ, Закревскій нашелъ одного, который подъ угрозой ссылки въ Сибирь, согласился, наконецъ, ихъ перевънчать. Объ этомъ Закревскій имълъ дерзость самъ извъстить государя. Вслёдъ за тъмъ и состоялось его увольненіе".

Подъ 1 числомъ мая, въ томъ же Днеоникъ, читаемъ: "Москва, говорять, сильно жальеть объ отставкъ Закревскаго. Если это правда, то вотъ вамъ общественное наше мнъніе! А не она ли вопила прежде: когда мы отъ него избавимся"!

Но вскорѣ Д. П. Хрущовъ усповоилъ Нивитенко, и онъ, подъ 3 мая, записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Нѣтъ, это неправда, что Москва сожалѣетъ о Закревскомъ. Напротивъ, она въ восторгѣ отъ его паденія. Сегодня я былъ у Д. П. Хрущова, и онъ читалъ мнѣ письмо одного ивъ Московскихъ своихъ пріятелей. Онъ пишетъ, что радость была всеобщая; многіе обнимались и цѣловались, поздравляя другъ друга съ этимъ событіемъ, и благодарили государя. Недовольныхъ было только нѣсколько чиновниковъ" <sup>22</sup>).

Но мы имбемъ гораздо болбе довбрія въ следующему известію, сохранившемуся въ Старой Записной Книжен

<sup>\*)</sup> Bispube, другомъ. H. E.

внязя П. А. Вяземскаго: "Въ Москвъ приписываютъ паденіе Закревскаго не противозаконнымъ дъйствіямъ его въ бракъ замужней дочери, а тому, что онъ отстаиваль дворянскія и помъщичьи права. Вслъдствіе того сдълали сильную демонстрацію: тысячи Москвичей и иногороднихъ дворянъ явились къ нему въ первые два дня отръшенія его отъ должности, съ изъявленіями преданности, признательности и сожальнія <sup>в 28</sup>).

## ٧Ш.

Въ первый день празднива Пасхи и въ день рожденія императора Александра II-го, 17 апръля 1859 года, преемникомъ графа Закревскаго назначенъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ.

Шевыревъ, будучи не доволепъ Закревскимъ за дъйствія его въ печальной исторіи стольновенія съ графомъ Бобринсвимъ, писалъ Погодину (19 апреля 1859 года): "Вечеромъ прівхали въ намъ родныя Бакунины, а потомъ воротилась изъ гостей жена, и я отъ нихъ узналъ, что Закревскій, 16-го апраля, отставленъ, а на мъсто его назначенъ Строгановъ. Что сважешь ты объ этомъ назначения? Спрашивается, вачъмъ же держали человъка четыре года и черезъ него Москву въ черномъ твлв для того, чтобы потомъ отставить съ безчестьемь? Закревскаго не пригласили къ флигель-адъютантсвому объду, а онъ разглашаль, что, приглашенный онъ самъ не побхаль. Въ первый день праздника я сидель у С. П. Шипова; беседовали: Анна Евграфовна, Бутовскій, жена его, Чижовъ и я. Речь была о Петербурге. Лишь только разразился я довольно краснорфчивой филиппикой противъ узкой мърки, въ какой даетъ онъ намъ всемірное просвъщеніе, искажая мысль своего основателя, какъ Шиповъ, показывая мив уставъ Комитета грамотности, который я привезъ ему въ числе десяти экземпляровъ, говоритъ мнъ, что сейчасъ вручитъ его графу Завревскому, воторый прівхаль. Не успвль онъ вымолвить его имя, какъ я, двинутый невольнымъ чувствомъ отвра-

щенія, такого даль стречка изъ гостиной, что самъ такого за собой не запомню. Глаза наши встретились — и чуть мы не стукнулись лбами. Мое мгновенное исчезновеніе, думаю, удивило всю вомпанію. Оно было быстрве молніи. Недавно, сенаторъ Казначеевъ, другъ и товарищъ Аксакова, ниль объдь въ честь Завревскаго. Втянули туть и Шипова. Меня хотели пригласить въ участниви и описатели объда. Я даль знать, чтобы и не думали, а человъку привазалъ никого не принимать, на всякій случай. Казначесвъ сочиниль рівчь, гді была слівдующая фраза: Это подвиж истиннаю сына Отечества. Мнв пришель въ голову анекдоть. Чиновникъ долженъ былъ произносить похвальную речь начальнику губернім и у него заготовлена была фраза: Это подвиг, достойный истиннаю сына Отечества. Чиновникъ быль охотнивъ до всвяъ журналовъ — и какъ-то забывшись, сказалъ: Это подвигь, достойный истинной Библіотеки для Чтенія... потомъ опомнившись, хотёлъ поправиться и прибавилъ: Тьфу пропасть... истинных В Отечественных Записокъ... Ахъ, извините... истиннаго Современника... и потомъ: акъ нетъ, нетъ, вавъ бишь его этотъ давнишній журналъ: истиннаго Сына Отечества".

Въ заключение своего письма Шевыревъ спрашиваетъ: "Что ожидаетъ Москву? Все-таки, думаю, будетъ лучше, бевъ сомивнія, но конечно, не намъ съ тобою."

Въ тотъ же день Погодинъ отвъчалъ Шевыреву: "Случилось съ Москвичами, что съ лягушками, просившими царя. У Строганова накопилось желчи въ продолжение десяти лътъ страшное количество. Онъ начнетъ съ изгнания всъхъ сотрудниковъ Закревскаго. Да этого мало. Изгоняя всякаго, онъ будетъ пилить, терзать и тъшиться. Вотъ и составится противъ него первая фаланга противниковъ. Потомъ онъ заведетъ истории со всъми министрами, которыхъ презираетъ, и со всъми въдомствами, которыя и поймаютъ его чрезъ годъ, много чрезъ два, на какую-нибудь уду. Зло сдълать у насъ много мастеровъ. А если Строгановъ на досугъ обдумался и

измѣнилъ свой взглядъ на людей и вещи, тогда онъ можетъ сдѣлать много добра. Дай Богъ! Наше утѣшеніе и услажденіе въ трудахъ" <sup>24</sup>)!

28 апрёля 1859 года, новый генераль-губернаторъ прівхаль въ Москву и въ тоть же день принималь лицъ служащихъ. Привётливость и вниманіе новаго начальника сдёлали на всёхъ самое пріятное впечатлёніе, которое еще более усилилось визитомъ графа Строганова въ тоть же вечеръ къ его предмёстнику <sup>25</sup>).

10 мая того же 1859 года, Москва чествовала своего новаго генералъ-губернатора объдомъ. По свидътельству современниковъ, на этотъ объдъ "собралось слишкомъ четыреста лицъ разныхъ сословій: дворянства, купечества, властей судебныхъ и административныхъ, членовъ университета, литераторовъ, а также нъсеолько студентовъ, приглашенныхъ въ вачествъ гостей. Объдъ происходиль въ домъ Благороднаго Собранія; на немъ должны были быть произнесены семь привътственных рачей, въ воторых бы высказались убъжденія, надежды, ожиданія разныхъ слоевъ Московскаго общества; но, за исключеніємъ рачи губернскаго предводителя и рачи профессора Московскаго Университета С. М. Соловьева, прочія произнесены не были. Губернскій предводитель дворянства Воейковъ сказаль: "Въ настоящую минуту, когда мы всё одушевлены самыми живыми ощущеніями, мы вдвойні счастливы, встрічая въ новомъ начальникъ нашемъ и государственнаго сановнива, преданнаго общественному дълу, и человъва искренно-любящаго Москву. Воть отчего, на первый вызовъ: встретить именитаго человъва, графа Строганова, по доброму старинному обычаю, съ хатомъ и солью, такъ усердно и такъ единодушно отвливнулись всё сословія: и столетній Университеть нашь, который возродился и вырось подъ вашимъ попечительствомъ, и городъ, который хорошо знаетъ, что важдая вопънка будеть строго сочтена н сбережена на дъло, и граждане, которые знають какь много дорожиль бывшій Минскій военный губернаторъ мивніємь общества, какъ берегь

онъ его и кавъ много добра и пользы принесъ онъ тамошнему краю \*).

"Въ числъ гражданъ привътствуемъ васъ и мы, дворяне Московской губерніи. Мы гордимся, что выборъ августъйшаго монарха паль ва того, кого мы сами еще такъ недавно выбрали на самую высокую, самую почетную должность, должность начальника Московскаго народнаго ополченія.

"Мы счастливы, что выборь этоть паль на того, вто долгое время жиль посреди насъ и хорошо знаеть и наши надобности, и наши надежды. Мы твердо убъждены, что въ рукахъ графа Строганова громадная власть генераль-губернатора бу деть обращена на одно служение обществу и что, опиралсь на строгое уважение въ закону, онъ будеть для насъ символомъ правды и общественнаго спокойстия. Съ этою увъренностью, мы пьемъ за здоровье графа Сергія Григорьевича Строганова".

Громвое единодушное ура, смѣшанное съ рукоплесканіями мрисутствующихъ, единодушно подтвердили мысли, высказанныя губернскимъ предводителемъ дворянства.

Въ отвътъ на это, графъ Строгановъ обратился въ присутствующимъ съ такими словами: "По радушной встръчъ вашей, господа, я вижу, что вы принимаете меня, какъ внакомаго. Дъйствительно, я не новый для васъ человъкъ. Многіе изъ васъ знали меня еще въ аудиторіяхъ Университета, въ то время, когда преподаватели, слушатели и начальство составляли одну семью. Дворянство Московское два раза сдълало миъ честь выборомъ въ важныя должности. Съ купечествомъ я нъкогда имълъ близкія сношенія, по званію предсъдателя здъшняго Мануфактурнаго Совъта. Вы видите, господа, что знакомство наше старое, двадцатилътнее. Я снова готовъ служить обществу, на тъхъ началахъ, которыя вы (обращаясь къ губернскому предводителю) такъ пре-

<sup>\*)</sup> Съ 22 августа 1830 по 25 апръла 1832 г., графъ С. Г. Строгановъ быть Минскимъ военнымъ губернаторомъ. Н. Б.

красно изложили и отъ которыхъ такъ много зависить въ будущемъ для Москвы. Надъюсь, что служение это принесетъ пользу, при содъйствии людей благомыслящихъ и любящихъ свое Отечество, которыхъ и призываю на помощъ. Мы должны стараться вмъстъ достигать цъли. Не знаю, долго ли мнъ суждено пробыть среди васъ; но увъренъ, что при разставаньи ни одинъ человъкъ не упрекнетъ меня въ томъ, что я отступилъ отъ началъ, вами высказанныхъ. Благодарю васъ, господа, за радушный пріемъ вашъ".

Слова эти были приняты съ восторгомъ. Прошедшее новаго Мосвовскаго генералъ-губернатора подтверждаетъ, что данное имъ обществу объщание будетъ исполнено свято. Прочія ръчи, приготовленныя для этого праздника, хотя и не были произнесены за объдомъ, но были прочтены нъвоторыми изъ присутствующихъ. Всъ онъ сходились въ сочувствии къ графу Строганову, всъ онъ выражали надежды и ожидания всего лучшаго отъ новаго начальника столицы 4 26).

Графъ П. Х. Граббе, въ Дневники своемъ, подъ 26 мая 1859 года, записалъ слъдующее: "Хлъбъ-солъ Московскому новому генералъ-губернатору графу С. Г. Строганову. Послъ полицейскаго управленія предмъстника его, Москва свободно вздохнула и заговорила отъ души. Этотъ доблестный человъкъ въ трудное время поступаетъ въ свое новое званіе " 27).

Погодинъ, разумъется, на этомъ объдъ не былъ, но въ Днеоникъ своемъ записалъ: "Коворевъ о неудавшемся объдъ Строганову, гдъ комендантъ предупредилъ, что графъ не желаетъ ръчев.".

14 іюня 1859 года, митрополить Филареть писаль виварію Московской митрополіи епископу Дмитровскому Леониду: "Когда увидите графа С. Г. Строганова, изъявите ему отъ меня искреннюю благодарность за его расположеніе щадить мое безсиліе и благопріятствовать моему отдыху. Но если бы я и предварень быль о прибытіи великаго князя въ Москву, я не могь бы явиться для срётенія его; потому что въ сіе время провель нъсколько дней, трудно бользненныхъ, въ следствіе моихъ простудъ во время последняго путеществія  $^{*}$  <sup>28</sup>).

Кратвовременное генераль-губернаторство графа С. Г. Строганова ознаменовалось стращными пожарами, устрашившими Москвичей.

Подъ 14 іюля 1859 года, Погодинъ, въ своемъ Дневникть, записалъ: "Вечеромъ напуганъ слухомъ о пожарахъ".

На другой день, изъ своего Щевина, Шевиревъ писалъ Погодину: "Въ Москвъ все пожары. И нивому до этого дъла нътъ! Хоть бы Строганову прибавили титулъ: внявъ Пожарскій... Я хотълъ въ тебъ писать письмо о пожарахъ. Вотъ недавно и мой домъ съ моими матеріалами лекцій и лекціями и библютевою подвергался опасности. Богъ пока сохранилъ. Не знаю, что будетъ далъе".

Вслёдъ за симъ, Шевыревъ (16 іюля) опять пишетъ Погодину: "Сдёлай милость, увёдомь, что дёлается съ Москвою? Въ осадъ она что ли отъ внутреннихъ враговъ, которые опаснъе вившинхъ? Вчера прислали миъ изъ дому письмо съ нарочнымъ, въ которомъ уведомляють, что полиція отказын больтаника сто сродо стнавови итонжомков сто потрава. доручаеть дома дворникамъ; что всё уложились и живутъ какъ на бивакахъ, квартальный первый; что народъ поднимаеть ивону Божіей Матери изъ Страстнаго монастыря и носить ее нев дому въ домъ; что полиція хватаеть зажилателей и освобождаеть ихъ; что зажигатели говорять: всёхъ насъ не переловишь; что бываеть до семи пожаровь въ день; жду твоего увъдомленія и совъта — не вхать ли самому въ городъ. Ведель я убрать что подороже въ доме и лекціи. Придется, можеть быть, уложить въ ящиви и всю библютеку. Что же дълаетъ графъ Строгановъ?--При такой мудреной и новой задачь, человыку, неопытному въ дыль управления городомъ, котораго онъ не знаетъ, немудрено потерять и годову, твиъ болве, что голова нивогда особенно хитра не была. Къ тому же, если начнетъ по обычаю гуманничать съ мошеннивами, то ведь пострадають всё добрые. Мне кажется, тебъ время и кстати поъхать къ нему и предложить мърм для водворенія спокойствія и безопасности въ столиць. Соединись съ некоторыми гражданами. Пригласи Кокорева, Мамонтова, Лобкова, Гучковыкъ. Какъ же, помилуй, дворинкамъ ввартальные велять стеречь дома отъ зажигателей, а ночью улицъ не освъщають — и бываеть не зги не видно. Ты во время колеры жертвоваль собою для Москвы - и принесь много пользы. Поважи себя и теперь. Туть безопасность всеобщая. Туть страдають всё Москвичи. Можно вликнуть вличь студентамъ. Они, переряжениме, пойдутъ отыскивать мошеннивовъ. Они учредять изъ себя сторожей и хранителей города повсюду, если ужъ полиція отвазывается стеречь насъ. Въдь эдавъ, чего добраго, Москва восплачется пожалуй о Закревскомъ! Оставь пока заграничную политику, когда есть . дома свое дівло, самое близкое. Если бы и принята была не навъ следуетъ твоя услуга, то Москва тебе сважетъ спасибо, за твой шагъ. Онъ, можетъ быть, разбудитъ дремлющихъ. Протестуй тогда письмомъ-и оно полетить, вавъ нисьмо въ винистру \*), по всей Россіи и посветь добро. Не хорошо, право, что мы въ такое время не имвемъ органа и негдв сказать слова. Кто знасть -- можеть быть вь эту минуту я ужъ весь погорвлъ".

На это письмо Погодинъ, въ тотъ же день, отвъчалъ: "Правду свазать, что Москва находится въ тревожномъ состояни, но до тебя дошли слухи все-таки преувеличениме, любезнъйшій Степанъ Петровичь! Послёдніе три двя были гораздо поспокойнѣе—что-то Богъ дастъ впередъ. Начальство городское не показываетъ особенной дъятельности. Что тутъ дълать намъ частнымъ людямъ. Я два дня также и двъ ночи провелъ въ большомъ страхъ. Твои бумаги по врайней мъръ прибраны, а мои разсыпаны по всему дому. Принялся разбирать, пошлю и за твоими лекціями, чтобъ сложить ихъ вмъсть въ каменной кладовой. Вотъ онъ наши сокровния,

<sup>\*)</sup> Народнаго Просвъщенія Е. П. Ковалевскому. Н. Б.

надъ ними употреблена жизнь. Если случится, или окажется что-нибудь важное, то я тебя увёдомлю, а теперь пока ты можеть еще подумать въ деревнё, на чистомъ воздухё. Время грустное и тяжелое. Люди мелёють. Изъ Петербурга не слышится ничего утёшительнаго. Я написалъ къ Ровинскому, прокурору, чтобы онъ передалъ содержаніе графу Строганову, о мёрахъ нужныхъ. Есть поджигатели непремённо. Многіе пойманы, вакъ въ Москве, такъ и Петербурге и другихъ городахъ. Ну какъ бы, кажется, не найти: кто, где, какъ подговариваетъ 29.

Московскіе пожары также безпоконди и митрополита Московскаго Филарета, и онъ писаль въ Антонію: "Москву пожары одолёли. Когда я по пріёздів говориль, что надобно искать злоумышленниковь, начальство не совсійнь візрило сему. Теперь поджоги ясны. Да поможеть Богь правосудіемъ надъ нівкоторыми, устращить и привести въ бездійствіе прочихь злоумышленниковъ".

Въ другомъ своемъ письмѣ (оть 20 іюля), митрополить нисаль: "Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ были молебствія, частныя, и отъ нѣкоторыхъ церквей совокупно. И это хорошо, что по собственному желанію обывателей. Кажется, опасность умень-шается съ тѣхъ поръ, какъ поймано нѣсколько влоумышленняковъ, и дѣятельность властей возбуждена протявъ нихъ" зо).

Къ сожалению, кратковременное генералъ-губернаторство графа С. Г. Строганова ознаменовалось въ Москей только этимъ печальнымъ событиемъ, и не успёло оправдать возлагавнияся на него надежды многихъ.

#### IX.

8 сентября 1859 года, исполнилось совершеннол'ятіе насл'ядника Русскаго престола, цесаревича Николая Александровича.

Въ тотъ же день быль обнародовань следующій высочайшій манифесть:

### "Божіею Милостію,

Мы, Александръ Вторый,

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Князь Финландскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

За шестнадцать предъ симъ лътъ, 8 сентября, въ день, столь достопамятный въ лътописяхъ Россіи пораженіемъ полчищъ Мамая, Господу Богу, искони ей благодъющему, угодно было даровать Намъ Первенца-Сына, Великаго Князя—нынъ Государя Наслъдника Цесаревича—Николая Александровича. Радостно было принято тогда счастливое сіе событіе Блаженной памяти Родителемъ Нашимъ и всъми сословіями Имперіи.

Хранимый Всеблагимъ Провидъніемъ, воспитанный Нами въ неуклонномъ слъдованіи правиламъ церкви Православной, въ теплой любви къ Отечеству, въ сознаніи Своего долга, Его Императорское Высочество достигъ въ текущемъ году установленнаго основными законами Нашими совершеннолътія и, по принесеніи сего числа Всевышнему благодарственнаго молебствія, торжественно, въ присутствіи Нашемъ, про-изнесъ присягу на служеніе Намъ и Государству.

Возвъщая о семъ любезно-върнымъ Нашимъ подданнымъ, Мы призываемъ ихъ въ усердной, общей съ Нами молитвъ да вознесутся объты юной души Цесаревича въ Престолу Всемогущаго! Да услышитъ ихъ Сердцевъдецъ и осънитъ Его благословеніемъ свыше! Да ведетъ Его на предлежащемъ Ему великомъ и трудномъ поприщъ путемъ правымъ и непреткновеннымъ, разумъ Его озаритъ мудростію, сердце украситъ добродътелями, духъ же исполнитъ мужества и силы къ поднятію бремени, нъкогда Его ожидающаго!

Данъ въ С.-Петербургъ, въ 8-й день сентября, въ лъто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ пятьдесять девятое, Царствованія же Нашего въ пятое".

На подлинномъ собственною его императорскато величества рукою подписано: Александръ <sup>81</sup>).

Въ тотъ же день, на основани § 27-го Учрежденія объ Императорской Фамиліи, Московскій военный генераль-губернаторъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ быль навначенъ "въ званіе попечителя въ его императорскому высочеству государю наслёднику цесаревичу" 32).

На м'ясто же графа Строганова, Московскимъ генеральгубернаторомъ, того же 8 сентября 1859 года, назначенъ былъ Павелъ Алексевниъ Тучковъ.

Митрополить Московскій Филареть, 13 сентября 1859 года, прив'єтствоваль новаго генераль-губернатора вы тавихы выраженіяхь: "Усердно призываю вам'ь Божіе благословеніе и помощь на предлежащіе вам'ь подвиги, и съ упованіемы молю Бога, да будуть оные благоугодны благочестив'єтімему государю императору, благотворны для столицы и Отечества" 33).

Погодинъ, въ письмъ своемъ въ издателю Русской Газеты, между прочимъ, писалъ: "Вы, равно вавъ и прочія гаветы, сообщаете намъ телеграфическія депеши, было или нътъ тавого-то числа собрание Комитета въ Цюрихъ, одобряеть Тітез или не одобряеть Китайскую Экспедицію, что случилось въ Моровво, по случаю болевни правителя, -- а что произопло въ Петербургъ, то узнаемъ мы чрезъ долгое время; что произопело въ внаменитый день совершеннолётія государя цесаревича, мы услышали на четвертый или пятый день; о назначени новаго генералъ-губернатора въ Москву, мы прочли только нынъ 12-го сентября. Помилуйте, -- въдь это доходить до комическаго, представляя разительное доказательство нашей неповоротливости или недогадливости: почему же вамъ не получать телеграфическихъ извёстій о своих происшествіяхъ, более для насъ интересныхъ и важныхъ, чемъ Морокко, Китай и Пюрихъ" 34)?

23 ноября 1859 года, въ Московскомъ Англійскомъ Клубъ, Погодинъ привътствовалъ П. А. Тучкова слёдующею ръчью: "Мы живемъ въ мудреное время. Во всей Европъ, отъ одного вонца до другаго, готовятся важныя событія. Ту-

чами покрывается горизонть, и только слепцы не видять проблесковъ молніи, которые по м'єстамъ свервають въ глаза. И у насъ, въ Россіи, хотя идущей своимъ особеннымъ путемъ, примъчается, въ исполнение непреложныхъ законовъ исторического развитія, много явленій, совершенно новыхъ, н для большинства неожданныхъ. Саминъ Правительствомъ подняты и предоставлены общему, гласному сужденію такіе вопросы, о которыхъ никогда слыхомъ у насъ не было слышно. Другіе вопросы стоять на очереди: если улучшится быть врестьянъ, то естественно не могуть и другія сословія, дъти одного отца и одной матери, остаться безъ новыхъ, соответственныхъ въку, попеченій объ улучшенін ихъ быта-дворане, чиновники, купцы, духовные. При такомъ возбуждени общихъ задачь, обнимающихъ нашу жизнь, неизбёжны толки разсужденія, возраженія, объясненія, пересуды, споры, съ обывновенными при нихъ ошибвами, увлеченіями, пристрастіями, противорвчіями, и вотъ, въ обществв, въ Литературв, раздается уже не отвлеченная, а живая рычь, изустная, воторая ударяеть по самымь чувствительнымь струнамь нашего сердца и возбуждаетъ горячее участіе.

"Москва есть средоточіе Россіи. Сюда собираются ен представители со всёхъ отдаленнёйшихъ предёловъ. Въ Москве, въ нашемъ дружескомъ обществе, Правительство можетъ слишать, собирать, такія драгоценныя вёрныя свёдёнія, накахъ никакъ нигде не можетъ оно достать отъ своихъ оффицівльныхъ агентовъ; Правительство здёсь можетъ судить о повсеместномъ настроеніи, узнавать потребности, угадывать желанія. Не только въ громкихъ рёчахъ, но и въ тихомъ молчаніи бываетъ иногда возможно слышать, въ тёхъ или другихъ звукахъ голоса, въ движеніяхъ глазъ, въ чертахъ лица, узнавать правду. Быть вёрнымъ, безпристрастнымъ посредникомъ между обществомъ и верховною властію, въ такое многознаменательное время,—о, это великое дёло, которое имъетъ значеніе для всего Отечества!

"Ваше имя, Павелъ Алексвевичъ, принадлежитъ въ числу

нсвони любезныхъ именъ для Московскихъ жителей. Четверо Тучковыхъ, въ свищенную нашу войну, билось за Москву подъ Бородинымъ; два изъ нихъ пали, защищая родную землю. Одинъ Тучковъ погибъ еще на Куликовомъ полъ, въ рядахъ Димитрія Доисваго. Но наше время им'ветъ гораздо бол'ве нужды въ мирныхъ гражданскихъ добродетеляхъ, чёмъ въ бранной славь. Москва, въ краткое время вашего управленія, по невоторымъ даннымъ, почуяла въ васъ эту любовь, эту вротость, эту снисходительность, въждивость, уважение въ правамъ, правиламъ, личности, которыя всего нуживе намъ на эту пору, чтобъ водворить вездё согласіе, возбуждать довъріе, разливать спокойствіе, соединять всё сословія братсвими чувствами для исполненія обяванностей, на всёхъ лежащихъ. Страхомъ, насиліемъ, угрозами, грубостію, теперь ничего не сделаешь, или сделаешь куже. Пора для этихъ пріемовъ, прежде, можетъ быть, нужныхъ, прошла безвоз-BPATHO.

"Пріятельское собраніе наше, Русское въ полномъ смыслів слова, навывается искони Англійскимъ Клубомъ. Извлечемъ пользу изъ этого случайнаго названія. Англичане дають Европейцамъ образчики свободной искренцей річи, и вмісті разительныя довазательства, что такая свободная и искренняя рівчь служить первымъ залогомъ преуспівнія Государства, и не только никогда не можеть принести соразмернаго вреда, но, напротивъ, всегда приносить величайщую пользу. Будемъ же говорить свободно и искренно, безъ всявихъ оволичностей, безъ чиновъ. Богъ съ ними, съ этими чинами, со всёми лентами и звъздами. Оставимъ ихъ для парадовъ, для церемоній, для утреннихъ представленій. Здёсь, за хлібомъ-солью, съ боналами вина въ рукахъ, Русскіе люди, пожелаемъ, безъ казенных условных фразь, опротививших всёмь до влагоря, пожелаемъ мы новому нашему вачальнику совершеннаго успаха въ исполнении трудной его обяванности, въ общему всёхъ удовольствію, въ пользё города, въ чести своего вмени и славъ благодушнаго нашего государя.

"Мм. Гг., вёрно ли я выразиль ваши мысли? "Поднимемь бокалы въ честь Московскаго градоначальника Павла Алексевича Тучкова".

## X.

Получивъ новое назначеніе, графъ С. Г. Строгановъ переселился въ С.-Петербургъ, на постоянное жительство, въ своемъ старинномъ домъ, у Полицейскаго моста, съ залами, картинной галереею и съ "безподобнымъ кабинетомъ".

Назначеніе графа С. Г. Строганова попечителемъ наслѣднива было для многихъ событіемъ радостнымъ; но тольво не для Погодина и Шевырева. Къ тому же Погодинъ, какъ мы уже узнаемъ, самъ мечталъ занять это мѣсто; а графа Строганова почиталъ "роковымъ своимъ противникомъ и препирателемъ на всемъ пути своей жизни".

Въ Воспоминаніях своих о граф'я Строганов'я, Погодинъ, между прочимъ, писалъ: "Съ восшествіемъ на престолъ Алевсандра Ниволаевича, обстоятельства для графа Строганова перемънились, и онъ поднялся. Разумъется, онъ не опускаль, вавъ мив важется, ни одного случая мив вредить... Теперь мы находимся съ Строгановымъ въ вёжливыхъ отношеніяхъ... На одномъ изъ объдовъ, 12 января (1858 г.), когда Драшусовъ предложилъ мев подписать свое имя подъ поздравлениемъ графа Строганова съ этимъ днемъ, я отвъчалъ ему: Извините, я выпиль, важется, немного лишняго и боюсь завапать адресь чернилами. Я не подписаль имени, думая, что это намъреніе принадлежить одному Драшусову. Но на одномъ изъ следующихъ объдовъ, 12 января, вогда я увидълъ, что большинство хочетъ поздравить графа Строганова, тогда я подписаль: хоть л на старосту челобитчикъ, но отъ міру не прочь... Мив хочется съ Строгановимъ объясниться и нёсколько разъ я сбирался исполнить это желаніе при разныхъ случаяхъ, спросить его о причинахъ, какія онъ имфетъ противъ меня, и представить на нихъ свои оправданія или объясненія, точно также вакъ высказать ему и свои причины на него жаловаться. Но едва и онъ способенъ къ искреннимъ объясненіямъ такого рода и вёрно отдёлается какими-небудь общими мёстами".

Въ Диевики же своемъ, подъ 23 сентября 1859 года, Погодинъ отмътилъ: "А Строгановъ-то какъ ограниченъ. Жаль наслъдника". 4-го ноября того же 1859 года, Певыревъ писалъ своему другу: "Вчера я слышалъ, что Строгановъ едва ли останется при наслъдникъ. Разсказываютъ, что онъ въ комнатъ у наслъдника нашелъ только рисунки мундировъ и солдатъ, развъшанные по стънамъ. Наслъднику былъ сдъланъ экзаменъ, и оказалось, что онъ не могъ бы изъ 3-го класса Гимнавіи перейти въ 4-й. Между тъмъ, Строгановъ настаиваетъ на томъ, чтобы учить его Греческому и Латинскому изыкамъ. Но государь не кочетъ этого. Вчера говорили, что Тихонравовъ предлагаетъ себя Строганову, потому что Буслаевъ отказывается отъ предложенія"...

Этотъ слухъ, разнесшійся по Москві что будто бы графъ Строгановъ настанваетъ на томъ, чтобы наследнива учили Греческому и Латинскому языкамъ, далъ поводъ Погодину написать Виленскому генераль-тубернатору В. И. Назимому следующее письмо: "Думаль я думаль, почтенивншій Владиміръ Ивановичъ, и різшился написать къ вамъ: горе меня береть. Вы любите государя, это я внаю, и верно примете въ сердцу, что я напишу. Вчера разнесся въ Москвъ слукъ, что графъ Строгановъ хочеть учить наследника Латинскому и Греческому язывамъ. Помилуйте, да это въдь окончательно сбить его съ толку. и совершенно отуманить голову. Время ли теперь на семнадцатомъ году начинать влассическое обравованіе. Чтобъ узнать порядочно эти намки, надо употребить леть восемь, а узнать что-нибудь-вакая польза! Пусть вспомнить графъ Строгановъ о своихъ четырехъ сыновьяхъ, которыхъ училь онь древнимъ языкамъ по десяти лътъ, начиная съ самаго нъжнаго возраста. Какую пользу получили опи? Развертивають ли по разу въ годъ Латинскаго автора? Графъ Строгановъ, при всёхъ своихъ достоинствахъ, иметъ понятія

совершенно превратныя, привезенныя взъ Германіи и подкрівнленныя молодыми (теперь же устарвашими) профессорами-путешественнивами 1830-хъ годовъ. Онъ овружаетъ наследника, говорять, самыми темными головами, которые, разумбется, надовдять ему, и произведуть отвращение оть всякихь умственнихъ занятій. По моему, наследнику надо сказать съ глазу на глазъ: ваше высочество, вы призваны царствовать; для царствованія нужно то и то. Воть доказательства изъ ежедневныхъ газетъ. Вамъ не достаетъ вотъ чего, вследствіе несчастныхъ обстоятельствъ вашего воснитанія. Примитесь восполнить эти недостатки по-Русски, попросту, безъ затъй. Я увъренъ, что при его способностяхъ, въ которыхъ я имълъ случай лично удостовъриться, года въ два можно сдёлать многое. Что ему нужно? Знать религію, по-Православному испов'язанію, Русскую Исторію, Русское законодательство, Русскій явывъ и Литературу. Далве, Всеобщая Исторія, Политическая Экономія. Учить слідуеть не уроками, а въ бесідахъ, разговорахъ, пользуясь всеми случаями, и сообщая сведенія встати. Въ Москвъ говорятъ, что надо учредить трехдневное молебствіе по всей Россіи, съ коленопреклоненіемъ, дабы Господь Богъ сохранилъ здравый смыслъ наследнива отъ угрожающихъ ему нелъпостей. Надо совнаться, что воспитание его шло очень несчастливо: приставили въ нему Титова -- это человъкъ образованний и хорошій, но онъ отсталь отъ ученаго двла, и вздумаль, говорять, пробовать надъ наследникомъ разные методы, а людей выбраль по журнальнымы слухамь. Кавелинъ былъ поживъе и посмышленъе, но едва ли одинъ, безъ опытнаго содъйствія, онъ могъ вести діло съ полнымъ успівхомъ. Потомъ приставиди какого-то Гримма. Этого я не знаю, но будь онъ геній, все-тави пятнадцатильтнему наследнику онъ не могъ принести ничего, кромъ вреда, не зная, или лучше сказать, презирая вёру, язывъ, литературу, исторію, народъ Русскій. Какую струну могь онъ привести въ движеніе. А теперь еще новости съ графомъ Строгановымъ! О, Госноди Боже мой!

"Мить же некому нисать въ Петербургъ. Тамъ успан обнести меня передъ государемъ, котораго совершеннольтие, номинте, и привътствовалъ и любилъ всегда искренно. Тамъ успани окрасить меня красною и витета черною краскою. Враги мон чуютъ, что и не оставилъ бы ихъ въ вовов, говоря безъ околичностей даже съ покойнымъ государемъ. Вотъ источникъ клеветъ отъ Петербургскихъ грандовъ, ноторымъ, равумъется, и подавалъ благовидный поводъ, своею неосторожною и ръзвою рачью.

"Вы знаете меня слишвомъ давно, — засвидётельствуйте жоть вы, что все это вздоръ. Что я говорю теперь, развё это ме то же, что я говориль во время войны. Еслибъ я не быль преданъ, то я радовался бы всёмъ промахамъ и молчаль бы, но мое сердце болить. Правда, я выражаюсь грубо, рёзво, въ этомъ я сознаюсь, да вёдь всё согласны, что я говорю дёло, а тону не перемёнить: басъ не можетъ пищать дискантомъ. Содержаніе этого письма такъ важно, что вамъ не худо бы съёздить въ Петербургъ и лично передать его содержаніе, если слухи вёрны; если жъ слухи не вёрны, то благоволите сжечь это письмо, вотораго нивто не знаетъ и не узнаетъ.

"Не думайте, чтобъ мив котвлось самому выступить на сцену: мив наступаеть 60-й годь, всего дороже мив повой и независимость, коть я не отважусь ни оть какой службы, мока есть силы, по долгу гражданской совести. Моя служба впрочемь продолжается: посылаю вамь отрывовъ изъ моей Исторіи, только-что отпечатанный. Отвёчайте мив непремённо коть строкою о полученіи письма, прошу вась, а иначе и вамь пощады оть меня не будеть. Усердное почтеніе милостивой государынё Настасьё Александровив. А что ваше молодое по-колёнье"?

Но на письм'в этомъ собственноручно написано Погодинымъ сл'адующее: "Минутная вспышка. Не послано 35).

По свидетельству же  $\Theta$ . И. Буслаева, цесаревичь "въ пестнадцатилетнемъ возрасте, по годамъ и развитию, соответствовалъ поступавшимъ тогда въ студенты. Имел это въ виду и цъня ръдвія, блистательныя его дарованія, графъ Строгановъ, по строго обдуманному плану, составиль для него своеобразный университетскій курсъ изъ нъсколькихъ наукъ юридвиескаго и филологическаго факультетовъ и Военной Академіи, а въ преподаватели взяль профессоровъ этихъ высшихъ учебныхъ заведеній и Духовной Академів".

Взглядъ графа Строганова на воспитаніе насладника выравился въ сладующихъ стровахъ его къ О. И. Буслаеву: "Мна кажется, Оедоръ Ивановичъ, что главное вниманіе ваше должно быть обращено на пріученіе воспитанника къ самодовятельности, знакомя его съ бытомъ и умственнымъ развитіемъ Россіи, въ Исторіи ея Литературы. Но не терять изъ вида необходимость упражнять насладника въ письменныхъ занятіяхъ, въ передача словесно, отчетливо всего пройденнаго вами; однимъ словомъ, пріучать его къ труду".

#### XI.

Съ первыхъ дней дарствованія императора Александра II, внішняя политива наша, будучи выжидательною на Западі, явидась весьма діятельною на Востокі.

18 мая 1858 года, въ Благовъщенсвъ, при устьъ Амура, архіеписвопъ Камчатскій Инновентій уже привътствоваль графа Н. Н. Муравьева-Амурскаго съ присоединеніемъ въ Россіи Амура.

"Наконецъ Господь Богъ помогъ вамъ, —говорнять сватитель, —совершить одно изъ въковыхъ дълъ. Благословенъ Господь Богъ нашъ, вложивый въ сердце монарха нашего такую мысль и избравшій тебя, богонзбранный мужъ, въ орудіе такого великаго дѣла и укрѣплявшій и укрѣпляющій тебя своею силою... Нѣтъ надобности говорить здѣсь о томъ, какія выгоды. какія блага могутъ произойти отъ этого дѣла и отъ этого края для Россіи. Это очевидно при самомъ простомъ взглядѣ. Скажемъ только, что это есть виѣстѣ благо и счастіе для самихъ сосѣдей нашихъ, ибо рано или поздне,

они чрезъ насъ просветатся светомъ Христовимъ, а этого вавое благо можеть бить више и прочиве? Не время также и не мъсто, да и не по нашимъ силамъ, исчислять или опънять всё твои ваботы, усилія, труды, боренія, — твои подвиги, понесенные тобою въ достижению этой одной изъ главнъйшихъ твоихъ целей. Ихъ вполне можетъ оценить только будущее населеніе сего края и Исторія. Но если бы, паче чаннія, когда-нибудь и забыло тебя потомство и даже тв самые, которые будуть наслаждаться плодами твоихъ подвиговъ, то нивогда не забудеть тебя наша Православная Церковь, всегда вспоминающая даже создателей храмовъ; а ты, богоизбранный мужъ, открылъ возможность, надежды и виды жъ устроенію тысячи храмовь въ семъ неизміримомъ бассейнів Амура. Но нътъ сомивнія, что и въ настоящее время, если и не вся Россія, то вся Сибирь и всі благомыслящіе Россіяне и всё твои сподвижники съ радостью, и благодарностію и съ восторгомъ примуть извистіе о совершенномъ тобою нынъ дъль <sup>« 36</sup>).

Въ Погодинскомъ архивъ сохранилось письмо Василья Кондратьева изъ Иркутска, отъ 28 февраля 1860 года, въ которомъ, между прочимъ, рисуется та обстановка, среди которой проходила жизнь графа Н. Н. Муравьева-Амурскаго.

"Что касается до общества, — пишетъ Кондратьевъ, — среди котораго я живу, то могу замътить одно, что съ прошлаго года, публивою Восточной Сибири, которая вся почти сосредоточивается въ Иркутскъ, обуялъ какой-то неистовой дукъ опозиціи, противу дъйствій главнаго здъщняго управленія, это выразилось многочисленными журнальными статьями; какъ, напримъръ: Завалишива, въ Морскомъ Сборниять, и другими: въ Въстичкъ Промышленности и даже въ Колоколъ (изд. Герцена). Въроятно все это вы читали и вывели свои ваключенія; но для личныхъ свидътелей дъло представляется совсъйъ съ другой стороны; не принадлежа ни къ какой партіи, я имъю одно достоинство, безпристрастнаго зрителя и въ этомъ качествъ, только могу удивляться, до какой сте-

пени можеть простираться исчатива ложь и влевета; что васается статей Завалишина, то на них появились уже опроверженія и некоторыя напечатанныя въ здёшней Иркутской газете, я послаль въ Николаю Васильевичу Бергу, любонытства ради. Надо ожидать за этимъ и другихъ статей, которыя разъяснять въ чемъ дёло; что же васается до статей въ Колоколю, то оне, въ лицахъ, знающихъ описанныя происствія, могутъ возбудить одно негодованіе умышленнымъ в явнымъ исваженіемъ истины, и только знавомому съ составомъ здёшняго общества, можетъ быть понятна сплетня, вы-думанная о дуэли, происходившей въ Иркутскей прошлаго года.

"Надо свазать, что общество въ Иркутски раздилется на двв части, въ одной принадлежать лица, болве приближенные въ генералъ-губернатору, какъ то: чиновники граждансвіе и военные, состоящіе но особымъ порученіямъ, адъютанты, сов'єтниви Главнаго Управленія и другіе занимающіе высшія должности;. это люди, почти всв поступившіе сюда на службу изъ внутреннихъ губерній Россіи, и многіе поприглашенію графа Ниволая Ниволаєвича, кавъ люди способные, большею частію съ отличнымъ университетскимъ воспитаніемъ и вообще привадлежащіе въ лучшему образованному вругу. И хотя между ними, разумъется, есть люди разныхъ достоинствъ, но уже по темъ отношеніямъ, въ кавія они поставлены, они не могли бы скрыть ни одного предосудительнаго поступка, а темъ более взяточничества; а сдедавши что-нибудь влонам вренное, лишились бы всякаго уваженія въ своемъ кружкі и вытодной и всякой службы, изъвоторой сейчась были бы удалены графомъ Муравьевымъ-Амурскимъ, энергическимъ гонителемъ всякой неправды и подлости. Къ дополнению этого еще надо прибавить, что описываемый мною вружовъ не имбеть ни малейшаго оттенвааристократизма, на который нападаеть противная сторона, напротивъ, это большею частію люди сильно трудящіеся и поддерживающіе себя одною службою, а источникъ обвиненіа ихъ въ аристократизмѣ заключается въ томъ, что обезпеченные хорошимъ содержаніемъ и не разсчитывая на посторонніе доходы и взятки, они держатъ себя независимо въ обществъ (хотя, по примъру графа Николая Николаевича, отнюдь не избъгаютъ сближенія со всти классами общества); между тъмъ, какъ предшествовавшее чиновничество, безпощадно смъненное за страшное взяточничество, было просто на откупу у купцовъ и золотопромышленниковъ и потому естественно, не могло пользоваться уваженіемъ.—Этотъ описанный мною вругъ общества составляетъ меньшинство.

"Къ большинству принадлежить все остальное общество Иркутское; туть главное мъсто занимають коренные Сибиряви. — Чиновниви, удаленные отъ мъстъ, за разныя злоупотребленія и взяточничество, теперешнимь начальствомь (говорять, что этоть, довольно общій у нась поровь, развить быль въ Восточной Сибири въ ужасающихъ размерахъ, и только энергическія и по необходимости самыя врутыя міры нынъшняго генералъ-губернатора усивли прекратить это зло); купцы, лишившіеся своего вліянія, немогущіе попрежнему безнаказанно притёснять врестьянь, воторые были вакь бы въ совершенномъ подданствъ ихъ, чрезъ послабленія администраціи прежней; мелвіе чиновниви, вышедшіе изъ здёшней Семинаріи и учидищъ и съ завистію глядящіе на болве развитыхъ людей, - все это связанное родствомъ и другими отношеніями, принадлежеть въ числу недовольныхъ. А вавъ въ Восточной Сибири не существуеть пом'вщичьяго сословія, то въ означенныхъ влассахъ и завлючается тавъ называемое образованное общество и они-то и составляють большинство. Какія житейскія понятія развиты въ этомъ большинствь, можно судить по тому, что дуэль была здёсь невозможная, неслыханная и небывалая вещь, а случающіяся личныя неудовольствія разрішались гораздо проще, кулачными способомъ или поданіемъ прошенія и денежнымъ удовлетвореніемъ; и такія раздёлки, по принятому обычаю, считались самыми естественными и отнюдь не предосудительными. При такихъ правилахъ, можно вообразить, какъ было поражено общественное мићніе совершившеюся здёсь дуэлью, которую большинство никакъ не можеть различить отъ убійства, совершаемаго на проёзжей дорогё.

"Этими понятіями поспівшили воспользоваться изъ личныхъ видовъ нівоторые люди, хорошо понимающіе вещи; эти люди принадлежали въ политическимъ преступникамъ, облагодітельствованнымъ графомъ Николаемъ Николаевичемъ, по ходатайству котораго многимъ даровано прощеніе и который неріздко допущалъ ихъ и въ свое общество, отыскивая везді способныхъ и даровитыхъ людей, для обращенія ихъ талантовъ и знаній на общую пользу. Однако жъ когда лучше поняли этихъ людей, первая, описанная мною часть общества начала пренебрегать и избітать ихъ, а это и породило злобу, вылившуюся во всевозможныхъ клеветахъ и лжахъ, которыя отчасти и достигли ціли, потому что распространились и даліве Восточной Сибири, да еще поддерживаемыя большинствомъ недовольныхъ.

"Всёми этими сплетнями я не смёль бы и занимать вась, если бы онё не васались самого графа Муравьева-Амурскаго, воторому платять такою черною неблагодарностію за его высокія заслуги и притомъ люди, много ему обязанные;— есть ли послё этого правда на свётё?!

"Чтобы по возможности лучше охарактеризовать людей, возставшихъ съ такою грозною оппозиціей, нелишнимъ считаю передать здёсь два отвёта, разсказанные мий лицами, заслуживающими довёрія. Одного изъ главныхъ памфлетистовъ спросили:—Неужели онъ искренно вёритъ въ слухи, имъ же распускаемые по городу о дуэли, бывшей въ Иркутскъ? Господинъ этотъ обидёлся такимъ вопросомъ и отвёчалъ: "Что же, за дурака вы меня принимаете, что ли? Разумбется, передаваемымъ мною слухамъ могутъ вёрить только глупцы; но я дёйствую такимъ образомъ по принятому принципу, и для моей цёли надо преслёдовать все, имёющее какое-либо отношеніе къ властямъ".—Затёмъ другое лицо, уже иного разряда, спросили:—За что онъ желаетъ такой страшной казни

одному очень любимому молодому человъку, что онъ сдълалъ ему, или какой сдълалъ предосудительный поступокъ?—"Да помилуйте, его я терпъть не могу уже за одно то, что на балахъ и въ собраніи онъ почти всегда танцуетъ въ первой паръ, командуетъ и распоряжается танцами". — Вотъ они разумныя причины, управляющія общественнымъ мнѣніемъ!

"Боюсь, что я утомиль ваше внимание своимъ многословіемъ; но ежели я успаль хотя насколько обнаружить источнивъ влеветы, распространяемой въ разныхъ журнальныхъ статьяхь о Восточной Сибири, то значить достигь своей цели. Конечно, письмо мое не завлючаеть фавтических доказательствъ, потому что мев не хотвлось нивого называть по имени, но ваше превосходительство можете по врайней мъръ повърить, что я говорю по своему убъжденію, а не изъ вавихълибо видовъ или разсчетовъ. — Единственнымъ моимъ желаніемъ было сказать слово правды предъ вами, безпристрастнымъ и дучшимъ судьею всёхъ проявленій въ нашей общественной жизни. Я хорошо помню, что говорили вы, напутствуя меня въ дорогу, о достоинствахъ тогда новаго для меня начальника, графа Николая Николаевича Муравьева, а потому отсутствие его имени въ числъ главныхъ и полезнъйшихъ дъятелей нашихъ, -- въ превосходной вашей статьъ, помъщенной въ газетъ Парусъ \*) прошлаго года, —не могло быть не замечено всеми, кто, какъ и я, пенять всякое ваше СЛОВО; ЭТО И НАВЕЛО МЕНЯ ТОТЬ ЧАСЪ НА МЫСЛЬ, ЧТО ВАШЕ мевніе о графв поволебалось отъ дошедшихъ до васъ слуховъ, которыхъ злонамфренное направление и источникъ миф хотвлось бы обнаружить передъ вами, по безпредвльному моему уваженію въ вашему мнінію и авторитету".

<sup>\*)</sup> Жизнь и Труды М. П. Погодина. Спб. 1902. XVI, 334—337.

Предъ самымъ повореніемъ Кавказа, нам'встникъ Кавказскій, князь А. И. Борятинскій, оказалъ свое сыновнее почтеніе патріарху Іерусалимскому Кириллу и послалъ ему въ даръ "табакерку, осыпанную брилліантами". Въ благодарность за этотъ даръ, князь Борятинскій былъ почтенъ отъ патріарха грамотою (17 января 1859) сл'єдующаго содержанія: "Мы Кириллъ, милостію Божією, патріархъ Святого града Іерусалима и всея Палестины, сыну нашему во Христъ, преблагочестивому и преславному князю Александру Борятинскому.... Въ благодарность за его набожное усердіе и заботы о Святыхъ Іерусалимскихъ м'єстахъ, гдъ Господъ нашъ Іисусъ Христосъ совершилъ искупленіе рода человіческаго, жалуемъ ему и предлагаемъ, какъ неизм'єнный знакъ отеческой нашей благодарности, святый крестъ съ частицами животворящаго Креста Господня нашего Іисуса Христа в в предлагаемъ в нашего Іисуса Христа в в предлагаемъ в на в п

Вскорѣ по полученіи сего священнаго дара, 1-го апрѣля того же 1859 года, князь Борятинскій отдаль войскамъ слѣ-дующій приказъ:

"Господь Богъ, за великіе труды и подвиги ваши, наградилъ васъ побъдой: неодолимыя досель преграды пали, Ведень взять и завоеванная Чечня повергнута вся къ стопамъ великаго государя. Слава Евдокимову и его подвижникамъ".

22 августа того же 1859 года, изъ Кегеръ, князь Борятинскій объявиль Шамилю, или какъ онъ самъ подписывался, "старцу Шамулу", что "вся Чечня и Дагестанъ нынѣ покорились Державѣ Россійскаго императора, и только одинъ Шамиль лично упорствуетъ въ сопротивленіи великому государю... Я требую, чтобы Шамиль неотлагательно положиль оружіе. Если онъ исполнить мое требованіе, то я, именемъ августѣйшаго государя, торжественно объявляю ему со всѣми находящимися при немъ въ Гунибѣ, полное прощеніе и дозво-

леніе ему съ семействомъ ёхать въ Мекку, съ тёмъ, чтобы онъ и сыновья его дали письменныя обявательства жить тамъ безвыёздно. Путевыя издержки будуть вполнё обезпечены Русскимъ Правительствомъ"...

Навонецъ, 25 августа, въ приказѣ по армін, внязь Борятинскій лаконически объявилъ: "Гунибъ взятъ, Шамиль въ плѣну. Поздравляю Кавказскую армію" <sup>88</sup>).

Кахетинцы (2 сент. 1859 г.) съ радостью привътствовали внязя Борятинскаго. "Врагъ, — писали они, — полвъка вносившій въ врай печаль и разореніе, приведенъ, нынъ, въ покорность". Съ своей стороны и граждане и Армяне средняго сословія Тифлиса писали князю Борятинскому: "30 августа пушечные выстрълы съ Метехскаго замка, съ заутренею вмъстъ, возвъстили взятіе Шамиля и покореніе Восточнаго Кавказа, и мы отъ малаго до великаго были въ упоительномъ восторгъ отъ успъха Русскаго оружія. Отнынъ вы осушили слезы нъжныхъ родителей Русскихъ воиновъ. Вы возвратили спокойствіе краю и съ тъмъ вмъстъ открыли новое поприще для умственной дъятельности народа. Вы, наконецъ, мощною рукою возвеличили Россію въ глазахъ Европы" 39).

Предъ прівздомъ внязя Борятинскаго въ С.-Петербургъ, бывшій эвзархъ Грузіи, а тогда митрополитъ Кіевскій Исидоръ, изъ Петербурга, 3 ноября 1859 года, написалъ ему слъдующее дружеское письмо: "Почтеннъйшее письмо вашего сіятельства, отъ 9-го октября, я имълъ удовольствіе получить 31-го октября въ Петербургъ, куда вызвали меня на годъ, для присутствованія въ Святъйшемъ Синодъ.

"Отвічая вамъ на это письмо, начну съ того, что ближе въ сердцу. Отъ всей души привітствую васъ со славою величайшаго подвига, который Господь Богъ помогъ вамъ совершить на Кавказі, къ живійшей радости и добраго царя нашего, и всего Царства. Повдравляю и съ монаршею милостію, взятою вами съ боя. Никогда не забуду той драгоцінной минуты, когда достигла до насъ вість о геройскомъ подвигі, увіжовічнышемъ вашу славу. Какъ электрическая искра, про-

бъжала эта въсть по всему городу; каждый бъжаль въ своему ближнему, чтобы сообщить ее. Это быль сущій праздникъ. Слава Господу Богу! Слава избраннику Его, удостоившемуся быть орудіемъ милости Его! Слава героямъ, незнающимъ нивакой препоны! Не обмануло насъ предчувствіе, о которомъ я прежде писалъ вамъ, что Господь Богъ избралъ васъ орудіемъ умиротворенія Кавказа. Самое важное сдълано, а въ остальномъ Богъ поможетъ. Горцы праваго крыла частію покоряются, частію бъгутъ въ Турцію; слъдовательно, потеряна надежда противиться оружію Русскому, а потерявшіе надежду—въ половину уже побъждены. Дай Богъ! Будемъ молиться съ упованіемъ, что у васъ не останется враговъ на Кавказъ.

"Объясню вамъ причины, почему я замедлилъ поздравить васъ съ такою блистательною побъдою. Мит велтно было прибыть въ Петербургъ послт праздника Успенія Пресвятыя Богородицы. Но въ августт, по телеграфу, сообщено было новое высочайшее повелтніе, подождать въ Кіевт до прітуда государя императора, т.-е., до 22 сентября. Въ заботахъ о пріемт августтивно постителя, время уходило незамто.

"На 22-е сентября, около полуночи, его величество изволиль прибыть въ Кіевъ. Въ 11-ть часовъ утра, после пріема военныхь и гражданскихъ чиновъ, государь императоръ пожаловаль въ Лавру, потомъ осматриваль войска на площади близъ крепости, оттуда пожаловаль въ Софійскій соборъ, въ Михайловскій монастырь, въ присутственныя места, въ Кадетскій корпусъ, въ гимназіи, въ богоугодное заведеніе, въ Институть благородныхъ девицъ. Съ приглашеніемъ къ обеду мне объявлено было, что его величество желаетъ, чтобы я прибыль за 20 минутъ до обеда. Государь встретиль меня въ кабинете словами: Поздравляю васъ съ славною побыдою на Кавказы. Я увъренъ, что вамъ это очень пріятно слышать. После многихъ вопросовь о Кіевской епархіи, его величество изволиль возвратиться къ Кавказу и любопытствовать о развитіи Христіанства въ горахъ. Это дало мне случай напомнить

о нашемъ Крестовоздвиженскомъ обществъ и спросить объ участи нашего устава. Я подвину это дъло, когда возвращусь вт Петербургъ. Меня нъсколько удерживало предположение о награждении крестами за деньги. — Это не будетъ новость, ваше величество; много есть примъровъ, что кущи, за значительныя пожертвования на дъла общеполезныя, были награждаемы даже орденами. Безъ матеріальныхъ средствъ трудно что-нибудь сдълать на Кавказъ; а пріобръсти средства, безъ обремененія казны, нътъ возможности безъ какихъ либо поощреній. Намъстникъ вашего величества не сталъ бы на этомъ настаивать, если бы не былъ совершенно убъжденъ, что предполагаемое общество не можетъ развиться и достигнуть цъли безъ видимаго поощрительнаго знака для членовъ усердныхъ.

"Послѣ сего разговора пошли въ столовую. За обѣдомъ государь много разговаривалъ со мною, объяснялъ мнѣ положеніе Гуннба, геройскую атаку на кручь, встрѣчу съ Шамилемъ въ Чугуевѣ, гдѣ съ покойнымъ родителемъ получилъ первую непріятную вѣсть о взятіи Шамилемъ крѣпостей нашихъ. Когда спросилъ (государь) Шамиля: Почему вы не драмись съ нами, когда у васъ было собрано такъ много модей? Шамиль отвѣчалъ ему: "Народъ утомился и два года былъ неурожай". О Гунибѣ Шамиль прибавилъ: "Мы считали совершенно невозможнымъ напасть на насъ со стороны отвѣсной кручи и потому не укрѣпляли эту сторону. Не знаемъ, какъ взобрались ваши солдаты".—Его величество между прочимъ сказалъ: Я надъюсь видъться съ княземъ Борятинскимъ въ Николаевъ.

"Очень жаль, что болёзнь не позволила вамъ отправиться для этого свиданія. Воображаю, какъ оно было бы пріятно и для васъ, и для государя! Доброе сердце его, прим'єтно, ждало случая лично излить признательное чувство.

"Послѣ бала и ужина, государь, въ 12-ть часовъ, изволиль отправиться въ Бѣлую Церковь, гдѣ Браницкіе приготовили для него охоту. Дальнѣйшій путь его вамъ извѣстенъ.

"Сентября 24, я вывхаль изъ Кіева въ Петербургъ. Нужно было, по прибытіи, представиться цесаревичу наследнику. Когда я поздравиль его величество съ совершеннолетиемъ наследника, онъ отвечаль: Сынг мой рада будет познакомиться съ вами. Повидайтесь съ нимъ. Овтября 15-го назначена была аудіенція у его высочества. Въ то же время и государыня императрица изволила объявить, что желаеть видеть меня. Препрасные пріемы, веселый и радушный взглядь, умный разговоръ наслёднива-все въ немъ такъ привлекательно, что нельзя не любить его. Беседа наша прододжалась 20 мин. Императрица изволила разговаривать со мною ровно часъ. Удивительна любознательность ея! Была речь и о Кавказъ. При этомъ я имълъ случай расхвалить Боржомъ во всёхъ его отношеніяхъ. Она свазала: Какз бы я желала побывать тамг! Трудно мнь выбраться. Впрочемь, я не теряю надежды.

"Вскоръ послъ того меня извъстили, что императрица желаеть, чтобы я въ день Казанской Божіей Матери отслужиль литургію въ Царско-Сельскомъ заведеніи дъвиць духовнаго званія, вуда и она пріъдеть. Воля ея исполнена. Она пожаловала въ самому началу литургіи. Дождалась меня послъ объдни въ залъ и лично благодарила. Въ тоть же день ихъ величества отправились въ Гатчино, отвуда еще не возвратились.

"На пути въ Царское-Село, на станціи желѣзной дороги, встрѣтился я въ великимъ княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, который съ восторгомъ разсказывалъ мнѣ о своемъ путешествіи по Кавказу. Простившись со мною, отозвалъ князя Урусова и сказалъ: "Мнѣ хочется сблизиться съ митрополитомъ. Какъ бы это сдѣлать? Мнѣ ли къ нему поѣхать, или къ себѣ пригласить?" Разумѣется, я отвѣчалъ, что явлюсь, когда его высочеству угодно будетъ назначить время. Вѣроятно, объ этомъ скажутъ, когда возвратятся изъ Гатчино.

"Императрица съ глубовимъ сожалѣніемъ свазывала мнъ о постигшей васъ тяжвой бользни. Но я усповоилъ ее, что хотя болёзнь мучительна, но вавъ она и прежде случалась и проходила, то можно надёнться, что, съ Божією помощію, и послё отдыха отъ похода, не будеть имёть опасныхъ послёдствій.

"По прибытіи въ Петербургъ, я тотчасъ занялся розысваніемъ, куда дъвался уставъ нашего Кавказскаго Общества и какая судьба его. Синодъ оказался правъ, ибо отослалъ уставъ еще въ октябръ прошедшаго года въ Кавказскій Комитетъ, гдъ онъ и досель почиваетъ. Поищу случая видъться съ княземъ Орловымъ и передамъ ему желаніе государя, чтобы дъло было подвинуто.

"Сестрица ваша Ольга Ивановна \*) возвратилась въ Петербургъ, но я еще не видался съ нею. Сегодня Петербургскій митрополить \*\*), по ея приглашенію, служиль въ устроенномъ ею заведеніи сестеръ милосердія.

"Съ самаго прівзда нашего въ Петербургъ, такая страшная здёсь погода, что невольно вспомнить можно о Закавказьй, гдй сентябрь и октябрь глядёли не сентябремъ.

"Отъ души и сердца желаю и молю Господа Бога, да укръпитъ здоровье ваше и благословитъ труды ваши вожделъннымъ усиъхомъ. Въ надеждъ продолженія вашего ко мить благорасположенія, съ искреннимъ уваженіемъ и пр. « 40).

Подъ 6-мъ декабря 1859 года, въ Днесники П. А. Валуева читаемъ: "Получено извъстіе, что часть праваго Кавказскаго фланга покорилась. Князь Борятинскій пожалованъ фельдиар-шаломъ. Съ жезломъ отправили къ нему флигель-адъютанта Дурново" 41).

Погодинъ, въ своихъ Современных Замютках 1859 года, писалъ: "Повореніе Кавказа, пріобрѣтеніе Амура,—вѣдь это случилось въ теченіе одного почти года! Неужели это не чудеса? Ну, и должны всѣ газеты, всѣ журналы, звонить, гремъть объ Амурѣ, о Кавказѣ; общество—въ клубахъ, на биржѣ, по домамъ, толковать о происходящемъ. Нѣтъ, мы занимаемся

<sup>\*)</sup> Графиня Орлова-Давыдова. Н. Б.

<sup>\*\*)</sup> Преосвященный Григорій. Н. Б.

болъе Тосканой и Моденой и даже Тунисомъ, чъмъ нашими насущными вопросами. Портреты Борятинскаго, Муравьева, Путятина должны быть во всякомъ домъ. Давайте ихъ біографіи" <sup>48</sup>).

Последнее желаніе Погодина отчасти исполнено. Біографія внязя А. И. Борятинскаго написана Арнольдомъ Львовичемъ Зиссерманомъ и напечатана въ *Русскомъ Архива* (1888—1891 г.); а біографія графа Н. Н. Муравьева-Амурскаго написана, по порученію внязя М. С. Волконскаго, мочить братомъ Иваномъ Барсуковымъ, и напечатана, въ 1891 году, въ Москве, въ двухъ внигахъ.

Только Путятинъ ждетъ своего біографа. Но есть надежда, что и это желаніе Погодина исполнитъ баронъ Өедоръ Романовичъ Остенъ-Сакенъ.

#### XIII.

8-го января 1859 года, А. В. Головнинъ писалъ изъ Палермо въ внязю А. И. Борятинскому: "Я думалъ, что путешествіе великаго внязя Константина Николаевича остановить ходъ различныхъ административныхъ улучшеній въ Петербургъ. Въ этомъ я раздълялъ мнъніе многихъ лицъ. Но оказывается, какъ мит пишуть изъ Петербурга, что императоръ повазаль себя много разъ решившимся твердо продолжать идти по пути прогресса. Его величество довазалъ, что онъ дъйствовалъ по своимъ задушевнымъ убъжденіямъ, что его твердость была непоколебима... Поняли, что великій князь не быль подстрекателемь въ прогрессивныхъ мерахъ, что онъ быль не болже вавь помощнивь и слуга своего брата, воторый, во время его отсутствія, не міняеть системы, хотя въ общемь онъ дъйствуеть медленнъе, чъмъ того желали бы многіе. Изъ этого следуеть, что препятствія для прогресса теперь не такъ легки, и уже не смъють осуждать монарха за тъ же стремленія, за которыя д'влали нападки на его брата 43).

Въ концъ октября 1858 года, стали поступать въ Глав-

ный Комитеть проекты положеній изъ губернскихь комитетовъ. Они были ожидаемы Главнымъ Комитетомъ и самимъ государемъ съ большимъ нетеривніемъ. По порученію Ростовцова, были составляемы П. П. Семеновымъ обозрівнія важнівйщихъ предположеній, заключавшихся въ проектахъ, и эти обозрівнія тотчась же представлялись государю. Государь радовался тімъ изъ нихъ, которые обнимали вопросъ широво, каковы, напримітръ, были проекты меньшинства: Нижегородскаго, Тульскаго и Самарскаго комитетовъ и проекты Тверской и Харьковской; напротивъ того, огорчался тіми проектами, которые понимали вопросъ узко, въ смыслів исключи тельно выгодъ одного сословія. Государь и въ это время, какъ прежде, лично присутствоваль въ большей части засізданій Главнаго Комитета, иногда по два раза на неділів.

Изъ первыхъ полученныхъ въ Петербургв проектовъ губерискихъ комитетовъ было уже ясно, что, по ихъ чрезвычайной разнохарактерности, нечего было и думать объ отдёльномъ ихъ разсмотрвніи и утвержденіи, какъ предполагалось прежде. Не только различные комитеты расходились между собой во взглядахъ, но часто изъ одного и того же комитета присыдалось по два проекта, большинства и меньшинства, воторые разногласили въ самыхъ существенныхъ вопросахъ. Очевидно было, что губернскіе проекты могуть только послужить матеріаломъ, и матеріаломъ вполив необходимымъ, для составленія общаго положенія. Это хорошо понималь и Главний Комитеть и образовавшаяся при немъ Коммиссія. И воть возниваеть вопросъ: На кого же должень быль насть трудъ составленія новаго закона, им'выпаго въ виду изм'внить кореннымъ образомъ отношенія двухъ главныхъ сословій въ государствв?

Этотъ громадный трудъ выпалъ на долю Редакціонных коминссій.

Подъ 20-мъ февраля 1859 года, П. А. Валуевъ записалъвъ своемъ *Диевники*: "Ростовцовъ назначенъ предсъдателемъ Редакціонныхъ Коммиссій. При этомъ ему предоставлены:

довладъ государю, составленіе Коммиссій по своему усмотр'внію, право требовать неограниченнаго кредита отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ. Главное то, что теперь все д'вло въ рукахъ Ростовцова".

Сенаторъ Я. А. Соловьевъ, въ своихъ Запискахъ, говорить, между прочимъ, что первая мысль объ организаціи Редавціонныхъ Коммиссій принадлежить Земскому Отдѣлу Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, и заявляеть затѣмъ, что выборъ липъ въ эти Коммиссіи производился І. И. Ростовцовымъ, по совѣту его, Я. А. Соловьева и С. М. Жуковскаго, при чемъ яко бы назначеніе въ члены Редакціонныхъ Коммиссій такого крупнаго дѣятеля въ крестьянскомъ дѣлѣ, какъ Н. А. Милютинъ, послѣдовало по рекомендаціи Соловьева. Весьма вѣроятно, — прибавляеть онъ, — что не одни мои убѣжденія, но и ходатайство великой княгини Елены Павловны содѣйствовало тому, что Ростовцовъ согласился на назначеніе Милютина членомъ Коммиссій" 44).

Но вышеизложенное опровергается Д. А. Корсавовымъ, приведеніемъ Записки К. Д. Кавелина, писанной еще въ 1857 году, въ которой, между прочимъ, читаемъ: "Нельзя не замътить, что досель врестьянскій вопрось предлагаемъ быль на разсмотрѣніе исключительно лицамъ высшаго государственнаго управленія, которыя всю почти жизнь свою провели въ Петербургъ, и по воспитанію, а въ особенности по роду службы и занятій, или всегда были. или по врайней мірув мало-по-малу стали чужды сельскому быту. Даже предположивъ въ тавихъ лицахъ полную добрую волю и желаніе провести връпостной вопросъ въ разръшенію, они очевидно, не въ состояніи были бы это сдёлать по недостатку нужныхъ свъдъній. Можно не обинуясь свазать, что пова эта обстановка вопроса о крипостномъ прави не изминится, онъ не подвинется ни на шагъ впередъ... Для вполнъ успъщнаго хода предварительныхъ работъ по вопросу объ упраздненін връпостнаго права, должно обратить еще внимание и на слъдующее, весьма важное обстоятельство. Крипостное право по

существу своему находится въ полнёйшей связи и взаимодъйствін съ юридической, административной, экономической, финансовой и семско-хозяйственной сторонами нашего быта, и потому управднение этого права, очевидно, требуетъ предварительнаго тщательнаго обсужденія задачи со всёхъ этихъ сторонъ. Едва ли можно предположить, чтобъ одно лицо въ одинавовой степени ясно и отчетливо обнимало всё эти стороны и соединяло въ себъ всъ нужныя свъдънія для ихъ безошибочнаго и точнаго определенія. Необходимо было бы, для пользы дёла, соединить всё разрозненныя силы и свёденія въ одно, — въ спеціальной коммиссіи. Эта воммиссія можеть состоять изъ нёсколькихъ отдъленій, изъ коихъ каждое занималось бы своею спеціальностью". При семъ Кавелинъ прилагаетъ списовъ лицъ, извёстныхъ своими свёдёніями по предметамъ, входящимъ въ разръшеніе връпостнаго вопроса, воторые, по его мивнію, могли бы съ пользою подвизаться въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ:

По части *Юридической*: Княвь Д. А. Оболенскій, Глёбовъ, К. Д. Кавелинъ, И. С. Аксаковъ.

По части Административной: Хрущовъ, Н. А. Милютинъ, А. В. Головнинъ.

По части Политико-Экономической и Финансовой: А. П. Заблоций-Десятовскій, И. П. Арапетовъ, М. Х. Рейтернъ, А. А. Абаза, В. П. Безобразовъ, Е. И. Ламанскій, Я. А. Соловьевъ.

По части  $Ceльско-Xозяйственной: В. В. Тарновскій, Г. П. Галаганъ, князь В. И. Васильчиковъ, князь Г. А. Щербатовъ, Ю. Ө. Самаринъ, А. И. Кошелевъ, князь В. А. Чер-касскій <math>^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$ .

По свид'йтельству же Н. П. Семенова, "мысль объ учрежденін Редавціонныхъ Коммиссій была высказана впервые въ двухъ Запискахъ одновременно. Одна изъ нихъ была составлена Н. А. Милютинымъ. Другая составлена І. И. Ростовцовымъ, при сод'йствіи П. П. Семенова, и была представлена государю частнымъ образомъ. Объ Записки въ общихъ чертахъ не расходились между собою и въ объихъ имълось въ виду привлечь въ участію въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ членовъ-экспертовъ изъ дворянъ-помъщиковъ, не состоявшихъ на государственной службъ 46).

Очевидно, что основаніемъ для Записовъ Милютина и Ростовцова послужила Записва Кавелина, написанная имъ еще въ 1857 году.

"Силою самихъ обстоятельствъ, —свидътельствуетъ Ө. П. Еленовъ, — въ предпріимчивомъ умѣ Ростовцова родилась мысль, пользуясь чрезвычайнымъ въ нему расположеніемъ государя, сосредоточить все дёло въ своихъ рукахъ и двинуть его впередъ энергически и быстро, привлекши къ его решенію самих помещивовь. Плань до того быль смелый, что могъ быть проведенъ только окольнымъ путемъ: слёдовало захватить Главный Комитетъ врасплохъ". Въ состоящей при Главномъ Комитетъ Коммиссіи, "душою которой быль самъ Ростовцовъ, составленъ былъ планъ устройства Редавціонныхъ Коммиссій. для разсмотрівнія губернскихъ проектовъ и для начертанія общаго Положенія о крестьянахъ. Эти Редавціонныя Коммиссіи предполагалось составить изъ чиновниковъ разныхъ въдомствъ, съ прибавленіемъ экспертовъ, избранныхъ председателемъ Коммиссій. Председателемъ же Коммиссій предполагалось назначить исправлявшаго должность статсьсевретаря Государственнаго Совъта С. М. Жувовскаго, воторый завёдываль дёлами Коммиссіи при Главномъ Комитетв.

"Этотъ планъ учрежденія Редавціонныхъ Коммиссій былъ представленъ на утвержденіе государя Коммиссіей, помимо Главнаго Комитета, при журналь ея, отъ 4 февраля 1859 г. Государь начерталь на этомъ журналь такую резолюцію:

Исполнить, но съ тъмъ, чтобы предсъдательство въ Pe-дакціонных Коммиссіяхъ было поручено генералъ-адъютанту Pocmoвиов y, если онъ согласится принять эту должность на себя  $^{47}$ ).

На эту резолюцію, сообщенную Ростовдову вняземъ А. Ө. Орловымъ, въ письмъ отъ 14 февраля 1859 г., Ростовдовъ

въ тотъ же день, отвъчалъ: "Высочайшее повельние о назначении меня председателемъ Коммиссій, если только я буду на это согласенъ, вавъ изволилъ выразиться его величество, принимаю я не съ согласіемъ или желаніемъ, но съ молитвою, съ благоговъніемъ, со страхомъ и съ чувствомъ долга. Съ молитеою въ Богу, чтобъ онъ сподобилъ меня оправдать довъренность государя. Съ благоговъніем въ государю, удостоившему меня такого святаго призванія. Со страхомз предъ Россіей и предъ потомствомъ, съ чувствомъ дома предъ моею совъстію. Да простить мив Богь и государь, да простить мив Россія и потомство, если я поднимаю на себя ношу не по моимъ силамъ, но чувство долга говоритъ мев, что ношу не поднять я не въ правъ. Этотъ отзывъ мой на призывъ государя, почтительнейше прошу васъ повергнуть предъ его императорскимъ величествомъ, создающимъ въ Россіи народъ, котораго доселв въ Отечествв нашемъ не существо-BAJO".

На этомъ письмъ государь начерталъ слъдующую резолюцію: Искренно благодарю его, что онг принялз на себя эту тяжелую обузу. Къ благороднымъ его чувствамъ я давно привыкъ. Да поможетъ ему Богъ оправдать мое довърге и мои надежды.

# XIV.

Редавціонныя Коммиссіи разділялись на три отділенія: Административное, Хозяйственное и Юридическое. Въ составъ ихъ Ростовцовъ пригласилъ слідующихъ лицъ: Алевсандра Николаевича Татаринова, Константина Ипполитовича Гечевича, Алексія Дмитріевича Желтухина, Василья Василья Василья Ивановича Булыгина, Михаила Павловича Позена, Николая Алексівнича Милютина, Юрья Федоровича Самарина. Якова Алексівнича Соловьева, Николая Ивановича Желізнова. Степана Михайловича Жуковскаго, Александра Николаевича

Попова, князи Владиміра Александровича Черкасскаго, Юлія Андреевича Гагемейстера, князя Бориса Дмитріевича Голицына, Александра Карловича Гирса, Бронислава Францовича Залъсскаго, Николая Антоновича Кристофари, Андрея Парееновича Заблоцкаго-Десятовскаго, Петра Алексъевича Булгакова, Николая Николаевича Павлова, Николая Васильевича Калачова, Ивана Павловича Арапетова, князя Сергъя Павловича Голицына, Григорья Павловича Галагана, Октавіана Францовича Ярошинскаго, Виктора Владиміровича Апраксина, Николая Христіановича Бунге, Андрея Антоновича Грабянка, Константина Ивановича Домонтовича, Евгенія Ивановича Ламанскаго, Марка Николаевича Любощинскаго, князя Оедора Ивановича Паскевича, Михаила Христофоровича Рейтерна, Николая Петровича Семенова, Петра Петровича Семенова и графа Петра Павловича Шувалова 48).

16 марта 1859 года, П. А. Плетневъ писалъ внязю Вяземсвому: "Крестьянсвимъ дёломъ занимается болёе всёхъ Ростовцовъ. Онъ предсёдатель новыхъ двухъ Коммиссій: Редавціонной и Финансовой. Имъ набраны самые бойвіе люди: Самаринъ, внязь Черкасскій, Кошелевъ и многіе другіе".

Подъ 5 мая 1859 года, П. А. Валуевъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Объдалъ у великой внягини Елены Павловны съ Французскимъ посланникомъ Монтебелло, Прусскимъ посланникомъ Бисмаркомъ, княземъ В. А. Черкасскимъ (Русской Бесловы) и нъсколькими другими" 49).

Слёдуетъ замётить, что А. И. Кошелевъ не былъ приглашенъ въ Редавціонныя Коммиссіи. Это очень огорчило А. С. Хомявова, и онъ писалъ Ю. Ө. Самарину: "Письмецо это доставитъ вамъ Дмитрій Сергевичъ Арсеньевъ, славный чело. въкъ и во многомъ, если не ошибаюсь, напоминающій нашего милаго Н. В. Шеншина. Онъ, вёроятно, будетъ васъ уговаривать принять немедля приглашеніе въ Питеръ. Вамъ нельзя не ёхать. Съ вами будуть: Милютинъ, Соловьевъ, внязь Черкасскій въ одномъ отдёленіи. Кошелевъ не назначенъ въ Комитетъ. Это просто возмутительно. Какъ изъяснить это со стороны Ростовцова? Просто уступкою озлобленію общему и отсутствіемъ поддержки со стороны придворныхъ эманципаторовъ. Ростовцову котёлось его призвать, но онъ не рёшился. Надобно будеть выдумать средство дёлу пособить. Его это огорчить, и мий за него больно, тёмъ болье, что независимое содействіе посредствомъ журнала затрудняется съ важдымъ днемъ".

Настоящая причина невызова Кошелева принять участіе въ трудахъ Редавціонныхъ Коммиссій, кавъ свидътельствоваль мит Н. П. Семеновъ, была та, что Ростовцовъ, будучи ярымъ противникомъ откупной ситемы, не желалъ и опасался допустить откупщика къ участію въ трудахъ по крестьянскому дълу.

Съ своей стороны Н. А. Милютинъ, 9-го марта 1859 года, писаль Ю. О. Самарину: "Въ дополнение къ оффиціальному приглашенію, уже отправленному на ваше имя, мев поручено обратить въ вамъ дружеское воззвание и отъ себя. Съ радостью исполняю это порученіе, въ надежді, что вы не отвлоните отъ себя тяжелой, но пріятной обязанности довершить великое дёло, которому мы издавна были преданы всей душой. Коммисія, въ воторую вы приглашаетесь членомъ, отврылась на сихъ дняхъ; воть ен составъ: председатель Я. И. Ростовцовъ; отъ Главнаго Комитета-Жувовскій, отъ Министерства Внутреннихъ Дель-Соловьевъ, Гирсъ и я; отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ-Булыгинъ и Павловъ (оба бывшіе члены Мосвовскаго Комитета); отъ Министерства Юстицін — Любощинскій и Семеновъ; отъ Второго Отдъленія—Калачовъ; навонецъ члены изъ пом'вщивовъ (эвсперты, вавъ у насъ называются): Шишковъ, князь В. Черкасскій, Галаганъ и Тарновскій, послёдніе два изъ Черниговскаго Комитета, Желъзновъ-изъ Новгородскаго и вы. Въроятно, прибавится еще вой-вто; но вы видите, что избираются люди исвренно преданные делу. Эвсперты и министерскіе члены им'воть совершенно равныя права и обязанности. Депутаты же, призываемые изъ губерискихъ комитетовъ, въроятно будуть имъть голосъ лишь совъщательный. Могу васъ вполнъ удостовърить, что основанія для работь широви и разумны. Ихъ можеть по совъсти принять всявій, ищущій правдиваго и мирнаго разръшенія връпостнаго узла. Отбросьте всъ сомнѣнія и смѣло прівзжайте сюда. Мы будемъ, вонечно, не на розахъ: ненависть, влевета, интриги всякаго рода въроятно будуть насъ преслъдовать. Но именно поэтому нельзя намъ отступить передъ боемъ, не измѣнивъ всей прежней нашей жизни. Идя въ Коммисію, я болѣе всего разсчитывалъ на ваше сотрудничество, на вашу опытность, на ваше знаніе дѣла. При всей твердости моихъ убѣжденій, я встрѣчаю тысячу сомнѣній, для разрѣшенія которыхъ нужны совѣты и указанія правтивовъ; здѣсь вы нужнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Обнимаю васъ отъ всей души въ надеждѣ на радостное свиданіе.

"Къ работамъ мы еще не приступили; но мѣшкать нельзя. У насъ уже семь проектовъ, ожидаемъ еще нѣсколько. Надо тотчасъ начать ихъ разработку и поставить вопросы, а вы знаете какъ это важно. Передайте мой дружескій поклонъ Гроту. Соображеній нашихъ о полиціи и мировыхъ судьяхъ не могу вамъ послать, но спѣшу извѣстить, что они вполнѣ приняты. Всѣ сорныя травы вырваны, надѣюсь, окончательно".

На письмо это Самаринъ отвъчаль: "Я получить ваше письмо одновременно съ оффиціальнымъ приглашеніемъ отъ генерала Ростовцова, которому отвъчаю по этой же почтъ. Что я приму приглашеніе съ радостью и съ полною готовностью идти на вст послъдствія, въ этомъ, я надъюсь, вы не сомнъваетесь. Не говоря уже о томъ, что въ такомъ дълт всякій, кому удастся хоть одинъ камешекъ снять съ засореннаго пути, который одинъ ведетъ къ уситху, долженъ почитать себя счастливымъ, я придаю великую важность этому первому шагу допущенія совершенно свободнаго совъщательнаго элемента въ государственномъ вопрость. Если дъло поведено будетъ удачно и благоразумно, то можетъ пріохотитъ и на будущее время обращаться къ этому же способу; напротивъ, неудачи или скандалъ возымъли бы очень дурныя

последствія. По врайней мере въ одномъ отношеніи я могу свазать, что совершенно готовъ: въ теченіе моего шестимесячнаго пребыванія въ Самарскомъ Комитете, я съ головы до ногъ обросъ непроницаемою чешуей долготерпенія.

"По приглашенію вашему, я бы тотчасъ прівхаль, если бъ не привовывало меня въ Самаръ то самое дъло, для вототораго вы меня зовете въ Петербургъ. На будущей недвив должны пройти последнюю главу программы: поручено мнё составить ее. Затёмъ начнется редавція проектовъ. У насъ ихъ будеть два, но на которой сторонъ будеть болье шансовъ, -- теперь еще предвидеть нельзя. Одинъ проектъ пишу по порученію четырехъ членовъ Комитета, постоянно подававшихъ голосъ со мною. Положившись во всемъ на меня, они не брали пера въ руки и ни къ чему не готовились. Бросить ихъ теперь, значило бы выдать ихъ безоружныхъ озлобленному большинству, и тогда противники передълали бы все, что намъ удалось сдёлать. У меня уже совсёмъ готовы пять главъ, для остальныхъ и пояснительныхъ записокъ нзготовлены всё матеріалы; работы остается не болёе вавъ на три недвли, и признаюсь вамъ, мив самому не хотвлось бы сдавать на чужія руки работу, надъ которой я много трудился и которою дорожу. Чрезъ недёлю Страстная, тамъ праздникъ, въ это время, въроятно, и въ Петербургъ будеть роздыхъ, а въ Самаръ успъю окончить и оставить готовый проекть. Дня на четыре мив нужно съвздить въ деревию, а съ первымъ пароходомъ я поднимусь вверхъ по Волгъ до Твери. Въ первыхъ числахъ мая я буду въ Петербургъ и тогда давайте трудиться, располагайте мною какъ знаете.

"Здёсь я даже никому, кромё Грота, не свазаль о моемъ назначеніи, иначе бы все пошло вверхъ дномъ; стали бы тянуть до моего отъёзда, а потомъ передёлали бы всё принятыя статьи.

"И такъ, до скораго свиданія, обнимаю васъ отъ всей души и оканчиваю стихами Хомякова: Не брошу плуга, рабъ лѣнивый, Не отойду я отъ него, Доколѣ не прорѣжу нивы, Господъ, для сѣва Твоего"...

Въ то же время (13 марта 1859 года), изъ Самары Ю. О. Самаринъ писалъ следующее А. О. Смирновой: "Между нами будь свазано, наши (т.-е., помъщивовъ) потери будуть огромны (большинство этого даже не понимаеть); но удовлетворится атох ино их студбодо ?имкінавовторжоп имишан сдобан их бливко въ его надеждамъ? -- Вотъ вопросъ, который торчить у меня въ мозгу вакъ осиновый клинъ, и котораго я не могу себъ разръшить, потому что я просто неглупый малый, а не геніальный человівь съ даромь историческаго предвидінія. Знаменія многозначительныя, котя и усвользающія отъ общественнаго вниманія, совершаются у насъ въ главахъ. Самое первое и важное--- это небывалое никогда безпримърное сповойствіе всего врвпостного сословія. Ниотвуда ни жалобы, ни стона, ни признава нетерпенія. Въ то время вавъ мы муштровали солдативовъ, строили и театры и цирви, возстановляли въ Европъ Австрійскіе порядки и не думали объ одиннадцати милліонахъ своихъ черныхъ людей, народъ нашъ все-тави жиль, хотя въ смысле чисто стихійнаго, безсовнательнаго развитія. Это развитіе совершалось также незамётно и таниственно, какъ постепенное разложение зерна, брошеннаго въ глубь вемли, какъ образование ростка, корня — вообще какъ весь процессъ растительности. Нужды, потребности, боли и муки всякаго рода усиливались съ каждымъ днемъ, удовлетвореніе и уврачеваніе становились болье и болье необходимыми, а между темъ мы объ нихъ и не думали; мы нетолько не приступали въ дёлу, даже ничего не подготовляли для будущаго приступа. Пятнадцать томовъ Свода Законовъ н тридцать два въ нимъ Продолженія вышли въ теченіе двадцати леть, и вь этой груде вы не найдете ни одной статьи. воторая бы въ чемъ-нибудь улучшила положение врепостного сословія. Теперь мы стали втупивъ, потому что мы застигнуты врасплокъ вопросомъ, который не быль нивамъ 609буждень, а втерся въ намъ самъ, вавъ непрошенный гость, который долго и бевплодно стучался въ дверь и звонилъ въ воловольчивъ. Потребности настоящей минуты и ожиданія народа переросли наши средства. Воть въ двухъ словахъ, вавъ представляется мив настоящее положение двлъ... И, признаюсь вамъ, котя въ душъ своей питаю глубочайшее отвращеніе въ переворогамъ и населіямъ всяваго рода, хотя я гораздо более вонсерваторъ, чемъ Яковъ Ростовцевъ, Сергій Ланской и Алексей Орловъ, но иногда мев приходить на умъ, что сильная всеообщая встрясва для насъ необходима, хотя бы для того, чтобы повончить съ дворянсвой лёнью, пробудить насъ отъ хронической спячки и очистить нравственную атмосферу.. Да-съ, Александра Осиповна, загадочная вемлица! Смотрите во всё глаза и вы не найдете въ ней ничего выработаннаго, ничего готоваго, чёмъ бы мы могли въ собственныхъ нашихъ глазахъ оправдать наши надежды на будущее. Съ другой стороны, нельзя же не признать, что во всей Европ'в существуеть только одинь народь, носящій Христа въ душт своей, только одинъ, для котораго не порвалась неть, связавшая земное съ небеснымъ, котораго взоры сами собою безпрестанно обращаются въ верху, а пальцы свладываются для врестнаго знаменія при всякомъ событік, грустномъ и радостномъ. Не разделяю я того монашескаго ввтинда, въ сожалению, довольно у насъ распространеннаго, будто бы смысль для разумёнія Божественнаго можеть существовать одиново въ душт человъва, не воздъйствуя на другія способности. Этоть смысль есть первое условіе всякаго образованія умственнаго и гражданскаго, есть ручательство за силу, крвпость, глубину и здоровье духа. Въ наукв, на службь, на войнь, въ домашнемъ быту, въ торговль, въ промыслахъ, во всемъ онъ долженъ заявить себя, и мы уже видели задатки этихъ будущихъ проявленій. Вспомните Гоголя, который изнемогь, когда почуяль громадность задачи, выросшей передъ нимъ, задачи обновленія Художества въ

живой струѣ Христіанства. Все же онъ одинъ ее почуялъ, тогда какъ ни Гете, ни Байронъ, никто ее и не подозрѣвалъ. И много еще падетъ и исчахнетъ благородныхъ дѣятелей и передовыхъ людей, которыхъ вся бѣда состоять будетъ въ томъ, что тѣсная грудь одинокаго человѣка не вмѣститъ въ себѣ задачи, заданной цѣлому народу. Но наконецъ озарится же когда нибудь и весь народъ сознаніемъ своего призванія. Одна эта вѣра кое-какъ поддерживаеть меня и спасаеть отъ отчаянія; но бывають минуты тяжелыя".

### XV.

Одинъ изъ главныхъ членовъ Редавціонныхъ Коммиссій, Н. А. Милютинъ, действоваль въ союзе съ славянофилами, о чемъ свидътельствуетъ вышеприведенное письмо его въ Ю. О. Самарину. Это же подтверждаеть и И. С. Аксаковъ. "Ниволай Алексвевичъ Милютинъ, —писалъ Аксаковъ, — ревностный поборнивь освобожденія врестьянь, вступая въ Редавціонныя Коммиссіи, числился еще западником»; притомъ, естественно, быль не чуждь и некотораго бюрократизма, такъ какъ съ самой ранней юности служилъ постоянно въ Петербургъ, по Министерству Внутреннихъ Делъ. Собственно только во время работъ въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ сблизился тесно Милютинъ съ Самаринымъ, узналъ и опфиилъ его своей благородной душою и светлымъ шировимъ умомъ: это сближение во многомъ съ тъхъ поръ измънило направление мыслей Милютина, вакъ въ политическомъ, такъ и нравственномъ отношеніи. Оба они, вмъстъ съ вняземъ В. А. Червасскимъ, были именно самыми главными, самыми двятельными работнивами и двигателями въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ; всё вопросы обсуживали напередъ витств, послв долгихъ споровъ и всесторонняго разсмотрвнія условливались въ решеніи, и въ засъданіяхъ Коммиссій уже не разділялись. Само собою разумъется, что представителемъ народныхъ началъ въ ихъ, по возможности, отвлеченной чистоть являлся по преимуществу Самаринъ; Черкасскій изыскивалъ практическія формы для ихъ приблизительно върнаго приложенія, особенно въ области административнаго устройства; Милютинъ относился къ нимъ съ общей государственной точки зрвнія, прилаживалъ ихъ къ общему законодательному типу и согласовалъ съ теми условіями современнаго административнаго строя, которыя продолжали пребывать на верху—при предстоявшемъ измёненіи стараго строя внизу"...

Между тёмъ, Герценъ, будучи чёмъ-то недоволенъ Милютиными, писалъ: "Въ наше перемёнчивое время нивого узнать нельзя, и братья Милютины—эти Гонорій и Аркадій Русской Имперіи, становятся какими-то сфинксами... Бюровраты и либералы, организаторы и децентрализаторы, вчера западники, сегодня славянофилы, завтра.... кто ихъ знаеть что "?

Кавъ бы то ни было, славянофиламъ въ союзѣ съ Милютинымъ и  $K^0$ , довелось играть въ Редакціонныхъ Коммиссіяхъ не послѣднюю роль.

Въ эпоху образованія Редавціонныхъ Коммиссій, графъ К. В. Нессельроде написаль въ Н. А. Милютину замізчательное письмо.

"У Нессельроде, — говариваль внязь П. А. Вяземскій, — есть по врайней мірі Русскіе мериносы на Святой Руси. Стало быть, онъ приврішлень въ Русской землів".

Какъ бы въ подтвержденіе сказаннаго, государственный канцлерь писаль: "Препровождаю къ вамъ при семъ двё тетрадки, которыя познакомять васъ съ нынё существующимъ устройствомъ крестьянъ въ моихъ Саратовскихъ имёніяхъ. Уже сорокъ два года прошло съ тёхъ поръ, какъ я установилъ этотъ порядокъ, и имёю полное основаніе быть довольнымъ достигнутыми результатами, какъ для крестьянъ, такъ и для помёщика. Интересы обёмхъ сторонъ до того слиты, что я не могъ бы не пожалёть, если бы эмансипація разрушила нынё существующую между ними связь, еслибъ власть помёщика ограничилась, а власть общины—усилилась. Я бы не желалъ того къ пользё самихъ крестьянъ, ибо

самоуправленіе общины еще долгое время останется у насъ деспотизмомъ врестьянъ достаточныхъ надъ врестьянами бъдными  $^{a}$  50).

"27 февраля 1859 года, — вспоминаетъ Н. П. Семеновъ, — получивъ предписаніе начальства о назначеніи меня членомъ Редавціонныхъ Коммиссій, я, вмёстё съ Маркомъ Николаевичемъ Любощинскимъ, тогда, также какъ и я, оберъ-провуроромъ Правительствующаго Сената, поёхалъ представляться генералъ-адъютанту Ростовцову, какъ временному начальнику по заведенному обычаю, такъ какъ мы оба вошли въ Коммиссіи членами отъ Правительства, одного вёдомства—Министерства Юстиціи. Цёль этого представленія была узнать вмёстё съ тёмъ, въ чемъ будутъ состоять наши занятія и не будутъ ли на насъ возложены какія-нибудь особыя порученія. Тогда объ учрежденіи Коммиссій и ихъ дёйствій ничего еще обнародовано не было, и полный составъ ихъ не былъ извёстенъ.

"На объяснение въ короткихъ словахъ Любощинскаго, что онъ очень мало знакомъ съ хозяйствомъ и бытомъ крестьянъ и потому страшится этого дёла, но что если найдутся для него занятія по юридической части въ разработв' Положеній, то онъ готовъ служить всёми теоретическими и практическими познаніями, которыя онъ успаль пріобрасти въ теченіе долговременной службы, Ростовцовъ отвічаль:--Ніть, вы не бойтесь, мы всё люди новые въ этомъ деле; это такой громадный перевороть, котораго никто не предвидёль и готовиться было некогда; мы должны въ продолжение нашихъ занятій всв учиться, намъ нужны всв сввденія; мы пойдемъ постепенно, а не вдругъ. Я имбю такой планъ. Къ намъ уже начинають поступать проекты губериских вомитетовь; мы должны ихъ обовръвать, и въ то время будемъ знакомиться съ дёломъ. Сначала мы, такъ сказать; оболешними нашъ проекть, это будеть черновая работа, потомъ будутъ вызваны депутаты отъ губерній, они намъ помогуть, мы тогда опять пройдемъ все сначала, чтобъ усовершенствовать, и это будеть второй періодь, а ихъ можеть быть будеть три и четыре, а можеть быть и пять, пова мы не приведемъ нашего труда въ такой видъ, что дело можетъ пойти въ ходъ. Можетъ быть даже надо будетъ приводить его въ исполненіе постепенно, по частямъ, тогда можно будеть видіть недостатки и своевременно поправлять ихъ. Я всемъ этимъ очень озабочень, мы должны помогать другь другу всёми силами, намъ надо иметь въ виду все, что было писало у насъ по этому предмету, все прочесть, что было напечатано за границей. Мы ни одной строчки не должны упустить изъ виду. Меня самого береть иногда страхъ, и я за это дело принимаюсь съ молитвою, чтобы Богъ насъ вразумилъ. На назначение нъкоторыхъ членовъ государь уже соизволилъ, относительно же избранія другихъ-членовъ экспертовъ, онъ положился совершенно на меня. Мы должны оправдать довъріе въ намъ государя, а отвазываться отъ тавого святого дъла мы не въ правъ".

"Отпуская насъ, Ростовцовъ прибавилъ:—Богъ васъ благословитъ, я своро назначу первое наше собраніе, вамъ будутъ присланы повъстки, мы не можемъ терять времени".

Всворѣ послѣ того, 2 марта, мнѣ, —продолжаетъ Н. П. Семеновъ, —случилось быть у Ростовцева по особому его приглашенію. Разговаривая со мною о ходѣ врестьянскаго дѣла и разныхъ своихъ распоряженіяхъ, онъ между прочимъ сказалъ мвѣ: —У насъ теперь поступило очень мало проевтовъ губернскихъ вомитетовъ, но мы откроемъ наши собранія и пова станемъ, тавъ сказать, спъваться, мы будемъ употреблять всѣ наши усилія, чтобы въ главныхъ чертахъ всѣ стороны врестьянскаго вопроса для насъ уяснились, чтобы въ то время, когда станутъ присылать къ намъ постепенно проевты вомитетовъ, мы могли бы ихъ обнимать, и чтобы въ направленіи у насъ была одна цѣль и и общее согласіе, а потому я буду просить васъ, во время присутствія, записывать хотя программой то, о чемъ мы будемъ говорить, чтобы намъ потомъ не возвращаться въ старому.

о чемъ уже было говорено, и чтобы остались слѣды нашей дъятельности для Исторіи".

Это поручение предсъдателя Редавціонныхъ Коммиссій Н. П. Семеновъ исполнилъ. "Слъды для исторіи" оставилъ изданіемъ въ свътъ своего труда, подъ заглавіемъ: Освобожденіе крестьянъ въ царствованіе Императора Александра ІІ-ю. Хроника дъятельности Коммиссій по крестьянскому дълу.

Въ посвятительномъ письмъ своемъ императору Алевсандру ІІІ-му, Н. П. Семеновъ писалъ: "Освобождение врестьянъ въ Россіи покрыло неувядаемою славою царствованіе вашего августейшаго родителя. Когда, по высочайшему назначенію, я состояль членомъ Редавціонныхъ Коммиссій по врестьянскому дёлу, первый ихъ предсёдатель, генеральадъютантъ Ростовцовъ, поручилъ мив, между прочимъ, вести дневнивъ тому, что обсуждалось въ нихъ, дабы, какъ онъ выражался, намъ не возвращаться въ старому, о чемъ было говорено, и чтобъ у насъ остались следы для Исторіи. Засъданіе за засъданіемъ, во все продолженіе ихъ, я записываль то, что говорилось въ Коммиссіяхъ. Ростовцовъ, замътивъ такую полноту моихъ записокъ, доводилъ о нихъ до сведенія императора Александра II и передаваль мив устно слова одобренія и желаніе государя, чтобъ я довель мон ваписки до конца. Столь милостивое внимание укръпляло во мив бодрость и терпвніе въ этомъ прододжительномъ и утомительномъ трудъ.... Это правдивый матеріаль для начертанія полной и правдивой Исторіи освобожденія врестьянъ въ Poccin".

Близкій къ дёлу освобожденія крестьянъ и къ первому предсёдателю Редавціонныхъ Коммиссій О. П. Еленевъ писалъ Семенову: "Я проникся новымъ чувствомъ уваженія и даже удивленія къ вашему колоссальному труду... Помоги вамъ Богъ докончить этотъ монументъ освобожденія крестьянъ, изготовлявшійся въ тиши кабинета, цёною тридцатилётнихъ, невидимыхъ для свёта трудовъ и бдёній, въ то время когда другіе гарцовали взапуски по ристалищамъ

карьеристовъ. Зато вы съ полнымъ правомъ можете свазать себъ: Я памятникъ воздвиъ себъ нерукотворный, который дотоль будетъ напоминать ваше имя Русскимъ людямъ, доволь сохранится у нихъ память объ уничтожении кръпостного рабства въ Россіи. Это не есть еще Исторія; но достовърная Исторія невозможна безъ такихъ протоколовъ настоящаго времени, передающихъ его будущимъ въкамъ въ его непосредственныхъ, фотографическихъ чертахъ. Такимъ именно ргосев-verbaux обязаны были Алексъй Токвиль и Тэнъ тъмъ, что ихъ историческіе очерки разсъяли многіе миражи, носившіеся надъ тъми эпохами".

# XVI.

На второй неділів веливаго поста, въ среду, 4 марта 1859 года, члены Редавціонных Коммиссій събхались на Васильевскомъ Островъ, въ ввартиру І. И. Ростовцова, которую онъ занималъ въ особомъ домъ, принадлежавшемъ Первому Кадетскому Корпусу. Сначала отслушали молебенъ, съ коленопреклонениемъ, о благополучномъ начати дела и его совершенів. Служиль священнивь Перваго Корпуса, а піли вадеты. По окончаніи молебна, Ростовцовъ пригласиль своихъ новыхъ сотруднивовъ въ особо приготовленную для заседаній вомнату. Она выходила дверью на балконъ въ садъ, откуда одно дерево, -- замъчаетъ Н. П. Семеновъ, -- еще и понынъ свободно раскидываеть густыя вётви черезъ каменную ограду почти на полъ-улицы. Ростовцовъ открылъ заседание несвольвими вступительными словами и въ завлючение сказалъ: "Мы приступаемъ въ дёлу щевотливому. Мы можемъ быть разныхъ мивній и взглядовъ. Между нами могуть произойти горячіе и раздражительные споры и несогласія, а потому мы всё должны заранёе простить другь другу огорченія, еслибь у насъ вышло что-нибудь непріятное, и я первый теперь же прошу у всвхъ васъ прощенія, если бы неумышленно, хотя однить словомъ, кого-нибудь обидёлъ".

Черезъ два дня посл'в отврытія зас'вданій, Ростовцовъ собраль у себя всёхъ членовъ Коммиссій, для представленія въ часъ по-полудни государю. Когда всв собрались у Ростовцова, онъ просилъ членовъ вхать за нимъ, прежде сбора во Дворцъ, въ предсъдателю Главнаго Комитета, внязю А. О. Орлову, говоря, что уже прежде хотель сделать ему эту любезность представленіемъ лично своихъ сотруднивовъ. По прибытін въ внязю Орлову, Ростовцовъ пошель въ его вабинеть и довольно долго съ нимъ беседовалъ. Когда потомъ они вышии вмёстё въ залу, гдё стояли члены, князь Орловъ проивнесъ, обращаясь въ нимъ, следующія слова: "Господа, на васъ лежитъ трудная обязанность распутать дело сложное и запутанное. Такъ уже сдёлалось, пойти назадъ невозможно; вы должны идти по тому направленію, которое дано ему; вамъ остается исполнить то, что вамъ указано; а что вы не такъ сделаете, мы поправимъ; -- и тавъ, дай Богъ вамъ успеха"! Затемъ Ростовцовъ представилъ внязю Орлову каждаго изъ членовъ особенно. Отпусвая ихъ, внязь Орловъ свазалъ: "Прощайте! Еще разъ желаю вамъ успеха"! Оттуда повхали въ Зимній Дворецъ. Государю Ростовцовъ представляль членовъ одного за другимъ, по порядку. Обойдя всехъ, государь произнесъ следующее: "Я желаю только блага Россіи. Вы призваны, господа, совершить большой трудъ. Я буду умъть оцънить его. Это дело щекотливое. Я знаю; мой выборъ паль на васъ: обо всёхъ васъ я слышалъ отъ вашего председателя; онъ мив всвять рекомендоваль. Я укврень, что вы любите Россію, вавъ я ее люблю, и надъюсь, что исполните все добросовъстно и оправдаете мое къ вамъ довъріе. На случай сомнівнія и недоразумівній при исполненіи монхъ предначертаній, посреднивомъ между вами и мной будеть вашъ предсъдатель. Онъ будетъ доводить о всемъ происходящемъ до моего сведенія. Я надеюсь, что съ вами мы проведемъ это дъло въ благополучному овончанію. Да поможеть вамъ Богъ въ этой трудной работъ, а я васъ не забуду. Прощайте"! Ростовцову государь пожаль руку и поцеловаль его 51).

"Съ учрежденіемъ Редакціонных Боммиссій, — свидетельствуетъ О. П. Еленевъ, -- врестъянское дело изъ тесныхъ извидинъ выплыло на просторъ. Члены Коммиссій, подъ охраной своего предсъдателя, могли совъщаться и работать спокойно и съ легимъ сердцемъ, ниоткуда не встрвчая помежи. Чрезвичайное довёріе, какимъ въ это время пользовался у государя Ростовцовъ, дало ему возможность поставить Коммиссіи въ полнъйшую независимость отъ Главнаго Комитета и отъ всвхъ другихъ инстанцій. Коммиссіи жили своею внутреннею жизнію, получая направленіе отъ своего лишь предсёдателя; а онъ давалъ отчеть въ дъйствіяхъ Коммиссій одному тольво государю. Главный Комитеть существоваль съ этихъ поръ только по имени. Дело, дотоле для всехъ неясное, стало малопо-малу уясняться членамъ Редавціонныхъ Коммиссій изъ ихъ общихъ совъщаній, изъ разбора проектовъ губерискихъ комитеговъ, а въ последствии и изъ преній съ депутатами отъ губернсвихъ комитетовъ. Личный составъ Коммиссій и установившіеся въ ней порядви были чёмъ-то новымъ, давно уже невиданнымъ въ Россіи: отставной прапорщикъ и коллежскій севретарь сидели рядомъ съ чиновнивами высшаго ранга. Ростовцовъ, съ его живымъ увлекающимся харавтеромъ, съ его энергическою и образною різчью, вносиль въ работы Коммиссій одушевленіе, которое искренно разділяли съ нимъ и многіе члены<sup>« 52</sup>).

3 іюня 1859 года, въ "палатку" на Каменномъ Островъ, гдъ собирались члены Редакціонныхъ Коммиссій, — повъствуетъ Н. П. Семеновъ, — вошелъ въ первый разъ, вновь прибывшій членъ экспертъ Ю. Ө. Самаринъ. Предсъдатель принялъ его съ особымъ удовольствіемъ, всталъ при его приближеніи и привътствовалъ словами: "Будьте желаннымъ у насъ". Затъмъ Са маринъ усълся противъ Ростовцова, между Арапетовымъ и Милютинымъ. Въ этомъ же засъданіи Самаринъ вступилъ въ нъкое препирательство съ своимъ собратомъ, княземъ Черкасскимъ, объ общимъ. Самаринъ заявилъ, что отдъленіе хозяйственной единцы отъ административной невозможно, по неразрывной

связи интересовъ, сопряженныхъ съ общиннымъ владъніемъ землею съ теми обязанностями врестьянъ въ Правительству, воторыя находятся въ прамомъ отношения въ этому владънію. Князь Червасскій отвічаль ему, что мысль его справедлива, если считать общинное владение вечнымъ; но такъ вавъ онъ, внязь Червассвій, и другіе считають въ будущемъ распаденіе общиннаго устройства неизбіжнымъ, ибо ничто не ввчно, то и находить, что администрація должна заранве приготовить такія формы, которыя годились бы и на посл'ядующее за твиъ время. Николай Семеновъ возразилъ, что будущее никому неизвъстно, что если большія перемъны въ бытъ врестьянъ и могутъ естественно последовать, то во всявомъ случав въ очень отдаленное для насъ время, а для того времени едва ли будутъ пригодны изготовленныя такъ задолго формы администраціи. Самаринъ сталь сильно защищать прочность общиннаго начала, высокія качества этого вида общественной жизни у Славянъ, указывая на проявление въ немъ всёхъ особенностей Русской народности, и заключиль словами: "Вы навязываете народу такую насильственную правительственную форму въ волостномъ управленіи, въ которой крестьяне вовсе не поймуть ни вашего учрежденія, ни того, что вы отъ нихъ требуете, и примутъ на себя предписанныя вами обязанности, какъ тяжелую для нихъ повинность. Они совсёмъ не будуть интересоваться этимъ управленіемъ". Въ продолженіе этой річи внязь Черкасскій свазаль въ полголоса Татаринову: "Что я вамъ говорилъ!... Вы сами видите"!

Въ засъданіе 18 іюля 1859 года, бывшемъ на Каменномъ Острову, — разсказываетъ Н. П. Семеновъ, — "около Самарина образовалась группа изъ нъсколькихъ членовъ. Онъ стоялъ въ серединъ и говорилъ, его слушали. Желтухинъ и нъкоторые члены обратили вниманіе Семенова на эту сцену: Замъчаете ли вы? Самаринъ читаетъ лекцію, ученики ему послушны".

2 августа 1859 года, были представлены государю тѣ изъ членовъ Коммиссій, которые прибыли вь Петербургъ послѣ от-

врытія Редавціонныхъ Коммиссій. Утромъ члены прибыли на Петергофскую желевную дорогу. Ростовцовъ, встретивъ ихъ, ввелъ немедленно въ царскія комнаты. По прівадв въ Петергофъ, они нашли заранве приготовленныя для нихъ три линейки, а Ростовцова ожидала коляска. Онъ пригласилъ състь съ собою Татаринова, который для представленія сбрилъ свою бороду. Съвъ въ коляску, Татариновъ сказалъ Ростовцову: "Я самъ удивляюсь тому, что вы меня-степного дикаря, везете съ собою во Дворецъ". Всѣ повхали въ вавалерскіе домики, где имъ отведено было помещение; отгуда отправились въ Алевсандрію и прибыли туда ровно въ 12 часовъ. Въ пріемной государя выстроились въ такомъ порядкв: Гагемейстеръ, Бунге, Ламансвій, Павловъ, Арапетовъ, Железновъ, князь С. П. Голицынъ, Самаринъ, Галаганъ, Татариновъ, Желтухинъ, Тарновскій и князь Черкасскій. Ростовцовъ быль приглашень въ вабинеть государя. Черезъ 10 минуть онъ возвратился въ членамъ Коммиссій и ввелъ ихъ также въ кабинеть. Государь подходилъ въ каждому и спрашивалъ, между прочимъ, какой губерніи пом'вщивъ? Самарину, который отв'ятиль, что онъ Самарской губернін, государь замітиль: "вы-н изъ Самарской губернів". Князь Черкасскій на вопросъ, гдв онъ служиль? затруднился ответомъ, потому что вовсе на коронной службъ тогда не быль. Обойдя всъхъ, государь произнесъ слъдующія слова: "Господа, я благодарю васъ за ваши труды и надъюсь на ваше усердіе. Желаю, чтобы вы сдълали хорошо и для помъщивовъ, и для врестьянъ, какъ до сихъ поръ видвль это въ вашихъ трудахъ; двлать нужно не спвшно и не тянуть". Затемъ онъ спросилъ у Ростовцова: "Скоро ли вончится діло"? Отвіть быль дань, что остановка будеть за депутатами. Члены Коммиссій возвратились изъ Дворца тёмъ же порядкомъ, въ какомъ прівхали. Ростовцовъ пригласиль ихъ въ завтраку въ кавалерскихъ домикахъ; самъ же скоро ушелъ, говоря, что имъетъ докладъ у государя.

Всворъ усиленные труды отразились дурно на здоровьъ Ю. О. Самарина. "Вслъдствіе ночей.—свидътельствуетъ М. А.

Милютина, - проведенных за работою, напряженія и раздраженія, нервная система разстроилась, Самаринъ впалъ въ меланходію, сталь страдать жестовими головными болями, навонецъ, съ нимъ сдълался припадовъ, весьма похожій на нервный ударъ. Призванный его друзьями докторъ обнаружилъ приливы врови въ мозгу, поставилъ піявки, вапретилъ на долгое время всявое занятіе и сов'ятоваль предпринять по'яздку за границу для полнаго отдыха. Самаринъ однаво не хотълъ и слышать объ этомъ; отчанние его было велико:---всю жизнь, всю жизнь объ этомъ думать и теперь заболъть!--горько говориль онь. Но чрезь две недели, оправившись немного, снова вступиль въ заседаніе Коммиссій. Узнавь о болезни Самарина, великая внягиня Елена Павловна телеграфировала (изъ Остенде, гдъ находилась на морскихъ купаньяхъ), чтобы его перевели изъ гостиницы пыльнаго и душнаго города (незавиднаго пристанища большей части членовъ Редакціонныхъ Коммиссій въ эти два льта 1859—1860 г.) на Каменний Островъ, гдв одинъ изъ флигелей Дворца былъ уже занятъ Черкасскимъ; Самаринъ перебхалъ, и тутъ на короткое время поправился".

Узнавъ о болъзни Самарина, А. С. Хомяковъ писалъ Е. А. Свербеевой: "Изв'ястіе о бол'язни Самарина меня очень огорчило. Еще прежде я советоваль ему отдохнуть въ чужихъ краяхъ отъ Самарскаго Комитета и признавалъ это необходимымъ. Человекъ этоть не можетъ работать черезъ пеньволоду: онъ весь въ своемъ деле и умомъ, и душою. Во всемъ видить онъ исполнение долга. Самолюбие въ теперешнемъ дълъ онъ вонечно въ делу не примешиваеть; затерянный въ толив сорова человекъ, которые сами затеряны въ Ростовцовской фирмв, конечно онъ вовсе не думаеть о прославлении себя. Имъ управляеть глубовое чувство человъческое и христіанское, и вотъ почему работа и неудовлетворенное желаніе добра опасны для его жизни. Да, вы совершенно правы, говоря о моемъ братскомъ или отеческомъ чувстве въ нему. Мив кажется, что эта натура, выработавшая въ себв волею и совъстію всю чистоту, которая Валуеву была прирожденна (разумѣется, я, впрочемъ, знаю, что они другъ на друга вовсе не похожи). Сважите только, какъ этотъ другой, любезный фанатикъ долга не любитъ его? Развѣ какъ Кальвинъ не любитъ Сервета" 53)?

## XVII.

Ө. П. Еленевъ утверждалъ, что Ростовцовъ пользовался своимъ авторитетомъ тольво для устраненія вредныхъ распрей изъ среды Коммиссій, но нимало не стъсняль независимости мнъній <sup>64</sup>).

Но справедливость обязываеть зам'тить, что на д'вл'в было не такъ. Именно *стиснение независимости мнини*й почувствовали на себ'в М. П. Позенъ, графъ П. П. Шуваловъ и князь Ө. И. Паскевичъ.

Подъ 10 ман 1859 года, П. А. Валуевъ записалъ въ своемъ Днесники: "Видълъ у М. Н. Муравьева, прівхавшаго въ вачеств'в эксперта М. П. Позена. Муравьевъ ему крайне обрадовался. Лицо его просіяло истинною радостію. "П donnera,—сказалъ онъ мні потомъ,—ип coup de poignard à Ростовцовъ".

- 17 ионя — : "Въ Ростовцовскихъ Коммиссіяхъ было жаркое засъданіе. Позенъ говорилъ, что онъ былъ принужденъ выйти изъ своей пассивной роли и говорилъ полтора часа, чтобы "принудить, измънить заключенія подготовленныя Соловьевымъ и Милютинымъ. Cela commence à chauffer. Начиваетъ подготовляться, можетъ быть, le coup de poignard, о которомъ съ такою юношескою радостью думалъ генералъ Муравьевъ. Не предстоитъ, впрочемъ, сомнънія въ томъ, что Ростовцовъ совершенно предался въ руки Милютина и Соловьева".
- 19 : "Разладъ между Ростовцовымъ и Позеномъ начинаетъ бытъ гласнымъ" <sup>55</sup>).

Нивитенко, подъ 28 сентября 1859 года, записалъ въ своемъ Дневнико: "Былъ у Позена. Туда прійзжалъ Кіевскій губернскій предводитель дворянства. Оба они въ силь-

нъйшемъ негодованіи на Крестьянскій Комитетъ, который отвергаеть ихъ предложенія. Сколько я могъ понять изъ ихъ разговоровъ, они хотъли бы обязать врестьянъ въ большему денежному вознагражденію за землю, чего Комитетъ не хочетъ. Они жалуются на то, что въ Комитетъ преобладаетъ элементъ бюрократическій, что ихъ призвали не для того, чтобы выслушивать ихъ мнёнія и сов'єщаться съ ними, а чтобы требовать ихъ безусловнаго согласія на заран'є заготовленную программу бого.

Самъ же Ростовцовъ, въ своей Памятной Записки, о размолькъ съ М. П. Позеномъ писалъ: "Я просилъ государя вызвать Повена въ Петербургъ и назначить членомъ Редавціонныхъ Коммиссій. Я ожидаль прівада его съ нетерпъніемъ, зная его умъ, опытность и находясь двадцать лътъ въ самыхъ пріятельскихъ съ нимъ отношеніяхъ. Я прівяда его ожидаль съ нетерпвніемь и надвялся въ его дъйствіяхь и совътахь найти себъ иногда усповоеніе въ ежеминутныхъ треволненіяхъ, производимыхъ во мив ходомъ святаго вопроса. Повенъ прівхаль. Двиствія его были слідующія: Съ самаго начала онъ зачаль мив представлять многихъ членовъ Редавціонныхъ Коммиссій въ черномъ видв. Нъкоторыхъ изъ нихъ называль онъ красными, желавшими гибели Россіи; а нівоторых членовь, собственно Финансовой Коммиссіи, кабинетными внижниками. Потомъ зачалъ опровергать всю систему предпринятыхъ работъ. Когда Позенъ увидалъ, что я безусловно, такъ сказать, рабски, не принимаю его совътовъ, дъйствія его относительно меня измънились. Дотол'в онъ меня везд'в хвалиль; но съ этой минуты государь началь мит говорить о разныхъ доводимыхъ него оффиціальнымъ путемъ обо мей слухахъ: что я Коммиссіяхъ действую деспотически, не дозволяю никому говорить; потомъ, что я подчинился демагогамъ; потомъ, что всв труды Коммиссій приняли чисто анархическое направленіе. На всё мои отвёты государю, что это візронтно одни только служи и сплетни, его величество мев

"Все это доведено до моего свъдънія оффиціально, и все это говорить объ васъ другь вашъ Позенъ". Следовательно, чтобы настоять на своихъ убежденияхъ. Позевъ началь действовать путями окольными, вий прямыхъ его действій въ заседаніяхъ Коммиссій, вавъ члень оныхъ, и старался вредить мив; такъ что, если бы государь не имълъ во миъ огромнаго запаса милости, то я вонечно давно уже оставиль бы званіе предсёдателя Редавціонныхъ Коммиссій; ябо, при потрясенномъ во мив доверіи государя, я на месте этомъ оставаться бы не могь. Въ самихъ заседаніяхъ Коммиссій Позенъ явился вавъ старшій и летами, и опытомъ, не вавъ примиритель, и зачалъ съ перваго раза дъйствовать не въ духъ вротости и убъжденія, но въ духъ диктаторскомъ, такъ что немедленно успель вооружить противъ себя почти всехъ членовъ Коммиссій и своимъ дивтаторскимъ тономъ, и выраженіемъ въ сужденіямъ Коммиссій улыбовъ сожальнія или презрынія, о чемъ я его дружески предупреждаль "...

Между твиъ, великая внягиня Елена Павловна, какъ-то встретясь съ Ростовцовымъ, сказала ему, что "въ городе говорятъ, будто всёмъ будетъ орудовать теперь Позенъ, и что онъ будетъ вмёшиваться въ дёла Комитета. Ростовцовъ повраснёлъ и отвёчалъ, что Позенъ человёкъ весьма спокойный, что онъ не желаетъ ни во что вмёшиваться и даже не надёется быть министромъ финансовъ, котя, между прочимъ, онъ на это мётилъ" <sup>57</sup>).

Въ май того же 1859 года, произопло въ Редавціоннихъ Коммиссіяхъ воренное разногласіе двухъ ея членовъ, графа П. П. Шувалова и внязя Ө. И. Паскевича, съ предсёдателемъ и съ членами Коммиссій. Въ Диевникъ П. А. Валуева, мы находимъ любопытныя объ этомъ свёдёнія. Надо замётить, что Валуевъ, бывши Митавскимъ губернаторомъ, въ 1858 году былъ вызванъ въ Петербургъ министромъ Государственныхъ Имуществъ М. Н. Муравьевымъ и назначенъ диревторомъ Департамента.

Въ Диевникъ Валуева, подъ 11 мая 1859 года, читаемъ: "Прівхали во мнѣ Паскевнчъ и П. Шуваловъ, за совѣтомъ на счетъ особаго мнѣнія, которое они хотятъ подать въ Ростовцовской Коммиссіи. Совѣщаніе продолжалось до 3-хъ утра. Тезисъ Шувалова и Паскевича, — личное освобожденіе крестьянъ само по себѣ необходимо и возможно, и потому не должно быть безусловно подчиняемо выкупу, реализація коего требуетъ столько времени и вообще доселѣ рисуется въ весьма неопредѣленныхъ чертахъ. Тезисъ большинства Коммиссій и самого Ростовцова, —выкупъ земли нераздѣленъ отъ личнаго освобожденія".

Однимъ словомъ, оказавшееся между большинствомъ Редавціонныхъ Коммиссій и вняземъ Паскевичемъ и графомъ Шуваловымъ разногласіе состояло въ следующемъ: По смыслу предложенія Ростовцова, окончательное освобожденіе врестьянъ постановлено въ вависимость отъ вывупа, который, котя и предлагается въ виде добровольной меры, но, составляя единственный общій исходъ врестьянскому вопросу, темъ самымъ принимаетъ харавтеръ принудительный. По убежденію же внязя Паскевича и графа Шувалова, необходимо, чтобы действительное освобожденіе врестьянъ съ правомъ безсрочнаго поземельнаго пользованія было достигнуто въ опредёленный и непродолжительный сровъ, независимо от выкупа, воторый, при содействіи государственнаго вредита, долженъ быть безусловно предоставленъ добровольному соглашенію помещива и врестьянъ.

13 мая 1859 года, Валуевъ, въ своемъ Дневникъ, ваписалъ: "Послъ полуночи во мит опять прітхали Паскевичъ и П. Шуваловъ. Въ Ростовцовской Коммиссіи имъ отказали въ принятіи ихъ особаго митнія и они готовятся просить увольненія отъ дальнъйшаго участія въ трудахъ Коммиссій".

Слёдуеть однако замётить, что въ числё наиболёе вліятельныхъ членовъ Редавціонныхъ Коммиссій, со стороны славянофиловъ, какъ мы уже знаемъ, находился и князь В. А. Черкасскій, который, по свидётельству князя А. В. Мещерскаго, "освободилъ своихъ врестьянъ гораздо ранве введенія Положенія 1861 года; но, освободивъ ихъ отъ барщины, онъ даль имъ даромъ только одну усадебную землю".

Между тёмъ, Н. П. Семеновъ разсказываетъ, что 20 мая 1859 года, "войдя въ залу присутствія, онъ увидёлъ Ростовцова сидящимъ на особомъ дивант между княземъ Паскевичемъ и графомъ Шуваловымъ. Онъ съ ними очень дружески разговаривалъ и шутилъ", и Семеновъ подумалъ, что между ними полное согласіе возстановилось.

Но Дисоникт Валуева гласить иное. На другой же день, т.-е., 21 мая, въ немъ записано: "Паскевнчъ и Шуваловъ прівзжали сегодня совътоваться на счеть редакціи писемъ, которыя они завтра намірены отправить къ генералу Ростовцову, прося увольненія отъ званія членовъ Редакціонныхъ Коммиссій".

23 мая: "У меня вечеромъ были Паскевичъ и Шуваловъ. На ихъ письмо Ростовцовъ отвъчалъ циркулярнымъ
письмомъ съ объявленіемъ, по высочайшему повельнію, запрещенія оглашать разномысліе, обнаруживающееся въ Редакціонныхъ Коммиссіяхъ. Такимъ образомъ, Паскевичъ и
Шуваловъ поставлены въ противорьчіе уже не съ Ростовцовымъ, а съ государемъ. Завтра они поъдутъ въ Царское
Село просить чрезъ Адлерберга аудіенціи у государя".

26 мая: "Пасвевичъ и Шуваловъ были у меня въ Министерствъ. Они ръшились отвъчать на письмо генерала Ростовцова повтореніемъ прежней просьбы объ увольненіи <sup>6 58</sup>).

## XVIII.

Въ вонцѣ мая 1859 года, Ростовцовъ съ своимъ семействомъ переѣхалъ на Каменный Островъ. Тамъ ему была отведена собственная дача императора Александра II-го. Въ саду была устроена для засѣданій Коммиссій палатка, остававшаяся безъ употребленія отъ преобразованнаго Константиновскаго Кадетскаго Корпуса.

Между тёмъ, великая княгиня Елена Павловна, уёзжая на лёто 1859 года за границу, уполномочила фрейлину Раденъ сообщить Милютину слёдующее: "Великая княгиня—писала Раденъ,—поручила мнё передать вамъ, что она имёла вчера очень пріятный разговоръ съ императоромъ и воспользовалась случаемъ поручить Коммиссіи его милостивому вниманію, сказавъ, что онъ долженъ поддержать ихъ противъ недоброжелательства, которое обнаруживается къ ея стремленіямъ, и что вообще онъ долженъ по прежнему быть защитникомъ народа, всёхъ тёхъ, кто не имёетъ голоса въ дёлё, оставаясь однако справедливымъ по отношенію къ дворянству".

Въ томъ же письмѣ баронесса Раденъ писала: "Навонецъ, вчера, послѣ обѣда, съ ен высочествомъ бесѣдовалъ внязь Долгорувій, который вывазалъ горячія симпатіи въ партіи Шувалова и очень сожалѣлъ о томъ, что изъ Коммиссій исвлюченъ аристовратичесвій принципъ и т. д. Веливая внягиня отвѣчала очень находчиво и свазала, между прочимъ, что эти господа выходятъ изъ Коммиссій не по случаю того вопроса, который стоитъ теперь на очереди и относительно котораго съ ними пытались придти въ соглашенію, но что они являются противнивами тѣхъ принциповъ, которые были одобрены самимъ императоромъ въ нынѣшнюю зиму; тогда внязь Долгорувій долженъ быль замолчать".

Въ концъ письма великая княгиня собственноручно приписала: "Наконецъ, я рекомендовала васъ и Черкасскаго еще Ростовцову. Да хранитъ васъ Господь. Не теряйте бодрости, такъ какъ я имъю надежду".

Наканунѣ Троицына дня, 30 мая 1359 года, въ полдень, было назначено засѣданіе Редавціонныхъ Коммиссій. "Пріѣхавъ на Каменный Островъ,—пишетъ Н. П. Семеновъ,—я увидѣлъ І. И. Ростовцова прогуливающимся по аллеѣ; я тотчасъ сошелъ съ пролетви, онъ пожалъ мнѣ руку, и мы вмѣстѣ направились въ флигелю дачи, въ квартиру моего брата, Петра Семенова, котораго встрѣтили на крыльцѣ. Ростовцовъ спросилъ его о чемъ-то и пошелъ въ себѣ въ большой домъ,

а мы вошли въ комнату, гдё братъ сообщилъ мнё слёдующее: Государь принялъ Ростовцова съ докладомъ по дёлу о выходё князя Паскевича и графа Шувалова изъ Редакціонныхъ Коммиссій, очень милостиво, прочелъ отвётъ большинства Коммиссій съ большимъ вниманіемъ, былъ очень доволенъ направленіемъ въ нихъ мыслей и нашелъ, что оно совершенно согласуется съ его видами; государь очень сожалёетъ, что это такъ случилось, но считаетъ справедливымъ, выслушавъ одну сторону, выслушать и другую; для этого онъ приметъ князя Паскевича и графа Шувалова и поговоритъ съ ними, но не будетъ упрашивать ихъ остаться въ Коммиссіяхъ, если они сами того не хотятъ".

Всявдствіе сего, 31 мая 1859 года, Ростовцовъ писаль государю: "Завтра вашему виператорскому величеству благо-угодно пригласить и выслушать внязя Паскевича и графа Шувалова, Можеть быть, вашему величеству будеть также угодно дать виъ прочесть мой всеподданнъйшій объ нихъ докладъ. Въ этомъ предположеніи имъю счастіе означенный докладъ при семъ вновь въ вашему величеству представить".

На подлинной запискъ сохраняется такая собственноручная революція государя 3 іюня 1859 года: Послю личнаго объясненія, я потребоваль от нись письменнаго и полнаго разъясненія ист мнънія, съ тьмъ, чтобы они прислали его мню въ собственныя руки. По этому увольненіемъ исъ пооременить, впредь до дальнъйшаго приказанія" 59).

Въ Днесникъ же Валуева читаемъ:

- З іюня. "Вчера Шуваловъ и Пасвевичъ были приняты государемъ въ Царскомъ Селъ. Его величество свазалъ, что неясно понимаетъ разномыслія между ними и Ростовцовымъ и поручилъ имъ представить особую о томъ записку".
- 4 іюня. "У меня быль Паскевить съ проектомъ своей записки. Вечеромъ, по желанію его и Шувалова, я быль у нихъ для совъщанія по сему дълу. Шуваловъ—тяжель".
- 6 іюня. "Графъ В. П. Орловъ-Давыдовъ напечаталь въ Нарижь брошюру объ эмансипаціонномъ вопросъ, въ которой

есть весьма дёльныя вещи. Я вчера писаль къ нему, прося сообщенія брошюры. Сегодня онь заёзжаль въ Министерство, чтобы выразить мий свое удовольствіе и вмёсто того, чтобы прійти ко мий, явился въ кабинеть управіяющаго Министерствомъ и, ставъ спиною къ генералу Зеленому, началь объясняться со мною. Эта неловкая сцена, впрочемъ, скоро превратилась".

7 ионя. "Зайзжаль въ Паскевичу. Засталь тамъ Шувалова, Фукса и барона Ливена, надъ тою самою запискою, которую Шуваловъ и Паскевичъ мий показывали намедни. И это дъятели! Впрочемъ, во всъхъ этихъ колебаніяхъ виноватъ Шуваловъ, а не Паскевичъ".

14 іюня. "У меня были Паскевичъ и Шуваловъ, Государь передаль ихъ записку въ Ростовцовскій Комитеть или assemblée des notables. Кажется, его величество сдёлаль это неохотно—всегда пріятиве, чтобы дёло катилось, безъ толчковъ, какъ по маслу,—но сдёлаль" 60).

# XIX.

15 іюня 1859 г., назначено было особое засѣданіе для окончательнаго обсужденія, по высочайшему повелѣнію, миѣнія князя Паскевича и графа Шувалова о значеніи и способах прекращенія срочно - обязаннаго положенія. Вмѣсто Ростовцова, исполняль обязанности предсѣдателя П. А. Булгаковь. Ростовцовь намѣренно и съ высочайшаго разрѣшенія уклонился отъ предсѣдательства въ этомъ собраніи. Не принималь въ немъ участія и Позенъ, съ разрѣшенія предсѣдателя, какъ неучаствовавшій въ первоначальныхъ совѣщаніяхъ, подавшихъ поводъ къ несогласіямъ, почему были также устранены отъ участія члены, прибывшіе послѣ этихъ совѣщаній: Апраксинъ, Бунге, Кристофари и Самаринъ. Какъ ни старались члены большинства найти компромиссъ между двумя различными миѣніями, но соглашенія не послѣдовало.

9 іюля 1859 г., Ростовцовъ писалъ государю: "Состоящія

подъ моимъ предсёдательствомъ Коммиссіи, въ засёданіи 15 іюня занимались, вслёдствіе высочайшаго вашего императорскаго величества повелёнія, въ присутствіи членовъ князя Наскевича и графа Шувалова, разсмотрёніемъ представленной ими всеподданнёйшей записки о несогласіи ихъ съ постановленіемъ Коммиссій, о значеніи и способъ прекращенія срочнообязаннаго періода. При этомъ письмів Ростовдовь представиль государю и журналь общаго присутствія 15 іюня 1859 года.

На письмъ Ростовцова государь написаль: "Исполнить по мнънію большинства, но желаю, чтобы и два члена оставались въ Коммиссіи, надъясь, что, принеся въ жертву свое личное мнъніе, они съ прежнимъ усердіемъ будутъ участвовать въ работахъ Коммиссій, для довершенія великаго дъла ей порученнаго".

Въ другомъ своемъ письмъ въ государю (10 іюля 1859 г.), Ростовдовъ писалъ: "Въ объяснении на вопросъ вашего императорскаго величества, почему членъ Коммиссій тайный совътникъ Позенъ не присутствовалъ при обсуждении записки членовъ графа Шувалова и внязя Паскевича, имъю счастіе всеподданнъйше доложить, что при обсуждении мизния двухъ членовъ, отвергнутаго единогласно всёми остальными членами Коммиссій, въ засёданіи 27 мая присутствоваль и тайный советнивъ Позенъ, но, по подписаніи всёми членами журнала, отстраниль себя, какъ оть этого подписанія, вообще отъ всяваго сужденія по сему предмету, ссылаясь на то, что онъ не участвоваль въ первоначальныхъ трехъ совъщаніяхъ по составленію журнала, подавшаго поводъ въ обсуживаемому разногласію. Такъ какъ отказъ тайнаго советника Позена основанъ былъ на законъ, то я не имълъ права не согласиться, и витесть съ темъ обязанъ былъ на томъ же самомъ законномъ основаніи устранить отъ сужденія по сему предмету и всёхъ членовъ вновь прибывшихъ, а именно: Бунге, Самарина, Аправсина и Кристофари".

На этомъ письмъ рукою государя написано карандашемъ:

Весьма сожалью, ибо намърение мое было, чтобы дъло это было обсужено въ присутствии всъхъ наличныхъ членовъ $^{61}$ ).

Само собою разумвется, что эта резолюція государя весьма огорчила Ростовцова, и онъ, въ своей Памятной Записка, отметиль: "М. П. Повень, подаль какую то записку, безь моего въдома, шефу жандармовъ, по разноръчио графа Шувалова и внязя Паскевича съ Редакціонными Коммиссіями. Между твить, въ сужденіяхъ по этому двлу онъ отвазался участвовать и не подписаль относившагося въ нему журнала, отозвавшись, что онъ не имфетъ права его подписывать, не зная діла. Онъ меня увіряль, что записва его подана только вонфиденціально, по дружбі, внязю Долгорувову, и что она не будеть доведена до высочайшаго сведенія; а записка эта на другой уже день была въ рукахъ государя, о чемъ онъ зналъ, говоря со мною, и о чемъ узналъ я отъ самого государя. Онъ доказываль въ этой запискъ, что разноръчіе это легво можно бы было уладить. Изъ этого государь возымъль сомненіе, что я или не умель, или не хотель этого уладить, и въ первый разъ съ начала дела и государемъ быль огорченъ" <sup>62</sup>).

Между тъмъ, по поручению внязя Паскевича, Фуксъ сообщилъ Валуеву журналъ 15 июня 1859 года, прочитавъ который Валуевъ замътилъ: "Журналъ написанъ довольно ъдко. Паскевичъ и Шуваловъ въ этого рода борьбъ не могутъ тягаться съ Милютинымъ и Ко".

Въ то же время Грейгъ сообщилъ Валуеву, что великій князь Константинъ Николаевичъ чрезвычайно доволенъ ходомъ крестьянскаго дёла, доволенъ назначеніемъ Милютина, находитъ Ростовцова мастеромъ эмансипаціонной проблемы, и оказанное ему противодействіе не одобряетъ". По поводу отзыва великаго князя о Ростовцовъ, Валуевъ замѣтилъ: "Ростовцовъ действительно знаетъ свое дёло, но только не эмансипаціонное".

Посътивъ Царское Село, Валуевъ, въ своемъ Дневникъ, подъ 11 октября 1859 года, записалъ: "Царское Село по

прежнему пахнетъ Версалемъ. Версаль и современные Коммиссіи и Комитеты".

Въ то же время, Валуевъ, въ Дневники, передаетъ свою вонфиденціальную бесъду съ М. Н. Муравьевымъ слъдующаго содержанія: "М. Н. Муравьевъ распространялся въ вонфиденціальномъ разговоръ со мною, о будущемъ ходъ врестьянскаго вопроса. Онъ явно бонтся Ростовцова. Il faut agir sur l'Empereur par la peur du danger. Il ne faut pas dire que ce danger vient de la démocratie. Il faut simplement parler du danger. Если пройдутъ завлюченія Редавціонныхъ Коммиссій, —я буду молчать, —mais nous aurons la révolution".

Встрътившись вакъ-то съ тогдашнимъ оберъ-полиціймейстеромъ графомъ Петромъ Андреевичемъ Шуваловымъ, Валуевъ замътилъ: "Онъ за Ростовцовскія Коммиссіи. Должно быть, Ростовцовъ силенъ".

#### XX.

Но внязь Паскевичъ и графъ Шуваловъ не свладывали оружія и не сидъли сложа руки. Они дъйствовали.

Подъ 29 ноября 1859 года, Валуевъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Былъ у меня Пасвевичъ и Шуваловъ. Первый съ проектомъ письма къ государю по вмансипаціонному вопросу, которое я совътовалъ ему не посылать, не получивъ на то предварительнаго разръшенія. Шуваловъ съ очеркомъ эмансипаціоннаго проекта, довольно удачно составленнаго".

Не взирая на совъты Валуева, письмо было отправлено въ государю, и о результатъ мы узнаемъ изъ слъдующей заниси Валуева, въ его Дисоникъ, подъ 7 числомъ декабря 1859 года: "У меня были Паскевичъ и Шуваловъ. Письмо перваго въ государю возвратилось съ характеристическими высочайщими отмътками. Противъ мъста, гдъ было сказано, что Правительство во что бы то ни стало хочетъ сдълать изъ врестьянъ поземельныхъ собственниковъ, государь написаль, что это существенное условіе, отъ котораго онъ ми

подъ какимъ видомъ не отойдетъ. Противъ мъста, гдъ говорилось о предоставлени врестьянамъ права отказа отъ земли, государь отмътиль на полъ: И тойда помъщики будутъ синять ист съ земли и пустятъ ходить по міру. Противъ замъчанія, что предположенія Редавціонныхъ Коммиссій могуть быть введены въ дъйствіе только силою, отмътка: Да, если дворянство будетъ продолжать упорствовать. Противъ предположенія, что врестьяне должны получить полную личную свободу не далье, какъ черевъ три года: Съ перваю дня по изданіи новаго Положенія. Противъ словъ, что выкупъ долженъ быть добровольный: Иначе я его не допускаю. Наконецъ, противъ увъренія въ добросовъстности побужденій автора письма: Впрю, но сожалью о неправильности взгляда. До написанія этихъ отмътокъ, письмо Паскевича, въроятно, было послано къ Ростовцову".

Между твиъ, "Ростовцовцы, и между ними одинъ изъ ярыхъ—Булгаковъ, распустили по городу слухъ, что Паскевичъ жестоко отдъланъ" <sup>68</sup>).

"Теперь, —свидътельствуетъ В. А. Мухановъ, —настала важная минута. Должна разрёшиться задача о надёлё врестьянь землею, что можеть быть или безь ущерба для дворянъ, или съ совершенною для нихъ потерею. Число людей благонамфренныхъ, желающихъ, чтобы перемфна совершилась безобидно для объихъ сторонъ, и во главъ воторыхъ стоять князь О. И. Паскевичь, князь С. М. Воронцовъ и графъ П. П. Шуваловъ, получили наименованіе олигарховъ. Странное примъненіе! Россія не Венеція: у насъ нътъ аристовратической республики.... Лица, принадлежащія въ противному мивнію, подъ личиною крестьянскаго вопроса, талть въ умъ своемъ иные замыслы. Они получили преобладающее вліяніе въ высшей сфер' правленія, и опасаются, чтобы крестьянскій вопросъ не получиль рівшенія въ ихъ смыслів. Впрочемъ, они не всегда сврываютъ свои мысли. Недавно одинъ изъ нихъ, внязь В. А. Червассвій, пользующійся особенно благосвлоннымъ расположениемъ великой внягини Елены

Павловны, сказадъ съ удовольствіемъ, что черезъ три года ничего не останется на своемъ мъсть. Нъкоторые изъ сихъ людей пронивли въ семейство императорское, легкій им'вють туда доступъ и свободно говорять о настоящемъ вопросв. Не только не пользуются симъ преимуществомъ тѣ, кои не разделяють ихъ митнія, но съ ними постоянно ублоняются отъ всяваго разговора о семъ предметъ. Подобное расположеніе можеть только вести въ одностороннему сужденію о дёлё, требующемъ, напротивъ, для полнаго успёха, самаго всесторонняго и обстоятельнаго разсмотренія. Представители тавихъ важныхъ интересовъ не находять пути, чтобы довести свои митнія до высшаго Правительства, что имтеть два важныя неудобства: неизбъжное ръшение вопроса неправильнымъ образомъ и несоблюдение справедливости относительно людей, воторыхъ право собственности подвергнется явному нарушенію".

Въ другомъ мѣстѣ В. А. Мухановъ пишетъ: "Люди неблагонамѣренныя стараются внушить государю мнѣніе неслагопріятное дворянству, и трудно не достигнуть цѣли, когда влеветы и нападви повторяются непрестанно. Если нападаютъ на дворянство за то, что оно неохотно уступаетъ вемлю врестьянамъ, то, снисходя въ слабости человѣческой, легво понять, что нивогда человѣкъ не передаетъ добровольно правъ своихъ другому съ готовностію и удовольствіемъ. Въ настоящемъ случаѣ, онъ долженъ отказаться отъ правъ своихъ вынужденнымъ образомъ".

Подъ 24 января 1859 года, П. А. Валуевъ записалъ въ своемъ Дневнико: "Вечеромъ у Шувалова. Андрей Шуваловъ на пути сумасшествія по врестьянскому дѣлу. Онъ заговорилъ меня почти до обморова".

Извъстно, что великая княгиня Елена Павловна принимала живъйшее участіе въ крестьянскомъ вопросъ, и вообще во всемъ касающемся современныхъ преобразованій. "Она,—свидътельствуетъ В. А. Мухановъ,—окружаетъ себя передовыми людьми, помъстила одного изъ нихъ, а именно князя

Черкассваго, у себя и суетно добивается, чтобы ее прославляли въ иностранной печати. Довладывая о томъ государю, внязь А. Ө. Орловъ выразился тавъ: Я терпъть не могу того, что происходить въ этомъ домъ. Другое лицо передало о томъ веливой внягинъ, и она въ оправдание свое говорила: "Намърения мои чисты и хороши, но видимость можетъ быть противъ меня". Ей отвъчали: "Во всякомъ положении, и особенно въ вашемъ, необходимо, чтобы и видимость не соблазияла".

Было бы счастіемъ, —продолжаетъ Мухановъ, —если бы удалось разорвать свть дурныхъ внушеній и клеветъ, исказившихъ многія понятія и озлобившихъ многія сердца<sup>« 64</sup>).

По свидътельству П. А. Валуева (въ Дневникъ его, подъ 29 ноября 1859 года), "графиня Шувалова и княгиня Паскевичь демонстрируютъ противъ великой княгини Елены Павловны. Онъ не поъхали на балъ, 24-го числа. На другой день княжна Екатерина Владиміровна Львова освъдомлялась о причинъ неявки. Дамы отвъчали извиненіемъ по случаю нездоровья: графиня Шувалова—мягко, княгиня Паскевичь—сухо. На это княжна Львова написала послъдней что въ подобныхъ случаяхъ, обыкновенно присылаютъ заблаговременно письменныя извиненія. Тогда княгиня Паскевичъ возразила, что если это замъчаніе исходить отъ великой княгини, то она покоряется, но если отъ княжны Львовой,—то удивляется, что сія послъдняя принимаеть на себя трудъ ей давать совъты" 65).

#### XXI.

Направленіе принятое Редавціонными Коммиссіями не одобрялось тавже и столиами славянофильства, не смотря на то, что ихъ друзья и единомышленники, Ю. Ө. Самаринъ и князь В. А. Черкасскій, въ союзѣ съ Н. А. Милютинымъ, какъ мы знаемъ, были вліятельными членами этихъ Коммиссій.

Въ общемъ присутствіи Редавціонныхъ Коммиссій, 25 іюля 1859 года, былъ утвержденъ довладъ Административнаго Отдъленія № 5, о сельскихъ сходахъ, составѣ ихъ, предметахъ и порядкѣ рѣшенія на нихъ дѣлъ <sup>66</sup>).

Доклады, обсуждавшіеся въ общемъ присутствіи Редакціонныхъ Коммиссій, печатались и хотя не были пускаемы въ продажу, однако же были довольно распространены въ публикъ, посылались и къ К. С. Аксакову. Его особенно интересовали доклады Административнаго Отдъленія, и докладъ V-й, своимъ увлоненіемъ отъ "народнаго бытокаго идеала", возмутилъ душу К. С. Аксакова, и онъ ръшился написать письмо къ князю В. А. Черкасскому.

Но прежде чёмъ приведемъ это письмо, заметимъ, что, по свидътельству И. С. Аксакова, всякій разъ вавъ Ю. Ө. Самаринъ изъ Петербурга прітажаль въ Москву, онъ заходиль въ К. С. Аксавову, и Самаринъ испытываль тоже чувство, когда онъ "съ шумной улицы" заходиль въ церковь. "За оградою церковною, — говариваль онъ, — практика со всею суетой, всею случайностью, всею преходящею двятельностью, всёми временными нуждами и злобами историческаго міра; въ церкви-все тотъ же неизмённый, безвременный идеаль, то же высшее требование правды, не смотря на все видимое противоръчіе съ овружающею жизнью, на важущуюся несообразность и неприменимость". Знаю, говорилъ также Ю. О. Самаринъ, "что по выходъ изъ церкви на улицу, я уклонюсь, я долженъ буду уклониться отъ этого идеала и этого требованія, но какъ хорошо, какъ нужно, чтобъ не умолвалъ этотъ призывъ, будилъ совъсть, выяль нашу деятельность и очищаль чувство"!....

Замътимъ еще, что приводимое ниже письмо К. А. Аксавова въ внязю В. А. Червасскому, писано послъ вончины С. Т. Аксакова, смерть котораго подорвала богатырское здоровье его сына и свела его въ могилу чрезъ полтора года.

К. С. Аксаковъ писалъ: "Хотя во многому сталъ я равнодушенъ, но не въ ръшенію участи Русскаго народа, которое совершается теперь въ Петербургъ,—и вотъ почему считаю я необходимымъ написать вамъ, и высвазать вамъ совершенно отвровенно мои мысли. Когда дъло идеть о большемъ или меньшемъ надълъ землею, о цънности усадьбъ,—я, во-первыхъ, въ этомъ дълъ мало понимаю, во-вторыхъ, это не тавъ еще важно. Но вогда дъло дошло до души Русскаго народа, до его жизненнаго общиннаго начала, до міра, до сходви, то я, сволько-нибудь разумъя это дъло, не могу молчать.

"Я прочелъ докладъ Административнаго Отделенія № 5, и пришель въ ужасъ. Духъ жизни Русскаго народа преслъдуется въ последнемъ его убежище отъ государства. - Когда разнеслась весть объ эманципація, я писаль въ Хомявову, что вому принесеть она положительную пользу, такъ это помъщивамъ; за нихъ можно было положительно радоваться и поздравлять ихъ съ избавленіемъ отъ безобразнаго и без-- нравственнаго ихъ права; но что касается до крестьянъ, то здёсь надежда на лучшее казалась мнё не вполнё вёрною.... Пом'вщичья власть, въ н'вкоторой части им'вній барщинскихъ, а въ имъніяхъ чисто-оброчныхъ вообще, --- служила для врестьянъ вакъ бы стекляннымъ колпакомъ, избавлявшимъ ихъ отъ государственной регламентаціи, отъ наружнаго административнаго благоустройства. Подъ защитою этихъ стеклянныхъ колпавовъ жила жизнь нашего народа во всей самобытности своихъ началъ, при отсутствіи той чуждой нашему духу опредъленности, которая равняется ограниченности и уродуетъ живое, изнутри образующее себя начало. Здёсь-то (въ оброчных в именіях Ярославской, Вологодской губерній, напримъръ), являлся міръ не Киселевскій, не устроенный вавимъ-нибудь господиномъ ничего неразумъющимъ въ Руссвой жизни, міръ самъ себя составляющій, самъ себя опредвляющій, съ своимъ единогласіемъ и съ своею окончательною верховностью. Когда же эманципацією, вмісті съ уничтоженіемъ богопротивнаго пом'ещичьяго права, будуть разбиты и эте по мъстамъ встръчающіяся врышки, подъ которыми спасалось начало Русской жизни, Русской общины (не Киселевской),—

я боялся, чтобы государственность учрежденій не легла вевмъ гнетомъ на бёдныхъ крестьянъ. Но вотъ, вызваны были въ Петербургъ вы и Самаринъ. Вы засёдаете въ Административномъ Отдёленін. Можно было думать, что Руссвій народъ въ васъ найдетъ хотя какую-нибудь защиту... Явился докладъ Административнаго Отдёленія № 5: о сходахъ, подписанный вами.... Что же видимъ мы въ этомъ докладѣ?

"Ни болве, ни менве какъ совершенное нарушение всей сущности Русскаго общиннаго начала, полнъйшее истязание міра, уничтожение всей самобытной общественной свободы Русскаго народа и предоставление ему, на чужой образецъ составленнаго, подобія *гражданския* общественныхъ правъ. Самостоятельность, жизнь, принципъ—все выкидывается вонъ— и что же остается?—Чисто механическое, совершенно безполезное существование уже не общества, а извъстнаго множества людей.

"Вы предоставляете себв опредвлить: когда мірт есть жіръ. Первый non sens и первая дерзость противъ народа.— Когда мірг признает себя міромг, тогда онг и мірг. Другого определенія туть быть не можеть. Вы говорите: но въ такомъ случав несколько лицъ могли бы решить дело всего общества?-- Да предоставьте это самому обществу, дайте ему больше простору. Повёрьте, ужъ оно само позаботится, чтобъ нъсколько человъкъ не ръшали за него его дълъ. Хорошъ міръ, вогда не самъ себя признаетъ и опредвляетъ! Предоставьте что-нибудь человъку самому. Въдь вы не со свотами имъете дъло, а напротивъ, съ народомъ, который въ общественномъ дёлё смыслить побольше васъ, членовъ благороднаго дворянсваго собранія съ правомъ голоса и шара на знаменетыхъ дворянскихъ выборахъ. — Пожалуй, Перовскій дошель же до того въ образцовыхъ селахъ, что даже разставиль въ избъ крестьянина всю его утварь, такъ что ведро должно стоять на этой, а ухвать на этой сторонв; за несоблюдение благод втельнаго порядва, -- палва.

"Но далже: посягнувши на самостоятельность его решенія,

вы осмёдиваетесь опредёдять ему, что такое есть его собственное решеніе, осмеливаетесь наступить на то начало. воторое составляеть самую основную его силу, жизни, именно: единогласіе. Вы вводите большинство, ту дикую, матеріальную силу, которая, большею частію изъ чувства рабскаго подобострастія передъ Европою, не привнается нами за такую, --- большинство, столь противное духу Русской земли. ---Запустивь руку прямо въ душу Русскаго человека, вы идете еще далъе. Вы говорите, что на мірской сходвъ первое лицостароста. Когда мірз собранз, то первое мицо здъсь одно: міра, а другого н'ять и быть не можеть. Какой туть староста на міру! Міръ разошелся—староста опять явился. Хорошъ міръ, на воторомъ есть начальнивъ, или по врайней мъръ первое лицо и распорядитель! Вы говорите: "первое мъсто на сходахъ и охранение на нихъ должнаго порядка принадлежить староств . И такъ, староста будеть распоряжаться совъщаниемъ? Шировое поприще открывается старостъ чрезъ охранение должнаго порядка! Мало ди что можеть повазаться ему нарушениемъ порядва? - Міръ подъ предводительствомъ, подъ руководствомъ старосты — жалкій міръ! И даже, случай равенства голосовъ, на чьей половини голосъ старосты, та и права!--Что же это за міръ? Да такого рода міръ можно найти въ любомъ влубъ, и въ Англійскомъ, и въ Дворянскомъ.... И все это извращение міра, все это правственнообщественное обезображение делается ведь насильственно. Не та же ли это все Петрова палка, за воторую взялись въ свою очередь и вы?

"Тавимъ образомъ, вы уничтожаете, убиваете самое начало нашей жизни, вы убиваете нашу Русскую свободу, нашу общину, нашъ міръ, обращая его въ вакое-то жалкое подобіе дворянскихъ выборовъ. Я уже не говорю о вашей попечительной заботливости, чтобъ врестьяне въ нетрезвомъ видѣ на сходъ не пускались. Предоставьте самому міру: кого допускать, кого не допускать; у него на это есть свои основанія, есть свой тысячельтній обычай. Онъ допустить и не допуститъ

вого хочеть; иного пьянаго онъ прогонить, а иного пьянаго, которой скажеть дёло, выслушаеть.—Какая надобность туть еще соваться? И стоило ли бы, кажется, и говорить объ этомъ?—Нёть, элементь полицейской благопристойности такъ силенъ видно въ администраторахъ, что они никакъ не могли при сей вёрной оказіи не проявить его.

"Вы сважете: но вакъ однавоже узнать, что это ръшиль точно міра, и что онь именно така рішиль?---Спрашивается: вому нужно узнать? Если самому міру, тавъ онъ всего вороче это знаеть: или, лучше, ему и узнавать нечего: она ли решиль или неть, и какъ решиль? А если Правительству нужно увнать, по том только долам, разумется, в которых с Правительством соприкасается крестьянство (напримъръ: кого отдать въ рекруты), --- для этого довольно выборныхъ отъ врестьянъ, которые и завърять, что это решение міра. Если же (чего быть не можеть) вто бы нибудь изъ врестьянъ назвались выборными или сообщили бы небывалое решеніе міра, то потомъ пришлось бы этимъ врестьянамъ сильно поплатиться передъ міромъ. Но это случай, просто, невозможный. Впрочемъ, для большаго удостоверенія или для того, чтобы имъть у себя документъ, Правительство можеть получать грамоту оть міра за рувами: воть все, чего можеть оно хотъть, -- но не болье. -- Это дълалось и въ старину; въ такихъ грамотахъ встрвчается формула: Во вспах крестьянг мъсто, по ихг вельнью, такой-то руку приложилг.-Грамоты за руками встричаются въ древней Руси во многихъ случаяхъ: напр. при выборахъ въ цёловальники, въ старосты и въ цари. -- Да и чего вы боитесь? -- Что вто-нибудь прививется міромъ? — Усповойтесь. Давно стоить мірь; у насъ бывали самозванные цари, а самозванца міра не бывало.

"Когда оставляеть васъ духъ Русскаго народа, тогда васъ оставляеть и язывъ его. Что за мысль въ выраженіяхъ: Мірской сходъ, волостной сходъ? Почелу міръ есть только сельское явленіе? Хотъли ли вы сказать, что въ волости собирается не міръ?—Нътъ, изъ вашихъ словъ видно, что вы

этого свазать не хотвли. Какая путаница въ понятіяхъ происходить при такомъ употребленіи словъ! Вдругъ, міръ будеть только въ сель, а въ волости міра не будеть? Развь міръ значить только село? Ужъ говорили бы вы: Сельскій сходъ, волостиной сходъ. По понятіямъ Русскаго духа и языка, міръ можеть быть и вся Русь, міръ можеть быть и губернія, и волость, и деревня. Міръ есть собраніе народное большей или меньшей мъстности; міръ есть народъ, какъ, одно мыслящее, говорящее и дъйствующее цълое. Царь Алексъй Михайловичъ, въйзжая въ Москву, весъ міръ спрашиваль о здоровьи. Говоря о совъщаніи всенародномъ, бывшемъ о царъ Василіъ, Гермогенъ выражается: весъ міръ. А по-вяшему не такъ: по-вашему ужъ это было бы не міръ, а городской сходъ.

"Больно и отвратительно было мив читать № 5 Редавціонной Коммиссіи. И добро бы это было все Петербуржцы, или западниви; а то туть—вы. Къ чему же было все діло наше, все изученіе Русскихъ началь, быта Древней Руси, крестьянскаго устройства? Неужели плодъ всего этого—нівсколько пустыхъ фразъ о самоуправленіи общественномъ, о возможно большемъ устраненів вліянія администраціи на мірскія діла—пустыхъ фразъ, повторяю, ибо туть же ділается совсімъ другое.... Вы подняли руку на народъ—злое діло, кудое діло. Вы посягнули на душу народа: это уже настоящее душегубство!

"Остаетси утъщаться тъмъ, что не всегда же Русская Исторія будеть сочинаться въ Петербургъ, и что вамъ, господа, совершить душегубства надъ Русскимъ народомъ—на дълъ не удастся.

"Въ моемъ письмъ секретовъ нътъ; можете повазать мое письмо вашимъ товарищамъ и вому угодно" <sup>67</sup>).

Хомявовъ былъ также недоволенъ ходомъ врестьянскаго дёла. Въ овтябрѣ 1859 года, онъ писалъ Кошелеву: "Отъ души радуюсь, что ты въ Питерѣ и въ дѣятельности: тебѣ это нужнѣе хлѣба, а твоя дѣятельность непремѣню полезна

и добра. Бъднаго Самарина свалила-было излишняя ревность: слава Богу, онъ оправился и повхалъ весело за границу.... Сважи Червасскому мою душевную благодарность; важется, онъ его спасъ... Радуюсь за тебя, что ты въ Комитеть, и радуюсь, что не въ Ростовцовскомъ: ты свободиве.... Я не утеривлъ: досадно стало, что двло усложняется и портится безъ нужды; я и написаль письмо въ Явову Ивановичу Ростовцову. Разумбется, онъ его получиль; но пошло ли въ провъ, не внаю. Я глубово убъжденъ, что путь мною предлагаемый есть лучшій и даже единственный. Если оть вась будеть зависёть, не давайте путать внутреннее устройство міровъ. Стыдно, право, нашему умному и дорогому Булыгину, что онъ подписаль такую, съ повволенія свазать, дребедень. Ужасно затягиваеть эта административная мудрость, точно въ омутъ закружитъ, да и утонитъ. Вся эта регуляризація, все это абсолютное большинство нивуда не годятся. Видумывать напередъ казунстику не следуетъ: пусть вопросы вознивають на правтивъ. Комитеть поступаеть съ врестьянами, вавъ неразумные воспитатели, воторые, чтобы предупредить дётей отъ разврата, дають имъ его подробивищее описаніе. Положеніе, созданное Комитетомъ о мірскихъ сходвахъ, убъетъ самую сходку. К. С. Аксаковъ, при своемъ лиризм'в, правъ, и болве практиченъ, чвмъ практики. Не должно заковывать жизни, когда ее только пробуждаешь: дай ей просторъ и жди ея собственнаго ума. Я такъ люблю Буимите сто мнь больно было видьть его ими подъ этими протоколами. Впрочемъ, я очень понимаю всю трудность связать жизнь обычную съ жизнію законною и, разумбется, не прихожу съ К. С. Аксаковымъ въ негодованіе; но нахожу его правымъ въ принципъ. "Господа, играйте ближе въ натурь"! вакъ говорилъ Еропкинъ, когда хитрели и мудрили въ BUCT'S.

Впоследствін и саме Кошелевъ писаль въ томъ же дуке А. Н. Попову. "Дошли до меня, — писаль онъ изъ Песочни, 17 августа 1860 года, — жалобы на вась: говорять, что вы,

участвуя въ водифиваціи по врестьянскому ділу, вдались въ такія юридическія премудрости, что Боже упаси. Говорять, что у васъ по этому дёлу готовится уложеніе чуть не въ иятнадцать томовь и что въ немъ будуть точныя правила и на счеть того, какъ врестьянину чихнуть и какъ ему поздо-Знаете, шибко я боюсь вашей Петербургской роваться. стряпни. Ужъ вакъ вы, господа чиновники, да въ тому же Петербуржцы, да еще вдобавовъ ученые, примитесь завонодательствовать, право изъ этого можеть выйдти чисто на чисто бъда. да еще вавая! Знаете, морозъ по вожъ дереть и меня, и Хомявова отъ однихъ опасеній. Многаго мы отъ боимся, но на дёлё вы будете страшнёе и ужаснёе. Старайтесь сделать вакъ можно неполно, недостаточно, дурно; право, это будетъ лучше.... Я живу въ деревив очень хорошо, хозяйничаю очень усердно: весь день въ полъ и на ногахъ. Теперь я вовсе освъжился и отъ Разани, и отъ Петербурга, и отъ Москвы. Всякій день все болже и болже убъждаюсь, что ларчивъ просто открывается. Крестьяне весьма возмужали, помъщики значительно хвость прижали. И теперь добровольныя соглашенія весьма возможны, и они одни могутъ привести въ цёли. Пусть Правительство выскажетъ главныя начала, т.-е., личную свободу, право врестьянъ владёть землею, право помъщика на вознаграждение, обязанность для твхъ и другихъ вступить въ трехлетній срокъ въ добровольное соглашеніе, и въ перспективъ чучело: правительственное вившательство, правительственная регламентація по истеченіи трехъ леть. Право, мы всё такъ васъ уважаемь и боимся, что едва ли вто не войдеть въ соглашение, зная, что вы изъ Питера такъ махнете, что у насъ у всёхъ все вверхъ дномъ пойдетъ. Ну, устроили вы финансовую часть! Было дурно, очень дурно, а теперь сто разъ хуже. Знаете, чиновники-невъжды — бъда, но ученые — сто разъ хуже. Что нагородили наши доктринеры: Ламанскій, Безобразовъ и К<sup>0</sup>? Боюсь, что друзья наши Самаринъ, Поповъ, внязь Червассвій и Ко то издадуть, что исполнить будеть трудніве, чімь

разгадать Египетскіе іероглифы. Не думайте, чтобы мы считали себя умниками, а васъ дуравами. Нетъ, Боже насъ упаси отъ подобной нелепости. Вы умны, очень умны; но глупо ваше положение, глупа среда, въ которой вы пребываете, глупы средства, которыми вы орудуете и крайне глупы цвин, въ которымъ вы стремитесь. Вы думаете, что изъ Питера можете обнять все разнообразіе містной жизни. Вы думаете, что регламентацією вы можете все устроить, все предупредить, все разръшить. Да еслибъ у васъ было семь пядей во лоу, то и туть вы сто разъ попали бы въ просавъ. Неть, батюшва мой, васъ дурачить ваша атмосфера и почва, что у васъ подъ ногами. Одно спасеніе — предоставлять самой жизни выливать для себя формы. Чёмъ менёе вы напишете, чъмъ менъе вы ръшите, тъмъ лучше; и за каждое лишнее слово, лишнее правило, лишнюю форму вы ответите вавъ за тяжьое преступленіе. Пуще всего не давайте волю Самарину, завишему довтринеру, человику, который и самого Гизо за поясъ заткнетъ" 68).

## XXII.

20 мая 1859 года, въ общемъ присутствіи Редакціонныхъ Коммиссій, Ростовцовъ "предложилъ условиться объ опредёленіи срока, въ который будуть окончены первоначальныя работы Коммиссій, и о томъ, къ какому времени можно будеть вызвать въ Петербургъ депутатовъ губерній отъ дворянства". Вмёстё съ темъ Ростовцовъ выразилъ желаніе, чтобы, подготовивъ и напечатавъ труды Коммиссій, послать ихъ къ депутатамъ заранёе, и чтобы депутаты прі- вхали въ Петербургъ съ готовыми возраженіями и, такъ сказать, вооруженные".

Но противъ этого предложенія Ростовцова возсталъ Н. А. Милютинъ. Онъ сказалъ, что не считаетъ полезнымъ разсылать первоначальныя работы, потому что онъ скоро распространятся между многими и могутъ напугатъ".

Наконецъ депутаты прибыли въ С.-Петербургъ.

11 августа 1859 года, Ростовцовъ получилъ отъ государственнаго секретаря высочайте утвержденную инструкцію, опредёляющую образъ дёйствія депутатовъ.

День 25 августа того же 1859 года останется памятенъ въ Исторіи Редавціонныхъ Коммиссій. Въ тотъ день происходилъ тамъ пріемъ депутатовъ.

По прибытів ихъ, Ростовцовъ вошель въ присутствіе. Онъ приветствоваль всёхь ихъ рукопожатіемь, и засимь, сказавь нъсколько словъ въ общихъ выраженіяхъ о содъйствіи веливому дёлу, для вотораго они трудились, прочель депутатамъ инструкцію. По прочтеніи этой инструкціи Ростовцовымъ, завъдывавшій дълопроизводствомъ Коммиссій П. П. Семеновъ прочиталъ приложенія въ ней. Чтеніе продолжалось два часа. По окончаніи его, водворилось глубовое молчаніе. Въ это время, по распоряжению Ростовцова, секретарь Коммиссій А. П. Острявовъ принесъ випу конвертовъ, съ чатными надписями на имя депутатовъ и положилъ эту кипу на столь присутствія. Ростовцовь, какъ бы желая разсвять вавое-то овладъвшее многими смущеніе, самъ сталъ вручать каждому изъ депутатовъ пакетъ, съ печатными экземплярами инструкцій; затёмъ, произнеся нёсколько словъ депутатамъ тавъ тихо, что нельзя было разслышать, повлонился и ушелъ. На лицахъ многихъ депутатовъ было заметно смущение и даже неудовольствіе. Было очевидно, что прочтенная инструвція не соответствовала ихъ ожиданіямъ. П. А. Булгавовъ выразился пріемъ депутатовъ такъ: Пригласили ихъ и дали имъ крошево".

Вскорѣ послѣ этого засѣданія, депутаты стали громко порицать Ростовцова. Носились по Петербургу слухи, что они спрашивали себя и другъ друга: кѣмъ составлена данная имъ инструкція? Какъ могла она попасть въ Государственную Канцелярію? Кѣмъ она была разсмотрѣна и поднесена на высочайшее утвержденіе"? И такъ разсуждали: "Государь изволилъ говорить о депутатахъ, имѣющихъ прибыть въ С.-Петербургъ, для присутствія и общаго обсужденія при разсмотръніи поможеній вз Главномз Комитетов; что же значить переміна, вь силу воторой члены оть Комитетовь обязаны только представлять въ Редакціонныя Коммиссій містныя свідінія и объясненія по вопросамь, которые возникали впослідствій, при разработкі врестьянскаго діла? Съ какой цілью назначень для занятій депутатовь столь краткій срокь? Почему не допущены оффиціальныя собранія депутатовь? Наконець, что значить явное устраненіе прежняго ихъ названія депутатом и заміна его другимь: члены, избранные Губернскими Комитетами"?

На всв эти вопросы Н. П. Семеновъ отвётствуеть: "Когда ожидалось прибытіе въ Петербургъ депутатовъ, тогда въ высшемъ столичномъ обществъ, относившемся въ большинствъ своихъ представителей со страхомъ и недовъріемъ въ мирному освобожденію врестьянь, возлагали на депутатовь большія надежды. Они желали, чтобы депутаты, вооруженние знаніемъ м'естнаго быта и потребностей дворянства, отвлонили Коммиссіи отъ вреднаго, по ихъ понятіямъ, направленія. Толви обо всемъ этомъ доходили до государя и побудили его обратить особое внимание на то, чтобы роль депутатовъ была опредвлена съ такою точностью, которая заранве устранила бы всякія недоразумвнія. Начертаніе же инструкцій возложено было на министра Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію его съ предсёдателемъ Редавціонныхъ Коммиссій. Проевтъ инструвціи, по порученію министра Внутреннихъ Дёлъ, составилъ Милютинъ съ помощью Соловьева".

4 сентября 1859 года, депутаты были представлены государю, который при пріем'в сказаль имъ: "Господа! Я очень радъ васъ вид'вть. Я призваль васъ для сод'вйствія д'влу равно интересному для меня и для васъ, и усп'єха котораго, я вполн'в ув'вренъ, вы столько же желаете, сколько и я; съ нимъ связано будущее благо Россіи. Я ув'вренъ, что в'врное мое дворянство, всегда преданное престолу, съ усердіемъ будетъ мнъ сол'вйствовать.

"Я. считалъ себя первымъ дворяниномъ, вогда еще былъ наследникомъ, я гордился этимъ, горжусь этимъ и теперь, и не перестаю считать себя въ вашемъ сословін. Съ полнымъ довъріемъ въ вамъ началь я это дело, съ темъ же доверіемъ призваль вась сюда. Для разъясненія обяванностей ващихъ я велёлъ составить инструкцію, которая вамъ предъявлена. Она возбудила недоразуменія; надеюсь, что они разъяснились. Я читаль ваше письмо, представленное мив Іаковомъ Ивановичемъ; отвътъ на него, въроятно, вамъ уже сообщенъ. Вы можете быть уверены, что ваши мивнія мев будуть иввестны. Те, которыя будуть согласны съ мневіемъ Редавціонных Коммиссій, войдуть въ ен Положеніе; всё остальныя, хотя бы и несогласныя съ ея мевніемъ, будуть представлены въ Главный Комитеть и дойдуть до меня. Я знаю, вы сами, господа, убъждены, что дъло не можеть окончиться безъ пожертвованій, но я хочу, чтобы жертвы эти были вавъ можно менве чувствительны. Буду стараться вамъ помочь и жду вашего содъйствія, надъясь что довъріе мое въ вамъ вы оправдаете не одними словами, а на дълъ. Прощайте, господа, до свиданія".

Воронежскій депутать внязь Иванъ Васильевичь Гагаринъ отвічаль, что дворяне готовы на жертвы, котя бы оні простирались до трети ихъ достоянія. Тогда государь изволиль свазать: "Ніть, такихъ значительныхъ жертвъ я не требую, я желаю, чтобъ великое діло совершилось безобидно и удовлетворительно для всіхъ".

На другой день, 5 сентября, въ засъданіе общаго присутствія Редавціонныхъ Коммиссій, Ростовцовъ заявиль: "Ровно шесть мъсяцевъ вавъ мы работаемъ вмъстъ, безъ перерыва. Теперь намъ дается недъля отдыха. Въ четвергъ мы будемъ здъсь объдать съ депутатами. Позвольте просить васъ размъститься за столомъ вперемежку съ депутатами. Вчера мы вмъстъ очень пріятно проводили время. Я представляль ихъ государю въ Царскомъ Селъ. Прежде я тамъ осмотрълъ ихъ помъщеніе, вавъ они устроились. Государь бесъдоваль съ ними четверть часа. Они были очарованы, говорили миѣ, что все готовы сдѣлать, что будутъ сохранять миръ въ Редакціонныхъ Коммиссіяхъ".

Выслушавъ это, П. А. Булгавовъ пронически замѣтилъ: "Миръ Европи". Ростовцовъ продолжалъ: "Тавъ мы провели день дѣйствительно самымъ пріятнымъ образомъ. Я съ ними обѣдалъ во Дворцѣ, за гофмаршальскимъ столомъ. Два раза пили здоровье государя".

Такимъ образомъ, завершился первый періодъ занятій Редакціонныхъ Коммиссій, въ продолженіе котораго онѣ, по выраженію Ростовцова, обольшили только проектъ освобожденія крестьянъ, и Ростовцовъ избралъ день совершеннольтія наслѣдника престола, 8 сентября 1859 года, для поднесенія государю трехъ первыхъ томовъ Матеріаловз Редакціонныхъ Коммиссій, для составленія Положенія о крестъянахъ, выходящихъ изъ крипостной зависимости.

### XXIII.

Отврытіе второго періода діятельности Редакціонныхъ Коммиссій ознаменовалось торжественнымъ об'єдомъ, даннымъ 10-го того же сентября, депутатамъ перваго приглашенія, въ той самой просторной залів бывшаго 1-го Кадетскаго Корпуса, гдів собирались Коммиссіи въ общія присутствія.

По свидътельству Н. П. Семенова, "объдъ былъ данъ съ сонзволенія государя, испрошеннаго Ростовцовымъ, въ видахъ ознавомленія и сближенія депутатовъ съ членами Коммиссій.

Объдъ былъ назначенъ въ 5 часамъ пополудни. Когда стали собираться въ столу, Ростовцовъ заботился болъе всего, чтобъ члены Коммиссій садились вперемежку съ депутатами и такимъ образомъ могли занимать гостей и имъть съ ними свободный обмънъ мыслей. Столы были расположены повоемъ. Желаемаго предсъдателемъ Коммиссій порядка размъщенія членовъ и депутатовъ строго выдержать однако не удалось.

Въ центръ за столомъ сълъ предсъдатель. По правую

отъ него сторону: графъ П. П. Шуваловъ, Ярошинскій, внязь В. А. Щербатовъ, И. О. Волковъ, внязь О. И. Паскевичъ, Позенъ, Булыгинъ, Ламанскій. На загнутой внішней линіи стола, съ той же стороны: Бунге, Павловъ, Унковскій, Самаринъ; черезъ большой промежутовъ, секретаръ А. П. Остряковъ и на узкомъ конції стола: Гавриловъ. Наліво отъ предсідателя: Булгаковъ, Петрово-Соловово, Никифоровъ, Крашенинниковъ, Ознобищинъ, Петръ Семеновъ, внязь Волконскій, Офросимовъ, Гагемейстеръ. На загнутой внішней линіи стола, съ той же стороны: Арапетовъ, Парначевъ, Хрущовъ, Галаганъ, Волковъ (Псковской), Заблоцкій, Марковичъ, Тарновскій, Кишенскій и на узкомъ конції стола: Домонтовичъ, Голенищевъ-Кутузовъ.

На внутренней линіи стола, противъ предсъдателя и на правую отъ него сторону: Кардо-Сысоевъ, внязь С. П. Голицынъ, Богдановичъ, Николай Семеновъ, Васильевъ, Безобразовъ. За поворотомъ линіи: Стремоуховъ, внязь Червасскій, Дубровинъ, Тиховидовъ, Любощинскій, графъ Платеръ-Зибергъ, Жуковскій. На внутренней же линіи, налѣво отъ предсъдателя: Милютинъ, Нестеровъ, Кошелевъ, князь Гагаринъ, Лопухинъ, Мироновъ. За поворотомъ линіи: Соловьевъ, Ланской, Татариновъ, Шидловскій, Подвысоцкій и Касаговскій.

Обильная закуска была выставлена на четырехъ столахъ. Меню объда былъ слъдующій:

Potages: à la Reine

Jardinière:
Rastigaïe, petits pâtés.
Pâté de Strasbourg à la gelée,
Filet de boeuf à l'anglaise.
Gros sterlets au champagne.
Suprême de poulardes aux truffes.
Punch à la romaine.
Asperges en branches.
Poulardes, doubles, cailles.
Fruits à la portugaise

Rôt: Poulardes, doubles, cailles. Fruits à la portugaise. Plombière.

Объдъ былъ поставленъ отъ фирмы Dussot, тогдашнимъ его преемникомъ Martin, за тысячу сто съ чъмъ-то рублей,

а на осв'вщеніе огромной залы было истрачено слишвомъ триста рублей, такъ что весь расходъ доходиль до тысячи пятисотъ. Устройствомъ об'ёда распоряжался, по порученію Ростовцова, занимавшій должность вазначея 1-го Кадетскаго Корпуса, шт.-кап. Олимпъ Михайловичъ Флоровъ. Онъ же зав'ёдываль всей хозяйственною частью и устройствомъ пом'ёщенія Редакціонныхъ Коммиссій, во все продолженіе ихъ существованія.

Объдъ прошелъ довольно оживленно и безъ ръчей. Общей бесъды по большому собранію лицъ и порядку размъщенія столовъ и быть не могло. Тосты почти всъ провозглашалъ предсъдатель.

Первый тоста: "За здоровье государя, создающаго народъ". Второй: "За здоровье государыни умператрицы, наслёд-

*Третій*: "За благополучное окончаніе нашего святого діла".

Депутать Петрово-Соловово, выпивъ шампанское, бросилъ на полъ бокалъ, который со звономъ разбился. На это Ростовцовъ сказалъ: Такъ хорошо.

*Четвертый:* "За здоровье поистинъ почтеннаго Русскаго дворянства".

Тогда депутать *Соловово*, вставь, обратился въ прочимъ депутатамъ со словами: "Господа представители, пью ваше здоровье".

*Пятый*: "За счастье крестьянь". Ура!

Въ это время, въ сторонъ, гдъ сидълъ Позенъ, раздался веселый смъхъ.

*Шестой:* "За здоровье господъ членовъ Губернскихъ Комитетовъ и Редакціонныхъ Коминссій и за взаимное между ними довъріе".

Всь эти тосты сопровождались возглашениемъ ура!

Соловово опять подняль боваль и провозгласиль: "За здоровье Явова Ивановича". На это депутаты стали въ отдёльности обращаться въ предсёдателю съ приветствиемъ, ближе сидъвшіе човались съ ними бовалами, иные привътствовали его съ нъвоторою формальностью.

Встали изъ-за стола въ семь часовъ безъ четверти пополудни. Тогда стали разносить чай и вофе.

Ростовцовъ сталъ приглашать оставшихся въ объденной залу въ сосъднюю портретную залу ...

Затёмъ самъ Ростовцовъ, взявъ Н. П. Семенова "подъ руку", вошелъ въ портретную залу. Тамъ они увидёли "собравшіяся уже группы, и посреди залы довольно многолюдныя. Всё бесёдовали стоя".

Это зрѣлище утѣшало Ростовцова, и онъ сказалъ Н. П. Семенову: "Меня очень радуеть, что собираются кучки. Если бы ихъ можно было составить побольше. Я хлопочу и стараюсь болѣе всего, чтобы было единодушіе и довѣріе, тогда я умру покойно". Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ спрашивалъ Н. П. Семенова о томъ, хорошо ли все было? Н. П. Семеновъ, стараясь успокоить Ростовцова и "разсѣять мрачныя его мысли", отвѣчалъ: "что лучшаго ожидать было нельзя". Разговоръ коснулся инструкціи, данной депутатамъ и прочитанной вмъ въ общемъ присутствіи Коммиссій 25 августа.

Н. П. Семеновъ, со свойственною ему откровенностью, которая столь повредила ему по служби, сказалъ Ростовцову:
"Инструкція не могла не произвести на нихъ непріятнаго
висчатлівнія, что они разсуждають совершенно основательно,
что если они вызваны для того только, чтобъ отвітить на заданные имъ вопросы, при чемъ внів этихъ вопросовъ всякія
разсужденія и возраженія на предположенія Коммиссіи возбраняются, то имъ не стоило тревожиться побіздкой въ Петербургь, отрываться отъ своихъ діль въ нужное для хозяйства время и еще расходовать на то дворянскія деньги". Выслушавъ это правдивое слово, Ростовцовъ сказалъ Н. П. Семенову: "Но развів мы могли бы поступить иначе, это было
бы неловко и невозможно". Но Н. П. Семеновъ мужественно
продолжаль свое, и выражаль сожалівніе, что ему не пришлось принимать участія въ предварительныхъ совіщаніяхъ

о пріем'в депутатовъ, прибавивъ, "что котя и поздно выражать о томъ свое мивніе, но я считаю все-таки своею обязанностью высказать все, что объ этомъ думаю, именно, что самую исходную точку врвнія, на основаніи которой быль придуманъ этотъ ихъ пріемъ, нахожу невърною, что мысль о вакомъ-то сопротивлени нашего дворянства видамъ Правительства есть ложная и можеть представиться тому только, вто вовсе не знасть нашего дворянства и которому совершенно чуждъ бытъ Россіи, что забота о разъединеніи депутатовъ при подачв ими отзывовъ на труды Коммиссій есть по меньшей мірів діло праздное, потому что вавъ бы депутаты ни соединялись въ общія сов'вщанія, для составленія общаго проекта, какъ бы ни желали представленія контръпроекта на предположенія Коммиссій, они, по невозможности отдёлиться отъ своихъ мёстныхъ, часто узвихъ интересовъ, нии представляемыхъ, не могли бы этого сдёлать, такъ разнообразны ивстныя условія различных частей нашего обширнаго Отечества. А затемъ какія бы они ни представили по частямъ возраженія на труды Коммиссій, то это нивавъ не могло бы служить препятствіемъ Правительству въ осуществленіи того, что оно само признало бы полезнымъ и нужнимъ для предстоящаго освобожденія крестьянъ, что ни въ какомъ случай не было надобности въ какой либо особой инструвцін для депутатовъ въ пріемѣ ихъ, темъ более такой объемистой, ибо въ многописании нътъ спасения, что навонецъ не следовало раздражать лицъ, признающихъ себя представителями Дворянства, а напротивъ, всёми мёрами привлевать ихъ въ единодушію съ Коммиссіями, возбуждая въ нихъ ревность въ совершенію такого труда, который такъ илииначе долженъ измёнить весь строй государственнаго и гражданскаго быта Россіи".

Выслушавъ это, Ростовцовъ сказалъ: "Вы котите сказать о редакціи. Это можеть быть, я вамъ върю и согласенъ".

Но Н. П. Семеновъ, замѣтивъ нѣкоторое разстройство и озабоченность Ростовцова, сказалъ: "Но дѣло уже сдѣлано и

надо думать о томъ, какъ изгладить непріятное впечатлівніе, 
въ чему и принимаются уже міры, по возможности". На 
это Ростовцовь отвіналь: "Это преврасная мысль пришла мий 
въ голову настоять на томъ, чтобы все было у насъ гласно. 
Это моя мысль". На это Н. П. Семеновъ отвіналь: "Это 
большой шагь въ нашей общественной жизни, который послужить несомнівню въ уясненію нашего діла и что я надінось, что во второмъ періодів нашихъ занятій мы отрішимся 
оть самонадівянности и самомнівнія, не будемъ такъ упорны, 
какъ прежде, въ принятіи дільныхъ замічаній и охотно будемъ отступать отъ предположеній, въ которыхъ могли ошибаться, что тогда все обмелется и мука будеть".

Эти слова Н. П. Семенова нѣсколько усповован Ростовцова, и онъ, повеселѣвшій, отошель отъ Семенова, "чтобы заняться составленіемъ группъ".

Послъ 8-ми часовъ пополудни стали разъъзжаться съ объда.

На другой день, 11 сентября, Ростовцовъ послалъ слёдующую всеподданнъйшую записку государю: "Ваше императорское величество. Вчера я угощалъ объдомъ членовъ Губернскихъ Комитетовъ и Редакціонныхъ Коммиссій. Все было довольно нарядно; праздникъ устроенъ былъ въ залѣ засѣданій, и большая сборная зала 1-го Кадетскаго Корпуса была освѣщена, объдъ приготовлялъ Дюссо.

"Всёхъ гостей было 71 человёкъ. Члены Комитетовъ и Коммиссій были посажены вперемежку; за обёдомъ музыки не было затёмъ, чтобы она не мёшала имъ другъ съ другомъ говорить. Мнё хотёлось ихъ сблизить, въ чемъ я, кажется, нёсколько и успёлъ, потому что послё обёда они оставались около трехъ часовъ, все ходили группами и, какъ я узналъ сегодня, во многомъ уже сошлись и получили другъ къ другу довёріе".

Далѣе, было изложено въ Записвѣ: "Въ заключеніе члены Комитетовъ предложили здоровье мое.

"Нивакихъ ръчей за объдомъ не было.

"Все прошло благополучно, и, кажется, для всёхъ пріятно. "Почтительній ше доводя о семъ до высочай шаго вашего свідінія, съ глубокимъ благоговініемъ и душевною преданностью имію счастіє быть вашего императорскаго величества вірноподанный І. Ростовцовъ" 69).

# XXIV.

Мечты поэта, Историвъ строгій гонить васъ!

H. П. Семеновъ былъ правъ, и мечты Ростовцова не оправдались.

Примирительная трапеза не послужила въ миру членовъ Редавціонныхъ Коммиссій съ депутатами.

Прислушаемся въ голосамъ людей постороннихъ.

Въ Днеоникъ Никитенко мы читаемъ:

Подъ 28 сентября 1859 года: "Говорять депутаты намевнули на что-то, похожее на вонституцію. Но государь очень спокойно отвічаль, что они собраны для того, чтобы разсуждать о врестьянскомь вопросів и должны заниматься этимь, а не посторонними ділами, воторыя до нихъ не васаются. Говорять также, что въ первые совіщаніи Главнаго Крестьянскаго Комитета, гді присутствоваль государь, внязь Орловь выразиль свои опасенія".

23 октября: "Говорять, что по врестьянскому дёлу большія несогласія между Коммиссією и депутатами. Посл'ёдніе, между прочимь будто-бы, явно стремятся въ вонституціи".

26 октября: "Много толковъ о крестьянскомъ дёлё. Пять депутатовъ подписали на имя государя бумагу, въ которой просять о дарованіи открытаго судопроизводства, о присяжныхъ, о большей свободё нечати и о правё, по которому дворянство могло-бы представлять государю о своихъ нуждахъ. Говорятъ, государь принялъ эту бумагу благосклонно и обёщалъ передать ее на разсмотрёніе Государственному Совёту". Но самъ Нивитенко впослёдствіи замётилъ на по-

ляхъ своего Дневника: "Слухъ невъренъ: подписавшимъ этотъ адресъ, напротивъ, велъно сдълать строгій выговоръ" 70).

Этоть отдільный адресь подписали пять депутатовь: Д. Хрущовь и Шретерь (Харьковской губерніи), А. Унковскій (Тверской), Д. Васильевь и П. Дубровинь (Ярославской).

26 овтября 1859 года, И. С. Авсаковъ писалъ И. С. Тургеневу: "Въ Петербургъ депутаты съ Ростовцевскою Коммиссіею ріжутся не на животь, а на смерть. Эта борьба представляеть любопытнъйшее зръдище. Съ одной сторонылиберализмъ безкорыстный и благоразумный, но чиновничій, темъ более дерзкій, что отрешень оть жизни, либерализмъ деспотовъ-бюрократовъ, нивелирующій, искажающій начала народной жизни, повлоняющійся Петровской палев. Съ другой стороны, --- либерализмъ озлобившихся помѣщивовъ, дервость людей, которымъ уже нечего больше терять, либерализмъ болье жизненный и способный къ жизненному воплощенію, но являющійся все же во имя личныхъ, корыстныхъ интересовъ. Объ стороны выбили другъ друга изъ повиціи, не им'вють почвы подъ ногами и болтаются ногами по воздуху. А третье лицо этой драмы, -- народъ, молчитъ и не раскрываетъ своихъ тайнъ, и ждетъ. На дняхъ, какъ меня увъдомляли изъ Петербурга, депутаты отъ трехъ губерній — Ярославской, Тверской и Харьковской, всего пять человъвъ, подали государю адресъ, въ которомъ просять передать мъстное управленіе сословіямъ дворянъ, крестьянъ, ийщанъ и купцовъ, слитымъ въ одно, ввести судъ присяжныхъ, гласность въ суде и печати и пр. и пр. Ответъ быль: Елагодарить за совтью. Я не могу признать этотъ адресъ серьезнымъ, но все это важно, какъ симптомъ" <sup>71</sup>).

По свидетельству депутата отъ Нижегородскаго Комитета П. Д. Стремоухова, "прибытіе въ Петербургъ депутатовъ внесло чрезвычайное оживленіе въ столичную жизнь. Отъ делтельности ихъ ожидали почина во всявихъ преобразованіяхъ, более или мене связанныхъ съ крестьянскою реформою. Настроеніе общества было приподнятымъ и возбужден-

нымъ подъ вліяніемъ идей, наввянныхъ изученіемъ Исторіи Франціи въ періодъ, предшествовавшій первой революціи. Незадолго передъ твиъ появилось и широко распространилось въ Петербургв новое сочинение Товвиля L'ancien régime et la révolution... Равъ, встретившись со мною, на рауте у минестра С. С. Лансвого, графъ В. П. Орловъ-Давидовъ, отведя меня въ сторону и спросивъ, что думаю я о роли депутатовъ отъ Губернскихъ Комитетовъ, приглашенныхъ въ Петербургъ, -- сталъ догматически довазывать, что депутаты не только въ правъ, но и обяваны сомкнуться въ дружную оппозиціонную силу противъ Правительства, действія котораго, въ престъянской реформв, явно ведутъ въ подрыву не только матеріальнаго благосостоянія дворянства, но и политическаго его значенія, какъ сословія, служащаго исконнымъ оплотомъ престола; что организованная въ такомъ смыслъ оппозиція "им'вла бы значеніе оппозиціи его величества, подобно Англійской парламентской оппозиціи, которая, служа охранительною для воролевы силою противъ ошибокъ, заблужденій и вообще ложной политиви ся министровъ, -- по праву именуеть себя Her Majesty's opposition"!

Далве, Стремоуховъ повъствуетъ, что "съвхавшіеся въ Петербургъ депутаты разбились на группы. Одна изъ этихъ группъ собиралась у А. М. Унковскаго (Тверского депутата). Къ этой группъ примвнули самые горячіе реформаторы. Съ особенною настойчивостью выдвигался здъсь вопросъ о свободъ печати. Болье спокойными были совъщанія, происходившія у Саратовскаго губернскаго предводителя дворянства князя В. А. Щербатова или у Симбирскаго депутата Шидловскаго. Здъсь пренія ограничивались предметами, непосредственно относившимися къ крестьянской реформь, и на первомъ плань были земледъльческіе интересы. Совсьмъ аристократическій характеръ, даже по внішности, имъли собранія, происходившія у С.-Петербургскаго губернскаго предводителя графа П. П. Шувалова. Здъсь собирались представители премущественно крупнаго землевладінія. Помимо спеціально

депутатскихъ собраній, происходили и въ частныхъ домахъ оживленныя бесёды, какъ о самой врестьянской реформ'в, такъ и въ особенности объ ея последствіяхъ.

"Всего интереснве — пишетъ Стремоуховъ — были вечера у Н. А. Милютина. Здесь собирались представители нашей либеральной интеллигенціи и выдающіеся діятели Редакціонныхъ Коммиссій. Здісь, можно свазать, лежаль и центръ тажести преобладавшаго въ то время въ высшихъ сферахъ направленія, душою вотораго быль Н. А. Милютинъ. Въ этой средв интересы дворянства находили весьма мало защитниковъ, — а еще менъе вавія бы то ни было права его на преобладающее въ государственномъ стров значение. Самъ Н. А. Милютинъ относился къ этой последней теме съ вакимъ то особеннымъ раздраженіемъ. Не допуская за Дворянствомъ нивавихъ особыхъ политическихъ правъ, онъ энергически возставалъ противъ всякой иниціаторской его д'ятельности въ дълахъ, касавшихся общихъ нуждъ и интересовъ. Не забуду, какъ разъ, когда въ особомъ разговоръ, я коснулся этой темы, онъ вскочиль, какъ ужаленный. Никогда, -- сказалъ онъ, — никогда, пока я стою у власти, я не допущу каких бы то ни было притязаній Дворянства на роль иниціаторов в дълах, касающихся интересов и нуждъ всего народа. Забота о них принадлежит Правительству; ему и только ему одному принадлежить и всякій починь вы каних бы то ни было реформах на благо страны. Tout pour le peuple, --rien par le peuple, --при этомъ добавилъ онъ".

25 октября 1859 г., В. П. Бутковъ писалъ князю А. И. Борятинскому: "Другого рода новости заключаются въ постоянной, сильной и упорной борьбѣ по крестьянскому дѣлу между дворянскими депутатами, прибывшими сюда изъ губерній, генераломъ Ростовцовымъ и членами его Редакціонныхъ Коммиссій. Надо сказать правду, что трудъ Ростовцова огромный и во многихъ отношеніяхъ прекрасный, но онъ тронулъ не только сословные интересы, но интересы и помѣщичьяго

вармана. Надо свазать также правду, что дворянскіе депутаты позволяють себ' много д'ыствій різкихь и не всегда приличныхъ. Есть некоторые изъ нихъ, въ томъ числе и вашъ графъ Орловъ-Давыдовъ, дъйствія конхъ, право, выходять изъ должныхъ предвловъ. Все это очень жаль, потому что пристрастными действіями или, лучше сказать, сильными и не всегда умъстными ръчами, дворянская партія вредить собственному своему дёлу и вредить въ глазахъ государя. Ростовцовъ заболёлъ желчною горячкою и заболёлъ опасно, но теперь ему лучше. Невоторые изъ дворянъ ва свои речи и неумъстныя дъйствія въроятно пострадають, и по дъломь. Жаль только, что что бы ни случилось и ни сделалось по врестьянскому дёлу, негодованіе партій и либеральной, и дворянской, падветь отчасти и на меня, потому что я, не принадлежа въ врайностимъ и той и другой, препятствую этимъ крайностямъ, какъ могу, въ Главномъ Крестьянскомъ Комитетъ. Поэтому ваше сіятельство приготовьтесь, прівхавши въ Петербургъ, слышать на мой счеть еще боле нареканій, брани и влеветы, чёмъ прошлый разъ. Право, не знаю, чёмъ вончится весь этотъ хаосъ; но молю Бога, чтобы онъ вончился посворбе, хотя решительно не надеюсь, чтобы ране половины или вонца 1860 года можно было привести крестьянское дёло къ концу".

Кавъ и следовало ожидать, "денутаты остались недовольны результатами своей Петербургской деятельности и после шести-семинедельного пребыванія въ Петербурге получили извещеніе, что миссія ихъ окончена и что они могуть разъ-ехаться по домамъ. Большинство тотчасъ уёхало, некоторые же депутаты продолжали оставаться въ Петербурге, вопреки сделанному указанію, и важется, подпали подъ наблюденіе полиців".

15 февраля 1860 г., В. А. Мухановъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Депутаты напечатали въ Лейпцигъ отчетъ о своихъ дъйствіяхъ въ Петербургъ. Не дозволяли имъ собираться офиціально для совъщаній, что повлекло за собой разногласіе; не вели протоволовь возраженій, дёлаемых ими въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ, чтобы не оставалось и слёда какого-либо дёльнаго замёчанія. Отчетъ написанъ умю, открыто, истинно, но представлена самымъ благовиднымъ и приличнымъ образомъ. Все, что произошло, приписывается предсёдателю и вліятельнымъ членамъ Редавціонныхъ Коммиссій. У писавшаго брошюру твердое уб'яжденіе, что образъ д'яйствія Коммиссій неизв'ястенъ государю, иначе он'є д'яйствовали бы иначе " 72).

Удрученный заботами и предсмертною бользнію Ростовцовъ писалъ: "Когда начали съвзжаться сюда депутати, М. П. Позенъ, въ присутстви П. А. Булгавова, свазалъ мив: "Ради Бога, не позволяйте депутатамъ совъщаться и имъйте съ ними дело отдельно". Мненіе его, хотя вопросъ этотъ быль уже решенъ прежде, по довладу министра Внутреннихъ Делъ, я въ разговоре доложилъ государю; а черезъ нъсколько дней послъ этого, тотъ же М. П. Повенъ подписаль адресь во мей депутатовь, въ которомъ они, охуждая труды Коммиссій, имъ далеко еще вполив неизвъстные, ходатайствовали о разръшеній имъ общихъ совъщаній. При собраніи депутатовъ, онъ старался стать во глав'в ихъ, вакъ опповиція Редакціоннымъ Коммиссіямъ, и немало способствоваль въ раздражению ихъ и противу членовъ, и противу трудовъ Коммиссій. Безъ него, можетъ быть, отношенія Коммиссій и депутатовь были бы дружелюбнье; а съ этимъ условіемъ, конечно, и діла наши пошли бы лучше" 78).

# XXV.

Августъ, сентябрь, октябрь и первая половина ноября 1859 года, по свидътельству М. А. Малютиной, "прошли въ сильной агитаціи. Это время изобилуетъ доносами, записками, адресами и заграничными брошюрами противъ Редакціонныхъ Коммиссій, этого поля, на которомъ встрътилось столько раз-

личныхъ мивній и разыгралось сраженіе, порвшившее будущность Русскаго врвпостного народа".

Но вмёстё съ симъ постоянные нападки на Коммиссіи, гдё "работа росла не по днямъ, а по часамъ, кроткія предостереженія государя, спёшная, энергическая отвага Коммиссій, схватки и драматическія событія, продолжавшілся все лёто и осень 1859 года, съ депутатами, отравляли повой, портили кровь и наконецъ сокрушили здоровье предсёдателя Редакціонныхъ Коммиссій І. И. Ростовцова.

"Мой знакомый", —писаль въ августь 1859 года Д. П. Хрущовъ Н. А. Милютину, -- "нечаянно попалъ на дняхъ вечеромъ въ Миханлу Безобразову, въ извёстный вамъ домъ на Фонтанив. Присутствовали уже извёстные своими пом'вщичьими подвигами: Бланкъ, внязь Гагаринъ, Орловъ изъ Вологды, внявь Волконскій, Желтухинь и другіе. Туть доставалось враснымъ, Ростовцову, вамъ и вашимъ, которыхъ следовало уничтожить. Какъ средство, читали проектъ адреса государю, объ уничтожения работъ Губернскихъ Комитетовъ и Редакціонных Коммиссій и о принятіи одного главнаго основанія: личной свободы врестьянъ безъ вемли. Затёмъ, въ адресъ довазывается, что врасные суть предатели, а что престоль и Отечество спасуть только верные дворяне, подписавшіе адресъ. Подписчивовъ предполагается собрать до десяти тысячь чрезъ разныхъ членовъ Губернскихъ Комитетовъ, изъ которыхъ просять государя составить особую Коммиссію въ Петербургв, на место Редакціонной. О Шувалове и Паскевиче говорять вавъ о представителяхъ этого мивнія и очень на нихъ наавются".

Самъ Ростовцовъ, 11 августа 1859 года, писалъ внязю Е. П. Оболенскому: "Чувствую, что несу врестъ, но несу религіозно, со смиреніемъ и съ надеждою; еслибъ врестъ этотъ и задавилъ меня, то и радъ и счастливъ буду подъ нимъ погибнуть во благо Россів" <sup>74</sup>).

"Еще въ сентябръ 1859 года",—повъствуетъ Н. П. Семеновъ,— "Ростовцовъ обнаружилъ предчувствіе своей тяжкой болёзни: разъ поздно вечеромъ онъ потребовалъ въ себё своего севретаря О. П. Еленева. Этотъ последній засталь Ростовцова лежащимъ на диване, въ вабинете, и погруженнымъ въ дремоту. Черезъ нёсколько минутъ Ростовцовъ открылъ глаза и сказалъ вошедшему: я чувствую себя не совсёмъ корошо; быть можеть, я сильно заболею и тогда прошу васъ, возьмите изъ вабинета мои письма въ государю и отдайте ихъ жене; я желаю, чтобы они остались въ моемъ семействе; а вёдь вы знаете, что въ случае моей смерти, все бумаги мои будутъ опечатаны. Еленевъ старался разсёять печальныя мысли больного... Ростовцовъ, взявъ его руку, сказалъ ему съ чувствомъ: Благодарю за любовь во мне, но все можеть, я долженъ быть готовымъ во всему и поэтому исполните то, о чемъ я васъ просиль"...

Между твиъ, до слуха Ростовцова долетало изъ разныхъ сферъ немало жалобъ, обвиненій, порицаній... Все это его тревожило, а безпокойство отъ недоразумѣній и жаркихъ споровъ при обсужденіи трудныхъ и щекотливыхъ вопросовъ въ средѣ самихъ Коммиссій, нерѣдко лишало ночного сна. Къ тому же послѣдовала у него сильная размолвка съ Позеномъ, разорвавшая тѣсную связь долголѣтней дружбы, бывшей извѣстною государю. Это событіе также не могло не оставить въ душѣ его слѣда горечи.

Послѣ засѣданія 14 октября 1859 года, Ростовцовъ быль уже боленъ настолько, что не могъ выйти изъ дому для присутствованія въ общемъ собраніи Коммиссій, и его замѣнялъ П. А. Булгаковъ. Въ началѣ болѣзни у Ростовцова обнаружились признаки внутренняго воспаленія. Ему ставили на спину мушки; послѣ у него сталъ образовываться на спинѣ, въ боку корбункулъ. Во время усиленія болѣзни онъ нѣсколько разъ спрашивалъ, что говорятъ доктора; на успоконтельные отвѣты онъ говорилъ: Я чувствую, что не переживу этой болѣзни, не съ моей комплекціей пережить ес. Въ другой разъ онъ сказалъ сыну: Если это корбункулъ, то я не перенесу операціи. Не смотря ни на что, онъ не переставалъ

внимательно следить за ходомъ работъ по врестьянскому делу.

Императоръ Александръ II, по возвращени, въ октябръ 1859 года, изъ своего путешествія въ Южную Россію, нашелъ Ростовцова уже больнымъ. Довольно продолжительная разлука съ государемъ прервала нить почти повседневныхъ сношеній ихъ по крестьянскому дѣлу; почему, послѣ первыхъ свиданій, Ростовцовъ, еще 23 октября 1859 года, обратился къ государю съ письмомъ, въ которомъ представилъ обзоръ различнихъ мнѣній, которыя ходили тогда въ обществѣ. Это письмо до послѣднихъ его строкъ было написано подъ диктовку Ростовцова, рукою секретаря его Ө. П. Еленева, съ слѣдующею припискою Ростовцова: "Простите великодушно, ваше величество, что письмо это писано не моею рукою; оно было готово еще въ воскресенье, по возвращеніи моемъ отъ васъ; я все еще надѣялся самъ переписать его, но проходитъ пятий уже день, и я все еще не въ силахъ этого сдѣлать".

Государь на поляхъ этого письма, въ Гатчинъ, 25 октября 1859 года, написалъ следующее: "Крайне сожалею, любезный Яковъ Ивановичь, что вы, какъ кажется, не на шутку занемогли. Убъдительнъйше прошу васъ, себя поберечь и отложить важныя ваши занятія пока совсёмъ не оправитесь. Обзоръ положенія святаго нашего діла и различныя мевнія гг. членовъ отъ дворянскихъ комитетовъ совершенно согласны со всеми сведеніями, которыя до меня доходять съ различныхъ сторонъ... По выздоровленіи вашемъ, желаю, чтобы они всв были обсужены въ Главномъ Комитетв, въ моемъ присутствіи. Если господа эти думають своими попытками меня испугать, то они ошибаются. Я слишкомъ убъжденъ въ правотв возбужденнаго нами святаго двла, чтобы вто либо могъ меня остановить въ довершении онаго. Но главный вопросъ состоить въ томъ, какъ его довершить. Въ этомъ, какъ и всегда, надёюсь на Бога и на помощь тёхъ, которые, подобно вамъ, добросовъстно желають этого столь же искренно, вавъ я, и видятъ въ этомъ спасеніе и будущее благо Россіи.

Не унывайте, какъ я не унываю, хотя часто приходится переносить много горя, и будемъ вмёстё молить Бога, чтобы Онъ насъ наставилъ и укрёпилъ. Обнимаю васъ отъ всей души".

Около того же времени была представлена государю княземъ В. А. Долгоруковымъ записка камергера Михаила Алевсандровича Безобразова, самаго горячаго и убъжденнаго защитника нашего сословія, о значеніи и положеніи, какое занимало и должно занимать, по его миѣнію, Русское дворянство на поприщѣ государственной дѣятельности и въ совътѣ монарха. На поляхъ этой рукописи были сдѣланы государемъ собственноручныя отмѣтки. По разсмотрѣніи этой записки Главнымъ Комитетомъ по крестьянскому дѣлу, Безобразовъ былъ временно удаленъ изъ Петербурга.

Зам'втимъ зд'всь встати, что М. А. Безобразовъ былъ сыномъ изв'встнаго сенатора Александра Михайловича и доводился племянникомъ самому внязю А. Ө. Орлову.

На поляжь записви Безобразова были сдёланы государемъ нижепомъщаемыя собственноручныя замъчанія.

При словахъ: "Государь императоръ повелёть соизволилъ собрать по два депутата отъ Губернскихъ Комитетовъ для овончательнаго разсмотренія Положенія объ устройстве быта врестьянъ".

Государь замѣтилъ: Не для окончательнаго разсмотрънія, а для нужных поясненій и примъненія общих началь къ частным мъстностямь.

"Тавимъ образомъ достигали разомъ до уничтоженія значенія депутатовъ, сохраняя однаво ихъ званіе и тёмъ полагая маскировать дёйствительное нарушеніе высочайшей воли, лично государемъ объявленной".

# — Вздоръ.

"Очевидно, что депутаты присланы не отъ дворянства, и даже не отъ губернскихъ комитетовъ, а отъ мъстныхъ властей, въ угодность властямъ центральнымъ. Для большаго ручательства въ ничтожествъ этаго сборища по-

ложено соввать его одновременно изъ нъсколькихъ только губерній, и то по усмотрѣнію Редакціонной Коммиссіи, которая, неизвѣстно на какомъ основаніи, сдѣлалась распорядительницею судьбы депутатовъ, предназначавшихся прежде къ поступленію въ составъ Главнаго Комитета\*.

### — Никогда.

"Собранные для составленія адреса матеріалы завлючають въ себѣ прямое обличеніе нарушителей государственнаго порядва и безопасности съ полнымъ выраженіемъ чувства преданности въ государю".

## — T.-e., личины.

"Объявлена депутатамъ инструкція, по которой они разбиты на единицы".

### — Такъ и должно было быть,

"Имъ нуженъ переворотъ, ибо переворотъ въ Россіи значить распаденіе. Вотъ для чего рескриптъ государя затерть и потопленъ въ наплывѣ противорѣчащихъ ему объявляемыхъ высочайшихъ повелѣній и административныхъ распоряженій. Вотъ для чего искажено повелѣніе государя о созывѣ депутатовъ".

# — Вздорг.

"Сочинители вонституцій, по образцамъ Запада, полагають дойти до своихъ цёлей избраннымъ нынё путемъ. Теперь они стараются".

#### **— Кто** они?

"Между твиъ, обуздать Министерство и Редавціонную Коммиссію въ ихъ самовольныхъ действіяхъ".

- Надобино начать съ того, чтобы его самого обуздать.
- "Безъ всякаго сомивнія, несравненно лучше бы было потребовать выборныхъ отъ губерній и къ нимъ присоединить депутатовъ отъ Комитетовъ".
  - Т.-е., чтобы произвести большій хаосч.
- "Но какъ надъяться, чтобы Правительство, шедшее все это время разными извилистыми тропами".
  - Непомърная наглость.

"Избрало этотъ прямой, шировій и ясный путь, на которомъ нельзя проявляться партіямъ и интригамъ безъ немедленнаго обличенія"?

— Лучшимъ примъромъ противнаго служатъ Губернскiе Комитеты.

"Полагаю необходимымъ прибавить еще одно замъчаніе: собраніе выборныхъ есть природный элементь самодержавія".

— Хорошъ софизмъ!

"Первые говорять такъ, примѣняя заграничныя мысли къ Россіи; вторые совсѣмъ не знаютъ Русской Исторіи, Русскаго народа и, главное, не понимаютъ, что такое самодержавіе".

— Онг видно хорошо это понимаетг.

"Дворянство горячо сочувствуеть государю, оно доказало готовность свою исполнить волю его".

— Хорошо доказало!

"Да убъдится государь, что въ рядахъ дворянства бъются сердца, жаждущія пользы Отечества и славы престола и непомышляющія о своихъ личныхъ выгодахъ, и что если они желаютъ видъть собраніе выборныхъ отъ земли у подножія престола, то это для того, чтобъ узрѣть самодержавіе въ полномъ его величіи и силъ, какъ непремънное и необходимое условіе блага Отечества и твердости государства".

— Онг меня вполнъ убъдил въ желаніи подобных ему учредить у насъ олигархическое правленіе.

По высочайшему повельнію, записка Безобразова была передана на обсужденіе Главнаго Комитета, по опредъленію котораго авторъ записки былъ временно удаленъ въ свои имънія и заводы въ Пермской губерніи, съ воспрещеніемъ въъзда въ столицы.

Нѣсколько оправившись, Ростовцовъ снова сталъ предсѣдательствовать въ общемъ присутствіи Редакціонныхъ Коммиссій. Но это продолжалось недолго, и вскорѣ болѣзнь его стала внушать серьезныя опасенія. 26-го ноября 1859 года государь навъстиль Ростовцова; пробыль у него 40 минуть и повелъть отмънить, до возстановленія его силь, засъданіе Коммесій, которое было предъ тъмъ назначено на 28-е число 75).

18 ноября 1859 года, самъ І. И. Ростовцовъ писалъ своему другу, внязю Е. П. Оболенскому: "Давно я не писалъ въ тебъ, любезный другъ Евгеній; я третій мѣсяцъ боленъ. Занятія мои въ это время не только не уменьшались, но усиливались, а бользнь меня изнурила, такъ что я или работаль, или лежалъ и отлеживался, чтобы имѣть возможность работать. Въ моемъ святомъ трудъ, по пословицъ: чъмъ дальше въ лѣсъ, тъмъ больше дровъ. Какъ бы всѣ мы были счастливы, еслибъ только одно чувство справедливости, уваженія въ человъчеству и любви въ родинъ всъхъ насъ одушевляло и соединяло; безъ посторонней лигатуры трудъ этотъ былъ бы леговъ; но все таки не крушись: надежда на Бога меня одушевляетъ; духомъ я не упалъ, молю Господа, чтобъ я не упалъ бы; помолись и ты за меня".

Между тъмъ, въ Диеспинъ Валуева, подъ 28 ноября того же 1859 года, мы читаемъ: "Ростовцовъ боленъ и его бользнь, говорять, со дня на день принимаетъ болье и болье опасный видъ. Исходъ сомнителенъ, и, въроятно, исходъ предсёдателя Редавціонныхъ Коммиссій совершится ранье, чъмъ исходъ врестьянскаго дъла. Казалось, ему суждено было играть до вонца въ этомъ дълъ ръшительную роль. Все шло своимъ порядкомъ. Онъ връпко сидълъ на своемъ мъстъ. Внезанно является дъйствіе той невидимой руки, которая столь часто, вопреки всъмъ ожиданіямъ и разсчетамъ, завязываетъ или разсъкаетъ узлы, поднимаетъ или укрощаетъ бури.... Эта рука удаляетъ со сцены знаменитаго автора Вильбадскихъ писемъ. Занавъсъ уже готовъ опуститься за нимъ. Передъ къмъ поднимется она снова " 76)?

## XXVI.

Въ то время, когда угасалъ Ростовцовъ, прибылъ въ Петербургъ, въ санъ фельдмаршала, ученивъ скромнаго Кубарева, князъ Александръ Ивановичъ Борятинскій.

Еще 22 октября 1859 года, государственный секретарь В. П. Бутковъ писалъ князю Борятинскому: "Ваша жизнь, въ настоящую минуту, такъ нужна и такъ дорога Россіи, что мы всв, любящіе наше Отечество, должны молить Бога объ одномъ: о сохраненіи васъ для Россіи. Вы покорили Кавказъ, но вёдь вамъ же надо его и устроить. Я зналъ о приглашеніи, сдёланномъ вашему сіятельству государемъ, но сомнёвался прежде и сомнёваюсь теперь, можно ли вамъ будетъ по состоянію вашего здоровья прибыть въ Петербургъ зимою. Дурныя дороги и наша сѣверная зима разстроятъ ваше здоровье... Я радъ пріёзду вашему не только потому, что увижу васъ, котораго глубоко уважаю и люблю, но и потому еще, что многіе вопросы для устройства и пользы Кавказскаго края вы успёете рѣшить и кончить при себѣ"....

Но современемъ внязь Борятинскій разочаровался въ Бутвовь, и 24 мая 1861 года, изъ Дрездена, онъ писалъ Д. А. Милютину: "Я только что сдълалъ грустный опыть относительно г. Бутвова. Вы знаете, что я передъ всёми и противъ всёхъ былъ его главнымъ защитникомъ, не замёчая въ немъ двуличности; теперь же онъ на мой взглядъ ее обнаружилъ. Въроятно, онъ меня считалъ умершимъ, осмъливаясь представить на высочайшее утвержденіе Мингрельское дъло, что могло скомпрометировать достоинство намёстника императора «.

Въ Рождественские морозы князь Борятинский прибылъ въ Петербургъ, и подъ 27 декабря 1859 года, В. А. Мухановъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Привздъ фельдмаршала князя Борятинскаго произвелъ сильное впечатлъние. При самомъ появлении героя Кавказа на парадъ, царъ провозгласилъ ура! которое было повторено солдатами. Послъ завтра военнымъ назначено представление фельдмаршалу, ко-

торый вовсе не ослёнленъ своимъ титуломъ, носить его съ достоинствомъ и вавъ должную ему награду. Сегодня, на обёдё у веливой внягини Елены Павловны, гдё находились императоръ, императрица, веливіе внязья съ супругами, были: внязь Борятинскій, Долгорувій и Горчавовъ. Замічательно, что \*\*\* подошла послі об'ёда въ одному сановниву и свазала ему: "Вы нашъ истинный другъ, всегда полезный своимъ совітомъ, а всі эти Головнины и другіе, овружающіе веливаго внязя Константина Ниволаевича, врасные и вромі вреда ничего не ділають".

Но справедливость требуеть привести нижеслёдующія строки изъ письма великаго князя Константина Николаевича (22 сентября 1859 года, изъ Стрёльны) къ князю А. И. Борятинскому: "Позволь отъ души обнять тебя, любезнёйшій Александръ Ивановичь, послё ряда подвиговъ, исполненныхъ тобою въ теченіе этого лёта.... Ты уже составиль тёмъ своему имени такое мёсто въ нашей Исторіи, которое ничто у тебя не отниметь. Радуюсь, что ты получишь это письмецо именно въ Николаевъ, гдё мы въ первый разъ съ тобою поближе сошлись, гдё я узналь и научился цёнить тебя. Нёкоторые разговоры, которые мы тогда съ тобою тамъ имёли, никогда не изгладятся изъ моей памяти. Я убёжденъ, что ты увёренъ, что никто болёе меня не радовался твоему счастію и не гордился твоею славою".

15 января 1860 года, при Дворъ былъ объдъ въ честь внязя Борятинскаго. "Герой торжества",—свидътельствуетъ В. А. Мухановъ,— "сидълъ между императоромъ и императрицей, и вогда государь провозгласилъ тостъ умирителя Кавваза и храброй Кавказской арміи, онъ что-то еще сказалъ вполголоса князю Борятинскому, у котораго навернулись слезы" 17).

По поводу придворнаго объда, П. А. Валуевъ, въ своемъ Дневникъ, замътилъ: "Генералъ Зеленый говорилъ мнъ, что на вчерашнемъ объдъ господствовало обычное всеобщее явленіе. Всъ высшіе міра сего изгибались въ три дуги передъ княземъ Борятинскимъ, за исключеніемъ, впрочемъ, князи Орлова" 78).

Англійскій клубъ чествоваль фельдмаршала об'єдомъ, который состоялся 18 января 1860 года.

Почетный гость прибыль въ 5-ть часовъ пополудни.

При входѣ, оркестръ Преображенскаго полка заигралъ Кавказскій маршъ; а наверху лѣствицы его встрѣтили князъ Павелъ Павловичъ Гагаринъ, Николай Матвѣичъ Толстой, князъ Владиміръ Андреевичъ Долгоруковъ, баронъ Николай Антоновичъ Зальца, Алексѣй Николаевичъ Свистуновъ, Семенъ Семеновичъ Викулинъ и Иванъ Ивановичъ Жадимировскій, к ввели въ столовыя залы. Фельдмаршалъ занялъ за столомъ мѣсто среди старшинъ. Послѣ тостовъ князь Д. А. Оболенскій прочиталъ слѣдующіе стихи князя П. А. Вяземскаго:

... Ни блескъ фельдмаршальскаго сана, Ни громъ побъдъ, ни гулъ молвы, Какъ обаяньями дурмана Вамъ не вскружили головы.

Просто, сердечно и спокойно, Вы свыклись съ вашимъ торжествомъ, Въ сознанія, что оно достойно Далось вамъ съ боя и трудомъ.

Васъ благодарствуетъ Россія За вашу службу передъ ней, За ваши доблести младыя, Залогъ созръвшихъ нынъ дней.

За то, что баловень фортуны, Отвергнува нѣгу и покой, Вы закалили возрасть юный Въ горнилѣ жизни боевой;

Что путь избравъ—къ далекой цѣли Вы шагь за шагомъ бодро шли; Что духомъ вы не оскудѣли, А все мужали и росли.

На старшихъ вамъ смотрѣть не стыдно. И зависть васъ не уязвитъ; Имъ счастье ваше не обидно, Какъ давръ и имъ принадлежитъ. Γ,

Въ затишън, гд' отъ бурь далече Вкушаеть старческій покой, Когда-то левъ нашъ въ грозной съчъ. Кавказу памятный герой,

Встряхнувъ сёдою головою, Дней славныхъ намять пробудя, Помолодёеть онъ душою Предъ лавромъ юнаго вождя.

Сей лавръ, блестащій юной славой, Намъ всімъ на радость и почеть; Изъ почвы ніжогда вровавой, Онъ мерной тінью расцвітеть.

Еще грядущее предъ вами! Еще широкъ предъ вами путь: Не охлажденная годами, Пылаетъ благомъ ваша грудь.

Кавказъ вспахали наши рати, Костьми засвяли бразды, Чтобъ после жатва благодати Созрела въ добрые плоды <sup>79</sup>).

Эти преврасные стихи вызвали однако вритику П. А. Валуева, который, въ Диевнико своемъ, подъ 17 января 1860 года, записалъ: "Князю Борятинскому данъ былъ объдъ въ Англійскомъ Клубъ. На этотъ случай внязь Вяземскій написалъ, по своему обывновенію, стихи и много стиховъ. Менте 10-ти, 15-ти или даже 20-ти куплетовъ онъ вообще не пишетъ. Весьма хороши двъ строфы, гдъ ръчь о Ермоловъ. Прочія гораздо слабъе, и первый куплетъ, гдъ происходитъ игра словъ на томъ, что внязь Борятинскій взяль въ плънъ Шамиля, но успъхъ его не ошеломиль, болъе чъмъ слабъ" 80).

После обеда, за обычнымъ пуншемъ, одинъ изъ старейшихъ членовъ Клуба, Н. И. Гречь, "съ жаромъ и увлеченіемъ пламеннаго юноши", произнесъ речь, на воторую фельдшаршалъ отвечалъ, что "трудно будетъ ему исполнить все то, чего отъ него ожидаютъ". Въ половинъ 8-го вечера, фельдмаршалъ повинулъ собраніе; но оставшіеся пировали до часу за полночь <sup>81</sup>).

По поводу влубскаго объда, В. А. Мухановъ писаль: "Быль объдь въ Англійскомъ Клубъ, гдъ многіе обращались въ виновниву торжества съ ръчами. Графъ Орловъ-Давыдовъ, женатый на сестръ внязя Борятинскаго, началъ не совсъмъ ловво. "Конечно, — свазалъ онъ, — внязь Борятинскій одинъ ничего не сдълалъ бы на Кавказъ, какъ Кесарь безъ 10-го легіона не быль бы поб'вдителемь". Князь Вяземскій написаль преврасные стихи, воторые читаль внязь Д. А. Оболенскій. Говориль и Н. И. Гречь, который, какъ старый издатель Споверной Лчелы, завлючиль себя въ узвія рамки строгой оффиціальности. Онъ поступиль также не совсёмъ съ тактомъ, вогда остановиль одного грузина, свазавшаго: "Нивогда Каввазъ не быль и не будеть тавъ счастливъ, вавъ нынъ, подъ управленіемъ внязя Борятинскаго". — Почему же, — подхватиль Гречь, — не будета? Напротивъ, когда тамъ разведутся въ большомъ размере шелководство, виноделіе и другія отрасли, тогда развитіе его будеть полнъе и цвътущъе. Князь Борятинсвій, на важдую річь отвічаль скромно, умно и съ достоинствомъ. Многіе, увлекаясь мечтами, представляли блестящія программы того, что должно совершиться на Каввазв. Побъдитель Шамиля отвъчаль, что "все это не тавъ легво, какъ думають, но что конечно ничего не будеть упущено для приведенія страны въ благоустройство".

На другой день послё этого обёда, на площади Зимняго Дворца быль парадъ въ честь внязя Борятинскаго, и "вогда фельдмаршалъ — повёствуетъ В. А. Мухановъ—объёзжалъ ряды, нога у него до того разболёлась, что онъ вынужденъ былъ до окончанія парада удалиться, и его съ трудомъ свели съ лошади. Въ этотъ день внязь Горчаковъ тоже давалъ обёдъ въ честь героя. Но послёдній прислалъ ему записку, въ которой онъ говорить о своемъ положеніи и извиняется. Обёдъ въ Министерстве Иностранныхъ Дёлъ все-таки состоялся. "Тутъ

быль цвёть врасавиць, и бесёда шла живо; жалёли очень объ отсутствіи того, кого чествовали".

Злая подагра помінала внязю Борятинскому присутствовать и на об'єді, который въ честь его даваль, 24 января, князь А. Ө. Орловъ. Туть были—пишеть Мухановъ—"всі министры и нівкоторые члены Государственнаго Совіта. Пригламеніе пришло и въ брату, который слышаль тамь, что у фельдмаршала очень распухли ноги въ колінахъ и боль безпрестанно переносится то въ руку, то въ плечо и такимъ образомъ можеть обратиться и въ сердцу, пораженіе котораго въ подобныхъ случаяхъ смертельно".

Объдъ у выявя А. Ө. Орлова вызвалъ у В. А. Муханова слъдующія житейсвія размышленія: "Люди придворные, —пишеть онъ, —узнавъ, что мой брать объдаль или быль приглашень въ государю, на другой день являются, вспоминають 
прежнюю дружбу и осыпають всяваго рода привътствіями и 
любезностями. Тавъ, сегодня посътиль \*, воторый между прочимъ жаловался на людей въ случать, нехотящихъ знать старыхъ знавомыхъ".

Многіе почтенные люди, —свид'втельствуєть В. А. Мухановъ, — пребываніемъ фельдмаршала въ Петербург'в думали воспользоваться, чтобы разъяснить государю положеніе страны и личныя его отношенія въ Дворянству<sup>« 88</sup>).

Въ Записвахъ М. А. Милютиной мы находимъ любопытныя свъдънія объ отношеніяхъ внязя А. И. Борятинскаго въ ея мужу, Н. А. Милютину. "Гдъ именно—писала
она—познавомился Борятинскій съ Милютинымъ не помню,
но поворитель Шамиля былъ очень очарованъ Ниволаемъ
Алексъевичемъ, съ восхищеніемъ говорилъ о немъ, а лично
показывалъ ему всявое уваженіе и изъявленіе дружбы, просилъ чаще бывать у него, знакомить съ врестьянскимъ дъломъ, объяснять на какихъ началахъ оно будетъ разръшаться.
Н. А. Милютинъ, разумъется, съ полною готовностью (по
мъръ возможности и свободнаго времени, котораго у него
тогда было слишвомъ мало, чтобы читать лекціи) старался

удовлетворить его справедливое любопытство, тёмъ более, что ему хорошо были извёстны тайныя надежды, которыя возлагались на князя Борятинскаго всею аристократическою партіею въ Петербурге, разсчитывавшей найти въ немъ себе твердую опору и поддержку въ глазахъ государя. Николай Алексевичъ съ удовольствіемъ объяснялъ Кавказскому герою (какъ въ то время звали князя) главные принципы, на которыхъ все должно быть основано, въ чемъ состоитъ разногласіе съ помещичьей партіею, предостерегалъ его отъ несправедливыхъ и глупыхъ обвиненій въ комунизме, въ нарушеніи права собственности и проч., о чемъ тогда громко кричали, злоупотребляя вкривь и вкось словами рагтаде de la proprieté".

Но нижеслёдующія строви той же М. А. Милютиной вавъбы противорёчать вышесказанному васательно частыхъ свиданій князя Борятинскаго съ Милютинымъ. "Сношенія мужа съ княземъ Борятинскимъ—пишетъ она—были кратковременны, какъ и самое его пребываніе въ Петербургів; кромів встрічь въ світскомъ кругу, Николай Алексівнить виділся съ нимъ наединів всего два раза. Вотъ, что самъ Борятинскій писаль о немъ его брату Д. А. Милютину: "Я иміль удовольствіе видіть у себя два раза брата вашего Николая Алексівничь. Я передамъ вамъ на словахъ то пріятное, утінштельное впечатлівніе, которое онъ на меня сділалъ. Онъ многимъ превосходить все то, что могь я ожидать".

Вибств съ твиъ М. А. Милютина свидвтельствуетъ, что Борятинскій "остался чуждъ всякому духу партій, не послужиль орудіемъ для распространенія клеветъ и воротился на Кавказъ, унося съ собою великое неудовольствіе всей возлагавшей на него упованіе Петербургской аристократіи" <sup>83</sup>).

По отъёздё фельдмаршала изъ Петербурга, у государя быль обёдь. Подъ 12 февраля 1860 года, В. А. Мухановъ записаль въ своемъ Днеонико: "Братъ мой сегодня обёдалъ у государя, гдё была также княгиня М. А. Вяземская, графиня Блудова и князь Петръ Вяземскій. Говорили о скром-

ности внязя Борятинскаго, которая, по словамъ государя, есть принадлежность дарованія и свойственна настоящему дворянину. "Эта добродітель очень рідка",—продолжаль государь. Потомъ государь сказываль, что на балі у генеральгубернатора, на внязя Борятинскаго очень нападали игравшія съ нимъ въ варты дамы и безпрестанно уличали его, что онъ не уміветь играть".

### XXVII.

По пути въ Тифлисъ, князь Борятинскій остановился на нѣсколько дней въ Москвѣ. "Тамъ,—свидѣтельствуетъ В. А. Мухановъ,—князь Борятинскій, генералъ Ермоловъ и Шамиль все время появлялись вмѣстѣ. Восьмидесяти-трехъ-лѣтній Ермоловъ нарочно приказывалъ себя приносить въ собраніе, гдѣ чествовали фельдмаршала. Улицы до того завалены снѣгомъ, что братъ нынѣшняго героя, князь Анатолій, сломалъ себѣ ребро; такіе случаи теперь очень часты".

5 февраля 1860 года, Москва чествовала фельдмаршала объдомъ въ Благородномъ Собраніи. Погодинъ приготовилъ застольную рѣчь, которая, однако, не была произнесена, такъ какъ учредители объда не нашли почему-то нужнымъ пригласить Погодина на объдъ.

Въ Дневникъ Погодина мы находимъ слъдующія записи: Подъ З февраля 1860 года: "Рёчь Борятинскому съ чувствомъ. Съ Кубаревымъ объдать въ Клубъ, чтобы устроить ръчь. Но, кажется, меня отстраняютъ, и Богъ съ ними".

4 — — : "Думалъ объ интригв и завтрашней рвчи, которую написалъ какъ Шишковъ манифестъ. Досадно и непріятно. По утру спрашивалъ разрвшенія отъ генералъ-губернатора и не получилъ ответа. Нетъ ответа и отъ предводителя. Дошло-ль до него письмо? Думалъ поместить въ своей записке Исторію Москвитянина. Тогда считали меня синимъ, а теперь враснымъ, и накакой поддержки, участія отъ действующихъ лицъ, а только со стороны, отъ волонтеровъ".

- 5 — : "Нътъ отвъта объ объдъ. Слъдовательно, не буду. Предосадно. Въроятно, отстранили подлецы нарочно".
- 6 — : "Рѣчей не было, ибо просилъ Борятинскій. Дуракъ"!
- 7 — : "Мелькнула мысль написать въ Сашѣ\*) о Борятинскомъ".

Но Погодинъ ошибался. Ръчи были, и присутствовавшів на объдъ внязь Александръ Михайловичъ Голицынъ, сообщилъ мнъ нижеслъдующую ръчь самого фельдмаршала, произнесенную на объдъ, на который не попалъ съ своею ръчью Погодинъ. Князь Борятинскій сказалъ:

"Милостивые государи! Москва, какъ выразился его высокопревосходительство, есть сердце Россіи, и оно-то сего дня благосклонно наградило меня своимъ привѣтомъ. Могу ли я, какъ вѣрный сынъ Отечества, остаться хладнокровнымъ къ такой великой чести.

"Москва умфеть своимъ одобреніемъ воодушевить всяваго русскаго на посильныя его старанія. Я надфюсь, что съ помощію Божією, при будущемъ благоустройствъ края, Кав-казъ скоро вознаградитъ Россію за жертвы, до сихъ поръ ею приносимыя.

"Надъюсь тавже, что и Москва будеть содъйствовать развитію промышленности и торговли въ этомъ крав. Этимъ самымъ исполнятся мудрыя предначертанія нашего государя.

"И такъ, позвольте миъ, милостивые государи, въ знакъ душевной моей признательности и глубоваго моего уваженія въ вамъ, провозгласить тостъ за счастіе всъмъ намъ родной Москвы"!

Громогласное ура! было отвётомъ на рёчь сію, и вмёстё съ тёмъ было выражено желаніе, чтобы внязь Борятинскій возстановилъ "древнюю Діоскурію, на торжищё воторой собирались нёкогда триста разноявычныхъ народовъ и племена Кавказа".

<sup>\*)</sup> Дочь Погодина, Александра Михайловна, бывшая замужемъ за Кавказскимъ генераломъ Зедергольмомъ.

Туть же выражена была увёренность, что Москва оправдаеть надежду князя Борятинскаго на ея содёйствіе во славу царя и во благо Россіи".

Сохранилось следующее любопытное письмо Погодина въ своей дочери А. М. Задергольмъ: "Вы спрашиваете меня безпрестанно, друзья мон, о внязе Борятинскомъ; изъ вашихъ писемъ я вижу, какъ вамъ хочется, чтобъ я въ нему представился, собираясь ехать на Кавказъ. Что же я долженъ отвечать вамъ теперь? У внязя Борятинскаго я не былъ, князя Борятинскаго я не видалъ и въ обеде, данномъ въ честь ему, не принималъ никакого участія. Кавъ это случилось, вёрно вы спросите меня, удивленные, съ досадою? Спету оправдаться предъ вами и представить ясныя доказательства, что это случилось вопреки моему желанію: ибо я отложилъ даже поездку въ Петербургъ, именно съ тою цёлью, чтобъ не пропустить внязя Борятинскаго. Слушайте.

"Вы знаете, что обывновенно я сижу дома, принимаю ръдко, вывяжаю еще ръже, особенно въ последнее время, занятый важною историческою работою. Въ прошедшій вторнивъ я отправился на вечеръ въ Кошелеву, въ надеждъ увидъться съ знакомыми, узнать Петербургскія и Московскія новости. Вдругъ, слышу тамъ, что въ пятницу назначенъ объдъ въ Благородномъ Собраніи, въ честь внявя Борятинскаго и что бидеты всв разобраны. — Вы, разумвется, будете? спросили меня некоторые изъ присутствовавшихъ. - Я очень желаю быть, но воть, говорять, билетовь уже достать нельзя.--- Помилуйте, для васъ найдется всегда билетъ. Другіе подошли во мев со словами:-Вы вврно сважете привътствіе внязю Борятинскому. Это непременно нужно. Нельзя же такому правднику остаться безъ слова! — Я не откажусь, господа, отвъчалъ я, если учредители обратятся во мнъ съ предложениемъ; а самъ не люблю вывываться. Можеть быть, найдутся и другіе желающіе. Главное, чтобъ вто-нибудь повазаль, объясныть, какъ мы понимаемъ и цёнимъ событіе.---На томъ разговоръ и превратился. Воротясь домой, за полночь, я набросаль мысли, которыя мелькнули у меня въ головъ, по длинной дорогъ съ Поварской на Дъвичье поле.

"Поутру, въ среду я написалъ письмо въ предводителю, прося включить меня въ списовъ, и остался въ полной увъренности, что получу завтра билетъ. Наступилъ и прошелъ четвергъ, — ни слуху ни духу, билета нътъ. Я подумалъ: върно учредители не хотятъ, чтобъ я былъ на объдъ; върно они опасаются, чтобъ я не сказалъ чего-нибудь такого, что привело бы ихъ въ замъщательство. Иначе, какъ не получить бы даже отвъта на письмо? Ну, такъ Богъ съ ними!

"Въ пятницу пришелъ во мнѣ Алексѣй Михайловичъ Кубаревъ, учившій долго внязя Борятинскаго по-Русски и сохранившій о немъ до сихъ поръ пріятное воспоминаніе. Онъ разсказаль мнѣ нѣкоторыя подробности объ его юношествѣ и сообщиль разныя свои замѣчанія. — Поѣзжай въ князю, — сказалъ Кубареву Погодинъ. Если ты былъ тавъ близовъ въ нему: вѣрно ему будетъ пріятно встрѣтить стараго своего учителя. "Радъ бы", — отвѣчалъ Кубаревъ, — "да какъ въ нему теперь доберешься? Терпѣть не могу этихъ лѣстницъ; развѣ написать письмецо".

"На другой день началь я получать извъстія объ объдъ: ръчей нивакихъ не было, кромъ кратваго привътствія со стороны генераль-губернатора и нъсколькихъ словъ въ отвътъ отъ княза Борятинскаго.

"Это просто меня взорвало! Ну не въ правѣ ли Европейци называть насъ невѣжами, дикими варварами, безмолвными илотами, которые не смѣютъ рта разинуть и поютъ только по полученнымъ нотамъ, разумѣется фальшиво? Какъ, событіе подобное покоренію Кавказа, событіе не только Европейское но всемірное, отпраздновать одною кулебякою и, обтирая усы, удовольствоваться восклицаніемъ: "Ай да Порфирій, отличился! Тѣмъ и покончить балъ! Гдѣ-же? Въ Москвѣ, на которую смотрить вся Россія и вся Европа. Вотъ и вспомнишь Наполеона, grattez le Russe, et vous trouverez le Tartare" \*).

<sup>\*)</sup> Поскоблите русскаго, и окажется татаринъ.

"Тавія встрічи, въ тавихъ обстоятельствахъ, случаются въ жизни городовъ въвами. Что значитъ Кавказъ? Понимаете-ли вы, господа предводители, засъдатели, депутаты и учредители, что значить Кавказь и его отношенія въ Россіи, въ Европ'я въ Азін, въ Исторіи? Позабыли вы, чего онъ стоить намъ въ продолжение пятидесятилътней борьбы, и сколько Русской врови пролито на его вершинахъ? Не знаете вы, чёмъ можеть сделаться Кавказъ въ рукахъ умнаго, смелаго Правительства! Какой преврасный случай помянуть добромъ нашего славнаго старца, съ львиной головою, съ соволиными глазами, съ бълыми волосами, что началъ при малыхъ средствахъ покореніе Кавказа, а прежде подъ Кульмомъ остановиль побъдное шествіе Наполеоново. Какой великольшный случай послать Русскую, Пушкинскую здравицу лорду Пальмерстону и Людовику-Наполеону, которые, разыгравъ съ нами недавно печальную траги-комедію, такъ хозяйственно распоряжаются теперь въ Европъ! Когда сказаться лучше народному чувству, гдв выразиться пріятнве сознанію граждансваго достоинства, какъ не на подобномъ празднивъ? Въдь върно, человъвъ двадцать принимало участие въ устройствъ объда, и не нашлось между ними ни одного, чей взоръ простирался-бъ дальше кухни съ-плитою и чье воображение представляло-бъ что-нибудь кромв погреба съ бутылками. Быть в былых и и премудрых воть единственный авть премудрых в вонгрессовъ, отпечатанный на билетахъ. Отъ кого же пошло такое превысочайшее повельніе? Оть самихъ себя въ самимъ себъ. Ну чтоже, Татары мы отъ головы до пятовъ, или нътъ? Если мы не получаемъ приказанія вакого-нибудь, отъ когонибудь, объ чемъ нибудь, мы несчастны, не знаемъ что дёлать со своими руками и ногами и начинаемъ привазывать сами себъ, стараясь выразиться какъ можно погрубъе, поличе.

"Впрочемъ, слышится оправдание постыднаго безмолвія: внязь Барятинскій застінчивъ и просиль, чтобъ річей не было. Князь Барятинскій не быль застінчивъ подъ Гунибомъ, Гергебилемъ и Дарго: вотъ главное; а если онъ заствичивь въ гостиной и пріемной, твмъ лучше; это новое достоинство и всякое его смущеніе, замвшательство предъ мирными гражданами произвело бы только лишнее ощущеніе въ его пользу. Въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходять: на Кавказв князь Борятинскій хозяинъ, а въ Москвв хозяева мы, обыватели, и принять его дома, на своемъ объдъ, имъемъ полное право какъ хотимъ, а не какъ укажеть онъ, или другой кто бы то ни былъ. Одно свободное слово, искреннес чувство даетъ жизнь празднику, а указанная форма сообщаеть ему запахъ мертветчины; объдъ по формъ гроша не стоитъ хотя бы и заплаченъ тысячами.

"Досада меня взяла, вогда я услышаль, что прекрасный случай пропаль даромъ и ограничился казенными фразами; я заперъ двери у себя въ кабинетъ, взялъ набросанную третьяго дня ночью страничку и пошелъ ходить по комнатъ и декламировать, размахивая руками.

"Я декламировалъ, ходя по комнатъ, смъялся, бранился, сердился, и слезы повавывались у меня на глазахъ. Лесть, ложь! Какъ вытянулись бы некоторыя фигуры на объдъ, услышавъ эти страшныя слова. Чорть его возьми, -- подумали бы они,---что онъ тутъ еще напутаетъ и зачёмъ пустили его говорить! Шербурга, Севастополь, это что еще такое, заворчали-бъ записные дипломаты, политиви и публицисти? Онъ можетъ, легкомысленными выходками, поставить Правительство въ фальшивое положение! Что сважуть дордъ Руссель, лордъ Ландгурсть и лордъ Стратфордъ-Редвлифъ, Герберть, да всё Англичане? Что напишеть графь Рехбергь, господинъ фонъ Пфортенъ, господинъ фонъ Бейстъ? Что подумають на томъ свётё Шварценбергъ, Канингъ, Таллейранъ, а Меттернихъ-то, Меттернихъ-то! Онъ въдь недавно еще умеръ! Что сдълаетъ Луи-Наполеонъ? Я увъренъ, что въвоторые ввартальные аматеры дернули бы меня за полу, среди моей рвчи. Несмысленные! Чего вы боитесь? Честный человівь можеть везді говорить и думать, какь хочеть, и за него не отвъчаетъ никакое общество, никакое Правительство. Эльборуса взорвать нельзя; неужели это не весело вамъ слишать? До Гималайских горз намз рукой подать—неужели это не производить въ васъ пріятнаго ощущенія? Или мы всё уже такъ одеревенты, окоченты, опошлёли, что насъ не прошибешь ничти кромт Армстронговыхъ пушекъ! Нтъ, такой языкъ пользу, а не вредъ принесетъ намъ въ общемъ Европейскомъ митнін, и Правительству дасть въ руки лишнее оружіе, которое оно можетъ употребить по усмотртнію. Англичане, Американцы видятъ наши средства, наши выгоды, и печатаютъ, не обинуясь, свои опасенія, а мы трепещемъ передъ собственною ттыью и бонмся собственной силы!

"Посылаю вамъ, друзья мон, свою девламацію, кавъ ріє́се justificative; разумѣется она далеко не отвѣчаетъ моему замышленію; но возьмите въ расчетъ, что я говорилъ ее заднимъ, такъ сказать, числомъ, говорилъ одинъ, натощавъ, а не въ обществѣ, за бокаломъ вина, ободряемый вниманіемъ, одушевляемый сочувствіемъ" <sup>84</sup>).

Воть эта рѣчь, воторую Погодинъ надѣялся произнести за обѣдомъ:

"Москва привътствуетъ васъ, фельдмаршалъ! Мы здъсь любимъ говорить искренно и просто, да и стыдно-бъ было лгать или льстить въ наше многовначительное и многознаменательное время: лестъ и ложь причинили намъ уже много вреда. Послъдняя Турецкая война, не смотря на многіе блистательные подвиги, нанесла глубокія раны Русскому сердцу: намъ тяжело подумать, что Черноморскія наши кръпости лежать въ развалинахъ, и не могутъ подняться, между тъмъ какъ Шербургъ, Портсмутъ, Гибралтаръ, укръпляются свободно и безпрепятственно, не давая никому отчета; намъ прискорбно вспомнить, что славный стихъ Пушкина объ Изманльскомъ штыкъ лишился для насъ смысла. Вамъ, фельдмаршалъ, Русскій Богъ поручилъ разсёять сколько-нибудь нашу грусть, утъшить ропщущія тъни Суворова, Румянцова, Потемкина, Кутузова. Покореніе Кавказа, довершаемое

вами, услаждаеть насъ мыслію, въ нашемъ безвременьъ, что если Севастополь взорванъ на воздухъ, то подъ Ельборусъ, по врайней мъръ, ни Англичане, ни Французы, не подвопаются, и если мы отброшены отъ родного намъ Дуная, то между Каспійскимъ и Аральскимъ морями съ ихъ притоками до подошвы Гималайскихъ горъ, не залъзетъ уже нивто, и господства надъ Средней Азіей, принадлежащей намъ физически, географически, мимо политики и дипломатіи, отнять у насъ, нивавими вознями, нивакими ошибвами, нельзя, будь только на то наша воля. Я знаю, что этими словами возбужу толки, но это мое частное мивніе; я не принадлежу къ Правительству ни въ какомъ отношени, я говорю, какъ Русскій человікь, на гражданскомь праздникь, въ Благородномъ Московскомъ Собраніи, предъ портретами Екатерины, Алевсандра и самого Ниволая, — и я увъренъ, что многіе изъ присутствующихъ разделяють мои убъжденія. Европа узнаетъ чаще, что Русскіе люди достаточно созрели до сужденія о разныхъ своихъ отношеніяхъ. Мы уже не дети; намъ своро минетъ тысяча летъ; Богъ народилъ насъ 70 милліоновъ, да земли намъ пожаловалъ на 700; пора ужъ сметь свое суждение иметь. Мы благодаримъ васъ, фельдмаршалъ, за всв ваши славные труды и подвиги; им поздравляемъ васъ съ вашимъ блистательнымъ усивхомъ; им желаемъ, чтобъ въ миръ вы были также счастливы, какъ на войнъ: чтобъ усповоенный Кавказъ сдълался неприступной Русской крепостію, твердою точкой опоры, и вместе вознаградилъ Россію за всё тё жертвы, кои принесла она для его покоренія.

"Ми. Гг.! Здоровье дорогаго нашего фельдмаршала князя Александра Ивановича Борятинскаго" <sup>85</sup>)!

### ХХУШ.

Проводивъ внязя А. И. Борятинскаго въ Тифлисъ, возвратимся въ трудной постети объ освобождения врестьянъ.

Прівхавшій изъ Москвы (6 января 1860 г.), Россеть сообщалъ В. А. Муханову, что тамъ менте толкують объ эмансипацін и болве спокойствія чвить въ Петербургв. Онъ видёль Хомявова, Кошелева и Авсавова, воторые хладновровно разсуждали о дёлё. Здёсь, напротивъ, много раздражительности и страсти. Министръ Внутреннихъ Дель Ланской говорить, что, "по извъстіямъ, получаемымъ изъ губерній, расположение умовъ стало мирнве" 86). Тогда какъ въ Дневникъ Валуева (14 января 1860) мы читаемъ: "Вечеромъ зайзжалъ въ Гернгроссу. Виделъ у него Рачинскаго, только что возвратившагося изъ Москвы. Онъ говорить, что тамъ расположеніе умовъ ультра-врасное, въ смыслі оппозиціи Правительству, и что вообще ожидають ватастрофы въ теченіе года. Однаво по этому предмету еще отзываются въ шутливомъ TOBB. Bientôt il n'y aura plus que des égorgeurs et des égorgés, — говорить Н. В. Сушковъ, — et je serai des premiers. — Comment cela? mais ce serait être assassin! Oui. Mais si l'un est assassinat, l'autre est suicide. Or après l'un il y a encore moyen de faire pénitence, ce qui est impossible après l'autre "87).

"Въ последнее время, — свидетельствуетъ В. А. Мухановъ (6 января 1860), — врестьянскій вопросъ, по тому направленію, воторое онъ принималь въ Редакціонныхъ Коммиссіяхъ, подаваль поводъ въ безпокойствамъ. Государь, недовольный дворянствомъ, желаль надёлъ земли сдёлать такой, чтобы по значительности своей, онъ приносилъ выгоды врестьянину и убытовъ помещику. Люди благонамеренные, особенио внязь Борятинскій, въ счастью, кажется, успёли измёнить по сему предмету образъ мыслей государя, который многое привазаль передёлать уже въ самой Редакціонной Коммиссіи и говориль о томъ внязю Орлову" 88).

Между тъмъ, самъ Ростовцовъ съ важдымъ днемъ, можно свазать, угасалъ и наступали его страдальческие дни.

5 января 1860 г., сдёлана была первая операція, воторую онъ выдержаль съ большимъ мужествомъ; но послё того, вавъ бы чувствуя, что дни его сочтены, онъ просидъ довторовъ, если положеніе его вовсе безнадежно, объявить ему о томъ заранёе, чтобъ онъ, прежде чёмъ потеряетъ сознаніе, имёлъ еще время переговорить съ государемъ, предъ своей вончиной. Желаніе же государя было, чтобъ больной, который уже видимо былъ не въ состояніи продолжать начатое дёло, назваль бы самъ достойнаго себё преемника; но изъ опасенія напоминаніемъ о томъ огорчить или испугать больного, государь даже не намеваль ему объ этомъ. Тавимъ образомъ, Ростовцовъ и не указаль до конца, на комъ могло бы остановиться его избраніе".

Передъ засъданіемъ общаго присутствія, 7 января 1860 года, Н. П. Семеновъ заходиль въ квартиру Ростовцова, и тамъ узналь, что состояніе его здоровья ухудшилось, и что близкіе его провели ночь съ 6 на 7 января у постели больного въ тревогъ. П. П. Семеновъ сообщилъ, что онъ и сынъ Ростовцова, Михаилъ Яковлевичъ, приняли ръшительныя мъры, и велъли откавывать всъмъ прітьяжавшимъ навъстить его. Н. П. Семеновъ узналъ, что братъ его самъ избъгаетъ входить въ Ростовцову, чтобъ своимъ присутствіемъ не напоминать ему о крестьянскомъ дълъ.

Въ засъданіи общаго присутствія, 18 инваря 1860 года, П. П. Семеновъ пришелъ "очень разстроенный". — Болъзнь Ростовцова (варбункулъ) приняла дурной оборотъ. По признанію врачей, наступило опасное положеніе".

Государь очень часто посёщаль умирающаго Ростовцова. При своемъ посёщеніи 29 января, государь вышель изъ комнаты Ростовцова обрадованный тёмъ, что больному сдёлалось лучше. Но это продолжалось недолго: черезь день опять стало хуже. Въ тё дни, когда больной чувствоваль себя бодрёе, овъ принималь посётителей.... Членовъ Редавціонныхъ Коммиссій

онъ всегда готовъ былъ видъть.... Въ это время особенную его заботу составияла записка, въ которой онъ желалъ представить государю о всёхъ завлюченіяхъ, постановленныхъ тогда Коммиссіями по врестьянскому ділу, и передать государю письменно свои заветныя мысли. Еще въ среднив девабря 1859 года, Ростовцовъ продивтовалъ своему севретарю, О. П. Еленеву, программу этой записви, а затёмъ, не чувствуя уже себя въ сидахъ редавтировать ее, поручилъ ея составленіе П. П. Семенову, говоря ему: "Нашъ проектъ разбросанъ въ нъсколькихъ томахъ, которые прочесть трудно; во второмъ періодъ онъ еще развился и ивміннися. Я желаю представить государю полное, ясное, но сжатое изложение всей сущности нашихъ трудовъ... Это будеть вмёстё съ тёмь и мое profession de foi. Еслибы государь сонзволиль разрёшить напечатать эту записку, то ее прочли бы всв члены Главнаго Комитета и Государственнаго Совъта. Можетъ быть, предъ истиною падутъ многія предубъжденія и несправедливыя нападки. Если я умру теперь, то умру съ сповойною совъстью: мы честно исполнили долгь свой предъ государемъ... Въ твердости государя я увъренъ, а Богъ, Россіи и святаго дела не оставить". Въ другой разъ онъ говорилъ П. П. Семенову: "Бога ради, торопитесь съ вапиской; я должень ее пересмотрёть и исправить, пока въ силахъ. Можетъ быть, придетъ и такое время, когда я буду въ безпамятствъ . Записва была доставлена ему частями тольво оволо 4 января; онъ самъ дивтовалъ небольшія въ ней измъненія и вставки. Около 10 января записка была совсемъ готова. Ростовцовъ началь читать ее, сдёлаль нёсколько поправовъ варандашемъ, но прододжать не могъ. Онъ говорилъ: "Я успъю еще прочесть записку, когда голова моя будетъ свъжъе". 26 января Ростовцовъ призвалъ въ себъ севретаря **Ф.** П. Еленева и приказалъ ему читать записку у своей постели. Слушая чтеніе, отъ начала до вонца, онъ дёлаль дополненія и поправки едва внятнымъ голосомъ... Ночь затёмъ Ростовцовъ провелъ хорошо и на другой день казался бодрће. 29 января, онъ пожелалъ видеть внязя В. А. Черкасскаго, и приказалъ непремѣнно принять его. Боясь сдѣлать вредъ больному, близкіе его отклонили посѣщеніе князя Черкасскаго....

1 февраля 1860 года, утромъ, состоялось однаво свиданіе внязя В. А. Червассваго съ умирающимъ Ростовцовымъ. Въ этотъ день Ростовцовъ настойчиво приказалъ послать за княземъ Черкасскимъ. Когда последній и П. П. Семеновъ вошли къ нему, онъ свазалъ: "Вотъ цёлый мёсяцъ, внязь, кавъ я не видалъ васъ, по возвращени вашемъ изъ Москви. Въ это время я быль безъ силъ. Теперь чувствую силы, и долженъ поговорить съ вами". Затёмъ онъ повелъ бесёду о работахъ Коммиссій, сначала шопотомъ, потомъ внятно; онъ спрашиваль: "Увёрены ли вы также, какъ я, что обязательный выкупъ для Правительства невозможенъ? Увърены ли вы, также, какъ я, что срочно-обязанныя отношенія, при всёхъ ихъ неудобствахъ, неизбъжны "? Получивъ утвердительный отвътъ, онъ сказалъ: "Въ такомъ случав, мы сдвлали все, что могле только сдёлать; совёсть моя спокойна. Силы мои слабіють, но одинъ только саванъ можетъ отдёлить меня отъ крестьянскаго вопроса". Узнавъ, что князь Черкасскій не читалъ еще его записки, Ростовцовъ предложилъ ему прочесть ее громко. Князь просиль позволенія взять ее съ собою или прочесть ее про себя, въ другомъ углу комнаты, но Ростовцовъ настанвалъ. Началось чтеніе и продолжалось до прівзда государя. Чтеніе продолжалось еще четверть часа послів отвіва государя. Ростовцовъ поручилъ князю Черкасскому сдёлатъ съ его словъ нёсколько окончательныхъ исправленій и вставовъ и привазалъ П. П. Семенову имъть послъ того записку наготовѣ 89).

Между тёмъ, одинъ помёщивъ по фамиліи Шемявинъ (3 февраля 1860), писалъ Погодину: "Недавно овончились здёсь дворянскіе выборы. Дворянство надумало поднести адресъ государю, гдё смиренно высвазываеть ту мысль, что крестьяне, освободясь отъ вліянія помёщивовъ, все же не уйдутъ отъ золъ крёпостнаго права: они будутъ находиться

въ ежевыхъ рукахъ многочисленныхъ бюровратовъ... Желаю, чтобы эту мысль подсказало имъ не оскорбленное самолюбіе, а безкорыстное желаніе добра нашему бъдному земледъльческому влассу <sup>« 90</sup>).

### XXIX.

3-го февраля 1860 года, врачи объявили Ростовцову смертный приговоръ. Родные его, желая подготовить умирающаго въ напутствію Св. Тайнами, обратились въ протоіерею Іоанну Васильевичу Рождественскому, который посфтиль больного 4 февраля. Послів полудня, Ростовцовъ исповідовался и причащался у духовника своего, священника 1-го
Кадетскаго Корпуса Николая Федоровича Бенедиктова, при
чемъ Ростовцовъ сказалъ духовнику своему: "Извините, что
я больше бестідую съ Иваномъ Васильевичемъ, чіть съ вами,
туть діло нашей старинной дружбы".

Послв причастія, Ростовцовъ сказалъ О. Рождественскому: "Я не жилецъ, но мой часъ еще не пришелъ и борьбы много будетъ".... При посвщеніи государя, въ этотъ день, больной быль въ бреду. Государь это замвтилъ и вышелъ отъ него встревоженный. Въ этотъ же день вечеромъ, по просьбв родныхъ, о. Рождественскій спросилъ Ростовцова, не хочетъ ли онъ переговорить съ государемъ. Ростовцовъ отввчалъ: "Прежде надо обдумать и приготовиться". На другой день, 5 февраля, утромъ, Ростовцовъ опять озаботился запиской и хотвлъ подписать ее, но былъ уже не въ состояніи. У вошедшаго въ нему В. Н. Семенова, больной спросилъ: "Читалъ ли ты записку, и какъ ты ее находишь"? В. Н. Семеновъ \*) отввчалъ: "Вполнъ ясною и успокоительною". — Такъ по твоему убъжденію записка произведеть хорошее впечатлъніе? В. Н. Семеновъ успокоиль боль-

<sup>\*)</sup> Онъ быль женать на двоюродной сестре І. И. Ростовцова, Александре Ивановне Уваровой. Бумаги же В. Н. Семенова, хранятся у его внука, Петра Николаевича Семенова, сына автора Освобожденія крестьянь вы царствоваміе императора Александра ІІ-10. Н. Б.

ного словами. "Да, я въ этомъ увъренъ". Тогда Ростовцовъ свазалъ:—Спасибо тебъ, мой другъ, Богъ тебя благословить, прощай, я хочу уснуть.

Между тёмъ, въ ожиданіи государя, Ростовцовъ велёль положить записку въ себё на стулъ, у изголовья постели. Оволо 4-хъ часовъ по-полудни, пріёхаль государь. Онъ одинь вошель въ кабинетъ Ростовцова и выходя оттуда объявиль, что больной говориль ему: "Я не знаю, зачёмъ подняли всю тревогу, я причастился оттого, что Рождественскій этого желаль". Государь прибавиль, что "больной говориль еще о записке". При этомъ государь изволиль скавать еще: "Я нахожу его голось врёпче и бреду нёть". Послё отъёзда государя Ростовцовъ еще разъ повториль П. П. Семенову свою волю о представленіи имъ, въ случаё кончины его, Ростовцова, записки государю....

Затъмъ наступило начало конца. В. Н. Семеновъ сидълъ у изголовья постели и разслышалъ произнесенныя умирающимъ слова: "Какое было ужасное засъданіе"!.... Въ этомъ бреду онъ произносилъ еще нъсколько разъ явственно: Государъ, не бойтест <sup>91</sup>)!

Вт Диевники В. А. Муханова, подъ 3 февраля 1860 года, читаемъ: "Узнаю, что Ростовцовъ очень плохъ. Кровь его портится, и врачи приговорили его къ смерти. Онъ умираетъ подъ бременемъ ноши, которая была ему не по силамъ. Представляется удобный случай дёло поправить, назначивъ на его мъсто человъка опытнаго и способнаго. Называли Карла Ламберта и Валуева, — людей дёльныхъ, изъ воихъ послъдній не по вкусу принадлежащимъ къ крайней партіи либераламъ. Впрочемъ, кажется, останется предсъдателемъ Коммиссій Булгаковъ, — человъкъ умный, но безъ убъжденій и который будеть дъйствовать, какъ повъсть вътеръ" 92).

Въ 11-ть часовъ вечера, посланъ былъ адъютантъ Ростовцова Прутченко доложить государю, что больной безъ всявой надежды. Въ 3 часа по-полуночи, государь прислалъ узнать отъ доктора Обломіевскаго, въ какомъ положеніи находится больной. Отвътъ былъ данъ, что онъ едва-ли проживетъ до угра.

Между тъмъ, послали за священникомъ, читать отходную, которая была прочтена около 3-хъ часовъ по-полуночи священникомъ Николаемъ Бенедиктовымъ. При поднесеніи свъчи въ глазамъ больнаго, казалось, что зръніе его утратилось.

Въ 4 утра, въ компату умирающаго вошель государь. Приблизившись въ постели, государь взялъ больнаго за руку и ему казалось, что онъ почувствовалъ легкое рукопожатіе. Скрестивъ руки на груди, государь стоялъ около четверти часа у постели, внимательно прислушиваясь въ дыханію умирающаго, который снова, едва слышнымъ голосомъ произнесъ слова: Государъ не бойтесь! Государъ придвинулъ стулъ и сълъ. Затъмъ, едва внятнымъ голосомъ были произнесены еще слова: Я умираю. Господи, да будетъ воля Твоя! Государь всталъ, началъ молиться и заплакалъ вз.).

Въ Дневникъ В. А. Муханова, подъ 6 февраля 1860 г., читаемъ: "Возвратившись, въ 3 часа по-полуночи, съ бала, государь узналь, что Ростовцовь умираеть. Онъ переодълся и тотчасъ отправился въ больному, который быль при последнемъ индыханіи. Въ 7 часовъ онъ скончался. Государы, чрезвычайно огорченный, много плакаль. Отмёниль баль, назначенный при Дворъ. Разсказывають, что въ бреду покойный произнесъ следующія слова: "Не бойся, государь". Врачу своему онъ объявилъ, что онъ его не вылечитъ, такъ какъ болізнь его происходить отъ причины нравственной. Ростовдовь быль превосходный мужь, превосходный отепь и начальникъ. Упорнымъ трудомъ онъ восполнилъ недостатокъ своего образованія. Полный усердія и преданности въ службъ своего государя, онъ быль пронивнуть мыслію довести въ доброму концу довъренное ему дъло и горячо имъ занимался. Большая его ошибва состояла въ томъ, что онъ окружилъ себя людьми, воторые были выразителями мижнія большинства; они его пересилили, и онъ сдёлался игрушкою или скоре слёнымъ орудіемъ ихъ мевній " 94).

#### XXX.

Черезъ шесть часовъ послѣ вончины Ростовцова, въ 11 утра, 6 февраля 1860 года, была представлена государю П. П. Семеновымъ предсмертная записва Ростовцова.

H. П. Семеновъ сохранилъ для Исторіи достопамятную бесъду государя съ его братомъ:

Tocydapt принялъ Петра Семенова очень милостиво и сказалъ ему: "Я съ нетерпъніемъ ждалъ тебя".

Петръ Семеновъ доложилъ, что котя онъ не ложился всю ночь, но не могъ посийть ранйе, потому что составлялъ краткое изложение, объясняющее то вначение, которое придавалъ Ростовцовъ своей записки.

Посударь прочель внимательно это изложение и сказаль: "Бъдный нашъ Яковъ Ивановичъ! Изъ разговоровъ съ нимъ я знаю, что въ своей запискъ онъ оставилъ намъ, какъ бы завъщание, которое будетъ для насъ священно. Одно только меня тревожитъ и не даетъ мнъ покоя—это именно вопросъ о преемникъ Якову Ивановичу... Не говорилъ ли онъ чтонибудь съ тобою объ этомъ предметъ, не назначилъ ли онъ себъ преемника"?

Петра Семенова отвёчаль: Явовъ Ивановичь много и много разъ говориль со мною объ этомъ, перебираль въ умё своемъ едва-ли не всёхъ безъ исключенія лицъ, которыя, по своему положенію, могли бы предсёдательствовать въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ, но я долженъ сказать, по совёсти, что выборъ его ни на комъ не остановился.

Государь: "Я это знаю, потому что повойный, при всявомъ моемъ посъщеніи, говорилъ со мною о врестьянскомъ дълъ и о томъ, что можетъ случиться послъ его вончины, но нивогда не увазывалъ на преемника себъ"...

Петръ Семеновъ отвътилъ на вызовъ государя полнымъ и откровеннымъ изложениемъ всего того, что Ростовцовъ сообщалъ ему въ частныхъ по этому предмету разговорахъ. По

свидътельству Петра Семенова, Ростовцовъ считалъ изъ лицъ высокопоставленныхъ наиболее способными лействовать на пользу врестьянского дёла: великого князя Константина Ниволаевича, графа П. Д. Киселева, С. С. Лансваго, К. В. Чеввина, графа Н. Н. Муравьева-Амурскаго и навонецъ, большую часть членовъ Редакціонных Коммиссій. Однако же, по мивнію Ростовцова, веливій внязь, отъ котораго Ростовцовъ ожидаль, что онъ сослужить великую службу Россіи, въ качествъ предсъдателя Главнаго Комитета, не могъ быть назначенъ предсъдателемъ Коммиссій, потому что, еслибъ былъ поставленъ на такой пость, могь бы подвергнуться, какъ это испыталь и самь Ростовцовь, недоброжелательству и даже ненависти противниковъ освобожденія крестьянъ, чему никавъ не следовало подвергать кого либо изъ членовъ императорсваго дома. Графъ Киселевъ, по мивнію Ростовцова, при своемъ высовомъ государственномъ умъ, быль ужъ слишвомъ старъ. Благородный и горячо сочувствовавшій дёлу С. С. Ланской, по мивнію Ростовцова, быль, при своей добротв, нъсколько слабъ харавтеромъ. Другъ и товарищъ Ростовцова-К. В. Чевкинъ, по мивнію Ростовцова, запутался бы въ мелочакъ и невольно бы затормозиль его окончаніе. Другой товарищъ Ростовцова, - графъ Амурскій, при сильной и энергической воль, дъйствоваль бы слишкомъ страстно и возбудиль бы противь себя такую оппозицію, съ которой никогда не могь бы справиться, действуя, по выраженію Ростовцова, какъ фейерверкъ, а не какъ светило.

Изъ лицъ, занимавшихъ тогда высшее положеніе въ государствъ, мало сочувствовавшими освобожденію врестьянъ съ землею, Ростовцовъ считалъ: князя П. П. Гагарина, М. Н. Муравьева, графа С. Г. Строганова и графа В. Н. Панина, и, конечно, потому самому не думалъ о нихъ, какъ о своихъ преемникахъ. Относительно князя Гагарина и Муравьева— Ростовцовъ былъ увъренъ, что они будутъ самыми настойчивыми противниками проекта Положеній Редакціонныхъ Коммиссій въ Главномъ Комитетъ и Государственномъ Совътъ. Государт замътилъ, что "относительно М. Н. Муравьева взглядъ Ростовцова былъ ему хорошо извъстенъ, и что онъ и не думалъ сдълать изъ Муравьева преемника Ростовцова".

За твиъ, Петра Семенова доложилъ, что совершенно въ иномъ отношения въ врестьянскому делу, по мнению Ростовцова, находились графъ С. Г. Строгановъ и графъ В. Н. Панинъ, землевладъльцы врупные, великодушные, неимъющіе никаеихъ личныхъ, мелеихъ и темъ более корыстныхъ интересовъ въ этомъ деле, готовые лично нести всякія матеріальныя жертвы для блага Отечества. Ростовцовъ быль уверень, что графъ Строгановъ никогда не будетъ энергическимъ оппонентомъ проевта Редакціонныхъ Коммиссій, что онъ даже ему сочувствуеть въ общихъ чертахъ, расходясь лишь въ нвкоторыхъ, весьма важныхъ, однако, вопросахъ о способъ надъленія крестьянь землею и о вотчинной полиціи. Что же касается до графа Панина, то Ростовцовъ выражалъ убъжденіе, что его отношеніе къ крестьянскому ділу будеть вполнъ зависъть отъ выраженнаго ему лично желанія государя, что онъ, при прохожденіи дъла въ Главномъ Комитеть, будеть действовать исключительно согласно воле государя, в что главное препятствіе въ назначеніи его председателемъ Коммиссій, по мнівнію Ростовцова, заключалось въ полнівшей его непрактичности, совершенномъ незнавомствъ съ бытомъ народа и въ странностяхъ его характера, делающихъ личныя къ нему отношения его сотрудниковъ почти невозможными; но что въ Главномъ Комитетв никакой оппозиціи отъ него ожидать нельзя въ дёлё, рёшеніе котораго указано государемъ, волю котораго, по глубоко усвоенному имъ принципу, ставить выше всякихъ своихъ соображеній. Что же васается до членовъ Редакціонныхъ Коммиссій, то Ростовцовъ сознавалъ, что въ средв ихъ были люди, обладающіе умомъ государственнымъ, но онъ считалъ невозможнымъ назначение кого либо изъ членовъ Коммиссій предсёдателемъ въ нихъ... Во всявомъ случат, Ростовцовъ считалъ менте всего возможнымъ оставлять Коммиссіи на долгое время подъ председательствомъ, замънявшаго его, со времени бользни, статсъ-севретаря Булгакова.

Государь отвётиль на это, что "о послёднемь онь и не думаеть, но что относительно выбора преемника Якову Ивановичу онь находится пока еще въ томъ же недоумёніи, какъ и при началё разговора и проведеть много безсонных ночей, придумывая какую нибудь удовлетворительную комбинацію, для замёщенія покойнаго".

На это Иетръ Семеновъ свазалъ государю: Ваше величество, позвольте мий теперь высказать и мое личное мийніе по этому ділу. И на милостивое приглашеніе государя, отвётиль: Мнё кажется, что ваше величество напрасно такъ тревожитесь вопросомъ о назначении преемника Якову Ивановичу. Вполит удовлетворительнаго представленя Коммиссій, т.-е. такого, какимъ былъ Ростовцовъ, найти невозможно. Но, въ счастію, изъ предсмертной записки Якова Ивановича ваше величество усмотреть соизволите, что дело, въ своихъ главныхъ чертахъ, вчерив уже совсвиъ окончено, и сотрудниви Ростовцова могуть справиться съ окончаніемъ... Кто бы ни былъ преемникомъ Ростовцова, весь успъхъ дъла будеть зависёть не отъ его личности, а отъ отношенія въ делу вашего императорскаго величества. Если вы, государь, повроете насъ своимъ щитомъ, то мы сповойно овончимъ врестьянское дёло въ томъ же духв, въ которомъ оно велось при Яковъ Ивановичъ...

Государь приняль слова Петра Семенова врайне благосклонно и отвётиль на нихъ: "Я внимательно прочту записку нашего покойнаго друга, и подумаю о назначении предсёдателя, а главное поговорю заранѣе съ тѣмъ, на кого падетъ мой выборъ, и поставлю ему условія назначенія. Тебя же прошу успокоить своихъ товарищей". Государь обняль Петра Семенова и благодарилъ его за труды по крестьянскому дѣлу <sup>96</sup>).

Въ то самое время, когда государь велъ съ П. П. Семеновымъ эту бесъду, министръ Внутреннихъ Дълъ имълъ совъща-

ніе со своимъ товарищемъ, и, свидътельствуетъ М. А. Милютина, "послѣ двухчасоваго совѣщанія, Ланской рѣшилъ, что всего лучше ему самому вызваться въ предсѣдательство и вмѣстѣ съ Милютинымъ, составилъ слѣдующее письмо, поданное государю въ тотъ же день (6 февраля 1860 года): "Ваше императорское величество. Горестное извѣстіе о кончинѣ достойнаго Якова Ивановича вынуждаетъ меня немедленно выразить предъ вашимъ величествомъ откровенныя исли по поводу вчерашняго разговора.

"Работы, начатыя по указаніямъ вашимъ и продолжавшіяся до сихъ поръ подъ руководствомъ Якова Ивановича, подвинулись настолько, что въ одинъ и много въ два мъсяца можно закончить весь трудъ Редакціонныхъ Коммиссій. Теперь самое важное дѣло—объясниться съ вызванными отъ Губернскихъ Комитетовъ членами и ихъ распустить. Затъмъ остается только послъдній пересмотръ работь и всъхъ сдъланныхъ на нихъ замъчаній.

"Все это необходимо выполнить въ томъ духѣ и направленіи, въ вакомъ дѣйствовалъ, по указаніямъ вашимъ, генералъ-адъютантъ Ростовцовъ. Этого требуетъ самое достоинство Правительства, особенно теперь, такъ сказать, въ виду сорока трехъ депутатовъ, съѣхавшихся изъ разныхъ концовъ Россіи.

"Смъю думать, что при такихъ обстоятельствахъ, завъдываніе Коммиссіями должно быть возложено на одного человъка. Участіе нъсколькихъ лицъ, при существующихъ разногласіяхъ и противоположныхъ направленіяхъ, введетъ такое колебаніе и обнаружитъ такую слабость со стороны правительственныхъ мъстъ, что не только дъло замедлится, но в духъ противодъйствующей партіи разгорится еще сильнъе.

"До сихъ поръ, дъйствія Якова Ивановича и мои были совершенно согласны и дружны. По этой причинъ, если вашему величеству будетъ угодно, чтобы обезпечить неуклонное исполненіе предначертаній покойнаго, основанныхъ на вашей воль, я готовъ принять на себя, въ настоящее время, ближайшее зав'вдываніе Редавціонными Коммиссіями. Не изм'вняя нисколько ни ея состава, на образа д'в'йствій, при помощи Божіей и вашемъ дов'вріи, я над'єюсь привести начатую работу въ усп'вшному окончанію не дал'єе двухъ м'єсяцевъ. Посл'є того останется лишь кодификація, т.-е., перечень окончательнаго проекта Положенія, для чего, в'єроятно, потребуются въ свое время особенныя распоряженія, по благоусмотр'єнію вашего величества.

"Государь! Если я дерзаю говорить о себѣ въ настоящую горестную минуту, то руководствуюсь единственно глубокимъ желаніемъ обезпечить точное и скорое исполненіе вашей воли, которую не было суждено довершить предяннѣйшему изъвашихъ слугъ, принесшему и самую жизнь свою на святое лѣло".

На письмі Ланскаго государь начерталь: "Я рібшу это діло вогда прочту посліднюю записку Якова Ивановича, о которой онь мий неоднократно говориль, и которую мий вручили сію минуту. На счеть же довірія моего къ вамь, оно вамь извістно, и я никогда не забуду всі услуги, оказанныя вами въ этомъ святомъ ділі, на которое, я знаю, что вы смотрите такъ же, какъ и я" <sup>96</sup>).

Такимъ образомъ, домогательство Ланскаго сдёлаться преемникомъ Ростовцова не увёнчалось успёхомъ, что дало впослёдствіи Милютину поводъ выразиться о Ланскомъ: "Старику ужасно хотёлось быть предсёдателемъ Редакціонныхъ Коммиссій".

Между тёмъ, предсмертною запискою Ростовцова очень заинтересовались члены императорской фамиліи. Послѣ одной изъ панихидъ въ квартирѣ Ростовцова, великій князь Константинъ Николаевичъ подошелъ къ Петру Семенову и просилъ его доставить ему копію съ той записки. Затѣмъ государь приблизился въ великимъ князьямъ и сдѣлалъ "неуловимий знакъ" великому князю Константину Николаевичу, который объяснилъ государю о своемъ желаніи. Тогда великая внягиня Елена Павловна, обратясь къ Петру Семенову, пре-

дупредила его, чтобъ онъ ничего не дѣлалъ безъ воли государя. Вслѣдствіе того, Петръ Семеновъ доставилъ въ кабинетъ государя всеподданнѣйшу записку, въ которой испрашивалъ разрѣшенія препроводить копію съ предсмертной записки великому князю Константину Николаевичу. Докладная записка Петра Семенова въ тотъ же день была возвращена ему государемъ, съ соизволеніемъ сообщить копію великому князю Константину Николаевичу и другую—великой княгинѣ Еленѣ Павловнѣ.

На другой день, по кончинѣ Ростовцова, 7 февраля 1860 года, состоялось, подъ предсѣдательствомъ П. А. Булгакова, засѣданіе общаго присутствія. Оно, по свидѣтельству Н. П. Семенова, "прошло безъ оживленныхъ преній и тянулось вяло" <sup>97</sup>).

Погребеніе Ростовцова, состоялось 9 февраля 1860 года. "Воть и билеть на похороны Ростовцова, —записаль Никитенко въ своемъ Дневникто: —Государь самъ закрыль ему глаза. Онъ, говорять, изъявиль скорбь свою тяжкими рыданіями. Этою смертію глубоко опечалены всё, кром'в враговъ освобожденія крестьянь. Конечно, это лучшее надгробное слово Ростовцову" 98).

Въ 10-мъ утра, гробъ Ростовцова быль вынесенъ изъ его квартиры государемъ, великими князьями и родными Ростовцова. Когда погребальная процессія тронулась, государь сѣлъ на коня и сопровождалъ шествіе до Николаевскаго моста. Митрополить Новгородскій и С.-Петербургскій Григорій шествоваль во главъ духовенства до Англійской набережной, гдъ съль въ карету и отправился въ Невскую Лавру совершать литургію. Къ отпъванію пріъхалъ государь. Когда послъднее цълованіе кончилось, государь самъ подняль гробъ, и несъ его съ великими князьями изъ церкви Св. Духа, до самой могилы въ Өедоровской церкви. Издержки на погребеніе, которыя простирались до 15-ти тысячь рублей сер., государь пожелаль принять на свой счеть <sup>99</sup>).

В. А. Мухановъ, въ своемъ Дневникъ, замътилъ: "Госу-

дарь и великіе князья были на похоронахъ Ростовцова. Императоръ пріёхаль на вынось и самъ несь гробъ, что повторилось потомъ отъ церкви до могилы: очень понятное увлеченіе сердца, котораго многіе не одобряють, полагая, что подобныя дёйствія роняють достоинство императорскаго сана. Можеть быть, государь зналь въ Ростовцов'в доброд'єтели, которыхъ не знали другіе и которыя утвердили его дружбу и привязанность къ почившему 100.

## XXXI.

Трогательная вончина Ростовцова примирила съ нимъ многихъ и произвела сильное впечатлёніе въ Россіи.

Замъчательно, что великая княгиня Елена Павловна, по свидътельству М. А. Милютиной, "только съ 1858 года, переломила въ себъ многолътнее свое нерасположение къ Ростовцову. Съ минуты назначения его въ предсъдатели Редакціонныхъ Коммиссій, она стала употреблять всъ силы своего очарованія, чтобы загладить прошедшее и отчасти успъла въ этомъ. Ростовцовъ, который дотолъ платиль ей взаимнымъ нерасположеніемъ, по-немногу растаялъ и подъконецъ хаживалъ повърять ей свои опасенія и сомнънія, жаловаться на трудность своего положенія".

Съ своей стороны, Милютина замъчаетъ, что "вліяніе Ростовцова никогда не было сильнье, какъ послъ его смерти. Онъ умиралъ жертвою "святаго дъла"; послъдніе его дни были мужественнье всей жизни, они примирили съ нимъ даже враговъ его и не могли сильно не подъйствовать на его державнаго друга. Спокойный и твердый передъ концомъ, прощаясь съ государемъ, онъ ободрялъ его продолжать начатое, и оставилъ ему записку, въ которой излагалъ уже сдъланное, и завъщалъ неуклонно слъдовать дальнъйшей программъ Редакціонныхъ Коммиссій" 101).

"А. Ростовцова жаль, очень жаль",—писаль Кошелевъ Погодину 102).

Странная и, по моему мнѣнію, —писалъ Хомявовъ А. Ө. Гильфердингу, —любопытная теперь эпоха у насъ. Подъ видомъ самыхъ пошлыхъ, незначительныхъ движеній, завладываются начала самыхъ важныхъ и едва ли не міровыхъ явленій. Говорить о нихъ съ видомъ важнымъ нельзя: все видимое тавъ мелко. Говорить о нихъ шутя, нельпо: подъ ними вроется весьма и весьма много. Кому въ Европѣ нужно знать про смерть Ростовцова? Хорошъ герой! А отъ этой смерти наступилъ новый фазисъ въ вопросѣ, котораго разрѣшеніе отзовется сильно не у насъ однихъ. По неволѣ зачешется въ затылкѣ, когда объ этомъ подумаешь. Не знаю, какъ у васъ въ Питерѣ, а здѣсь только и толку объ этомъ и, къ несчастію, злыя страсти сильно радуются. Спасибо Павлову: овъ въ Нашемъ Времени сказалъ объ этомъ нѣсколько добрыхъ словъ" 108).

Н. Ф. Павловъ писалъ: "На дняхъ скончался въ Петербургъ генералъ-адъютантъ Ростовцовъ. Его поприще подвергалось разнаго рода нареваніямъ. Онъ стоялъ одиново, не имълъ сильнаго родства, могущественныхъ связей и, слава Богу, не оставиль по себъ нивого, кому писатель, съ низкою пользой для себя, могъ бы угодить воспоминаньемъ о повойникъ. Мы не принадлежимъ къ тъмъ людямъ, которые находять нужнымь рыться въ чужой совести и объяснять всявое доброе дело корыстнымъ побуждениемъ. Горькая черта невърующаго общества! Мы знаемъ, что Ростовцовъ горячо дъйствоваль для освобожденія врестьянь съ надёломь землею, и намъ довольно. Какія были его личныя цізли, это не наше дело, этого доищется Богъ. Важно то, въ чему стремится человъвъ, а эгоизмъ одушевляетъ его или самоотверженіедля общества все равно. Мы знаемъ, что председатель Редакціонных Коммиссій окружиль себя сотрудниками, воторых в увазалъ ему говоръ, похожій на общественное мивніе. Онъ сдълалъ выборъ не по чинамъ, не по долговременной службъ, не по рекомендаціи. Это было нововведеніе, многознаменательное и не безъ будущности. Онъ преследовалъ осущест-

вленіе великой идеи, не смотря, что тучи носились кругомъ в важдый шагь его подвергался празднымь сплетнямь, элобнымъ толкованіямъ, порицанью, клеветв. Допустимъ, что онъ ошибался въ подробностяхъ, но намъ нужны люди, которые, хотя бы и ошибались, да твердо стояли за идею. Допустимъ, что, увлеченный подвигомъ, благимъ для другихъ, онъ не освободился вполнъ отъ привычекъ той сферы, гдъ призванъ быль действовать; не отделался отъ нравовъ, всосанныхъ съ моловомъ матери и, можетъ быть, съ излишней самонадъянностью, думаль, что тесный кружовь вывщаеть въ себе всю человъческую премудрость, а потому не имъетъ надобности прислушиваться въ другимъ рачамъ, давать просторъ всей пестротъ интересовъ и убъжденій, какъ бы ни были они или ви казались безсмысленны. Этой вины Исторія не возложить на память Ростовцова. Она изследить стихіи, вошедшія въ его воспитаніе, разложить на составныя части воздухь, которымъ онъ дышалъ, и не произнесетъ осужденія.

"До нея не дойдуть толки салоновь, ребяческіе доводы эгоняма, шушуванье толпы, злорвчіе и злопамятность. этимъ жалкимъ дрязгамъ Исторія пройдеть съ пренебреженіемъ и забывчивостью, но она будеть знать, что Ростовцовъ сошель въ могилу во время пламеннаго служенія лучшимъ надеждамъ его Отечества; что онъ умеръ и не выпустилъ изъ рукъ дорогаго знамени. Во имя той иден, которой были подчинены всв последнія минуты его жизни, мы находимъ справедливымъ, съ этой точки зрвнія, причислить его смерть въ разряду общественныхъ бъдствій. Иногда одна черта свидътельствуетъ, что на днъ человъческого сердца хранилась подъ спудомъ частица святыни. Хотя бы въ настоящее время милліоны голосовъ не были нашего мивнія, мы все-таки увврены, что въ последствии явятся, тоже во множестве, иные судьи, болже отржшенные отъ вліянія текущихъ событій, болже независимые и дай Богъ, чтобы потомство повторило имя Ростовцова не въ укоризну другимъ" 104).

По непонятнымъ цензурнымъ распоряженіямъ о Ростов-

цовъ запрещено было нашимъ журналамъ распространяться. Погодинъ, посътивъ издателя Отечественных Записок Краевскаго, замътилъ: "Краевскому грозитъ непріятность за статейку о Ростовцовъ. Гробъ несъ государь, а доброе слово сказать не смъй журналъ".

Приведемъ здёсь отрывовъ изъ письма въ Погодину одного изъ ближайшихъ людей въ Ростовцову въ последній періодъ его жизни, О. П. Еленева, который мимоходомъ представляеть драгоцінную черту, арко рисующую нравственныя качества Ростовцова. Погодинъ хлопоталъ объ одномъ бъдномъ семействъ и съ этою целью обратился въ Еленеву, который, въ своемъ отвътномъ письмъ, между прочимъ писалъ: "За особенное для себя удовольствіе почель я хлопотать по двлу семейства Панке, какъ потому, что для меня всегда истиню пріятно сдёлать вамъ угодное, такъ и по самому положенію этого семейства, въ которому нельзя не чувствовать участія. Подобные случаи должны быть близви сердцу всёхъ насъ, имъющихъ несчастие служить въ вазенной службъ и неумъющихъ обезпечивать себя на оной: рано или поздно и намъ угрожаеть таже участь-остаться самимь или оставить свое семейство безъ куска хлёба. Я только сегодня получиль отвёть на последнюю мою попытку по этому делу и ответь этоть отняль всякую надежду на успёхъ. Въ Штабе Военно-Учебныхъ Заведеній не могли ничего сдёлать, чтобы дать новый обороть дёлу о пенсіи, такъ какъ, оно вполнё зависить оть Медицинсваго Департамента. Я попытался просить въ этомъ мъстъ, извъстномъ впрочемъ своимъ нерасположениемъ дълать добро человъчеству: тамъ мнъ сказали, что пенсія 140 р. назначена по закону и измёнить этого назначенія нельзя. Не довъряя такой безусловной невозможности, и отыскаль путь въ Енохину, чрезъ одного близваго въ нему и истиню добраго человека; сверхъ моего ожиданія и Енохинъ остался непреклоненъ, говоря также, что поступлено было по закону и более сделать ничего нельзя. Прискорбно и возмутительно. особенно когда видишь какъ десятки тысячь раздаются въ гласныя и безгласныя пособія тімь, у кого и безь того изъ горда лівзеть. Жаль, что это дпло не было мню извъстно при жизни Ростовиова; надо отдать ему справедливость, что въ подобных случаях оно быль, не въ примъръ прочимъ властителямь, широкъ сердиемъ и не стъснялся буквою безсмысленнаго закона. Теперь не знаю, что и посовітовать " 105).

Здёсь встати для харавтеристики Ростовцова замётить, что, по свидётельству Н. П. Семенова, Ростовцовъ "постоянно и съ самыхъ юныхъ лётъ находился въ военной службе. Онъ проходиль ее по дороге, имъ самимъ проложенной, и котя, впоследствии вошель въ столкновение съ служебною письменностию, тёмъ не мене, онъ не успёль усвоить себе бюровратическихъ ея пріемовъ. Онъ никогда не постигаль той спеціальной красоты слога, тщательно отдёланной министерской бумаги. Какъ въ речахъ, такъ и въ запискахъ онъ сохранялъ самобытную оригинальность.... Онъ всегда обнаруживалъ отвращеніе къ форменности. Онъ понималь военную форму, создаваемую дисциплиной; но не постигалъ ни бюрократической формальности, ни даже юридической формы или обрядности, а потому онъ и не обращалъ большого вниманія ни на ту, ни на другую".

### XXXII.

Послѣ кончины Ростовцова, свидѣтельствуетъ Н. П. Семеновъ, "въ столицѣ носились слухи, что государь предлагалъ занять мѣсто предсѣдателя Редавціонныхъ Коммиссій графу С. Г. Строганову, который отклонилъ отъ себя это назначеніе; другіе говорили, что это мѣсто предлагалось К. В. Чевкину. Носилась и другая молва, что К. В. Чевкинъ, напротивъ, самъ домогался кресла предсѣдателя Коммиссій. Говорили также, что занять мѣсто Ростовцова очень сильно желалъ М. Н. Муравьевъ.... Ходили слухи и о назначеніи предсѣдателемъ Коммиссій С. С. Ланского. Разсказывали впостѣдствіи, что для него приготовлялъ пути Н. А. Милютинъ. Навонецъ, разнесся слухъ о назначени предсъдателемъ графа В. Н. Панина. Этотъ слухъ произвелъ сильную тревогу между большинствомъ членовъ Коммиссій и нівкоторые изъ нихъ употребляли всё усилія на то, чтобы провести вандидатуру графа Н. Н. Муравьева-Амурскаго. Толки о назначеніи графа Панина начались съ той минуты, какъ въ городії стало изв'ястно, что государь, накануні похоронъ Ростовцова, призываль въ себі графа Панина — долго съ нимъ бесіздоваль. Личность графа Панина вслідствіе того заинтересовала всіїхъ и разговорамъ о немъ не было конца" 106).

"Слухи подтверждаются", —писалъ Кошелевъ Погодину. — "Панинъ рѣшительно назначенъ и даже назначенъ Топимскій дѣлопроизводителемъ Коммиссій, на мѣсто Семенова. Это пишетъ Ю. Самаринъ изъ Петербурга. Ну! Каково! Это ужасно! Что это значитъ? Питеръ въ восторгѣ: теперь де мы затормозимъ. Я въ ужасѣ отъ этого извѣстія. Говѣю.... О Ростовдовѣ теперь написать необходимо, ибо этимъ можно безнаказанно хватить ловко Панина" 107).

Подъ 11—15 февраля 1860 года, Нивитенко записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Вечеромъ пришелъ Любощинскій и сообщиль мнё новость, что на мёсто Ростовцова по крестьянскому дёлу назначенъ графъ Панинъ. Это назначеніе поразило какъ громомъ всёхъ друзей свободы и улучшеній. Образъ мыслей графа Панина извёстенъ. Какъ же онъ будеть вести себя тамъ, гдё требуется именно все противное его прежёниъ понятіямъ и дёлніямъ. Нельзя не признаться, что съ Ростовцовымъ погибло для насъ много прекраснаго. Это общее убёжденіе.... Бёдное Отечество! Такъ шатки всё благія начинанія въ тебё! Стоитъ сойти съ поприща одному человёку, чтобы все опять отодвинулось назадъ" 108).

Въ Дневнико В. А. Муханова, подъ 11 февраля 1860 года, мы читаемъ: "На мъсто Ростовцова назначенъ графъ Панинъ... Выборъ человъка, который считается однимъ изъ богатъйшихъ помъщиковъ, представляетъ ручательство землевладъльцамъ, что ихъ интересы будутъ соблюдены. Графъ Панинъ уменъ,

образованъ и даже ученъ. Прежде о немъ говорили, что онъ прекрасно излагаетъ дъло, но приходитъ къ заключенію не всегда върному. Съ нѣкотораго времени замѣчаютъ, что этотъ недостатокъ исчезъ" 109).

Ө. М. Дмитріевъ, изъ Москвы писалъ Н. А. Милютину: "О васъ я слышу часто: ваше имя во всёхъ устахъ, съ прибаввою всевозможныхъ выраженій ненависти со стороны воренныхъ Руссвихъ помёщивовъ. Нёсколько времени тому назадъ, я, по силё этихъ выраженій, догадывался, что въ Петербурге дёла идутъ хорошо и до-нельзя радовался. Но, кажется, теперь черныя тучи опять собираются, если правда, что Панина назначили на мёсто Ростовцова" 110).

"У великой княгини Елены Павловны, — пов'єствуеть В. А. Мухановъ, — былъ балъ великол'єпный. На балѣ были и маски, которыя болѣе или менѣе удачно мистифировали государя, великихъ князей и все общество. Одна маска обратилась съ слѣдующимъ въ генералу Тимашеву: "Назначеніе графа Панина меня очень разстроило, и я едва держусь на ногахъ, которыя трясутся; я—Муравьевъ" 111).

Вследствіе назначенія графа Панина председателемъ Редавціонныхъ Коммиссій дичность его стада общеванимательною; а потому Н. П. Семеновъ, въ своемъ сочинени Освобождение крестьяни вы России, счель необходимымъ повнавоинть съ нею своихъ читателей. "Графъ Вивторъ Нивитичъ Панинъ, — пишетъ Семеновъ, — былъ человъкомъ выдающимся, во всёхъ отношеніяхъ, изъ ряда обывновенныхъ людей. Онъ быль огромнаго роста, который какь будто увеличивался еще оть нестройности его фигуры (Онъ быль сутуловать). Голось у него быль—внушительный бась. Рачь была плавная. Онъ обладаль изумительнымъ и чарующимъ враснорфчіемъ, вменно: сжатостью выраженія, врасотою слова, удачнымъ подборомъ эпитетовъ, сосредоточенностью мысли и ясностью того, о чемъ котель говорить; такъ что, еслибъ стенографъ записываль его рѣчь, то, конечно, для печати не пришлось бы переставлять ни одного слова, тогда какъ его письменный слогъ не имѣлъ и приблизительно тѣхъ достоинствъ, которыми отличалась его устная рѣчь (впрочемъ, онъ и не упражинялся въ литературныхъ занятіяхъ). Память у него была необыкновенная. Образованіе было классическое. Онъ обладалъ знаніемъ обоихъ древнихъ языковъ и легко усвоилъ себѣ всѣ первоклассные Европейскіе языки. Его начитанность была обширная, преимущественно въ области изящной Литературы и Исторіи. Всю свою жизнь онъ особенно интересовался внѣшней политикой. Политическіе листы иностранныхъ газетъ, особенно Тітез, онъ прочитывалъ отъ доски до доски. Его не устрашали никакіе томы.

"Тавъ, когда онъ былъ назначенъ товарищемъ министра Юстиціи, въ 1832 году, предварительно своего вступленія въ должность, испросивъ разрѣшеніе въ продолжительный отпускъ, онъ удалился на все время въ свое подмосковное село Мареино, и тамъ прочелъ подъ рядъ весь Сводъ Законовъ. Уголовные и гражданскіе законы онъ выучилъ наизусть и зналъ ихъ отлично. Объ этомъ своемъ подвигѣ онъ даже любилъ сообщать приближеннымъ къ нему лицамъ.

"По какимъ то своимъ наблюденіямъ, онъ увѣрился въ томъ, что для изученія дѣла, какъ бы сложно оно ни было, потребно не болѣе двухъ недѣль времени, и съ этимъ соображалъ срови, когда назначалъ кому нибудь изъ своихъ подчиненныхъ работу, что часто ставило ихъ въ немалое затрудненіе. Онъ былъ очень близорукъ, и когда, подъ старость лѣтъ, зрѣніе совсѣмъ измѣнило ему (что относили въ неумѣренному его чтенію, особенно мелкой печати нѣкоторыхъ иностранныхъ газетъ), онъ нанималъ чтеца.

"Однаво, знанія, пріобрѣтаемыя чтеніемъ, какъ то не перерабатывались его натурою, а оставались размѣщенными въ углахъ его богатой памяти, подобно книгамъ на полкахъ хорошо снабженной библіотеки. У него, можно сказать, не было никакого мировоззрѣнія. Воспитаніе его, сообразно той эпохи въ Россіи, когда онъ родился и жилъ и проводилъ молодость среди высшаго общества, было болѣе Европейское, нежели Русское

"Въ образъ жизни, при утонченной въжливости, онъ былъ недоступный аристократь, дълавшійся съ теченіемъ времени, можно сказать, все болье и болье нелюдимымъ, такъ что сношенія съ нимъ тъхъ, кои по рожденію не принадлежали къ аристократическому кругу, дълались почти невозможными. Гордость происхожденія заставила его считать лицо не его круга простолюдиномъ, а людей низшихъ сословій онъ принималъ какъ бы за существа другаго порядка творенія. Къ образованнымъ молодымъ людямъ онъ выказывалъ, однако, особое расположеніе. Къ нимъ вообще онъ былъ снисходителенъ. Въ обществъ высшаго круга, которое онъ единственно и посъщалъ, видали его неръдко уединившимся отъ всъхъ и долго бесъдующимъ вдвоемъ съ какимъ нибудь юношей, котораго онъ встръчалъ случайно въ первый разъ и который удостоился обратить на себя по чему либо его вниманіе".

"Харавтерныя и преврасныя черты, — добавляетъ Н. П. Семеновъ, — воспитанія того времени, въ воторое протевли дни первой молодости графа Панина, а именно: страхъ Божій, повиновеніе родителямъ и почтеніе въ старшимъ, — переродились въ немъ въ тавой педантизмъ и такой особый формализмъ, что у него составились своеобразныя понятія, объ исполненіи служебныхъ обязанностей, или вообще вакого бы то ни было долга".

Вступивъ въ отправленіе обязанностей предсёдателя Редавціонныхъ Коммиссій, графъ Панинъ образоваль при себё, изъ своихъ чиновнивовъ, какъ бы канцелярію для исполненія его порученій по крестьянскому дёлу. Во главё этой канцеляріи былъ поставленъ, съ 19 февраля 1860 года, Борисъ Ниволаевичъ Хвостовъ. М. И. Топильскій сообщилъ Н. П. Семенову, что графъ Панинъ сказалъ: "Въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ я всего говорить не буду. Мнё необходимо для Главнаго Комитета и Государственнаго Совёта оставить себё зады". Топильскаго же графъ Панинъ сдёлалъ своимъ неоффиціальнымъ помощникомъ; но потребовалъ отъ него, чтобы онъ не считалъ себя прикомандированнымъ или состоящимъ

при немъ по врестьянскому делу. "Топильскому, -- свидетельствуетъ Н. П. Семеновъ, -- не мало досталось клопотъ вследствіе этой дов'вренности графа Панина. Въ продолженіе занятій Редавціонных Коммиссій Топильскій очень часто посъщаль меня, передавая миъ разныя приказанія графа. Когда Топильскій не заставаль меня дома, что случалось весьма ръдко, то очень сердился, и въ нетерпъніи выражаль иногда это громко, въ присутствін моей прислуги. Въ сношеніяхъ моего брата, П. П. Семенова, съ графомъ Панинымъ, Топильскій тоже нерідно быль между ними посредникомъ.... Топильскій должень быль исполнять все это сверхъ своихъ текущихъ по службъ занятій, отъ которыхъ графъ Панинъ не избавляль его во все время. Это конечно не мало обременяло и затрудняло его, и тъмъ не менъе, по окончани дъла, графъ Панинъ не удостоилъ его медали за труды по освобожденію врестьянь, тогда какь Хвостову и другимь чиновнивамъ дана была медаль серебряная, чёмъ Топильскій считаль себя обиженнымь и въ разговорахъ со мною жаловался на несправедливость къ нему графа Панина и на необъяснимыя его странности".

Назначеніе графа Панина предсёдателемъ Редакціонныхъ Коммиссій, — свидётельствуетъ Н. П. Семеновъ, — "не могло не внушать нёкотораго страха не только тёмъ изъ членовъ Коммиссій, которые знали его ближе, но и огромному большинству тёхъ, которые, не зная его вовсе, слышали отъ другихъ неумолкавшіе разсказы о немъ.

Графъ Панинъ назначенъ былъ предсъдателемъ Редавціонныхъ Коммиссій 11 февраля 1860 года. Въ тоть же день, вечеромъ, Н. П. Семеновъ получилъ записву отъ Топильскаго прибыть въ нему, на другой день, къ 8 часамъ утра. По пріъздъ, Топильскій посадилъ Семенова за письменный столъ и, положивъ передъ нимъ чистую бумагу, сказалъ: графъ Панинъ проситъ васъ описать ему весь составъ Коммиссій, какой заведенъ у васъ порядовъ занятій, ходъ дъла. Семеновъ позволеня себъ спросить Топильскаго, для чего именно это нужно графу?

Топильскій отвічаль, что теперь онь ничего не можеть сказать, вром'в того, что государь приближает къ себъ графа. Исполнивъ эту нелегвую задачу, Семеновъ вручилъ свою записку Топильскому. На другой день, графъ Панинъ потребовалъ въ себъ П. П. Семенова, котораго встрътилъ съ предупредительной въжливостью и благосклонностью, и просилъ его объяснить ему всю сущность врестьянского дёла и взглядъ на него Ростовцова. Графъ Панинъ слушалъ Семенова съ напряженнымъ вниманиемъ. Между прочимъ графъ Панинъ спросилъ Семенова, чтобы онъ совершенно отвровенно сообщиль ему въ подробности, что думаль о немъ (графъ Панинъ) Ростовцовъ? Семеновъ исполнилъ желаніе графа Панина и сообщиль ему, между прочимь, что Ростовцовь "нивогда не указываль на графа Панина, какъ не преемника себъ по предсъдательству въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ, считая его человъвомъ недоступнымъ, нелюдимымъ, врайне неправтичнымъ и совершенно незнакомымъ съ бытомъ Рус**сва**го народа" 112).

П. А. Валуевъ, въ своемъ Дневникъ, подъ 16 февраля 1860 года, записаль: "Грейгъ передаваль мив подробности свиданія между графомъ Панинымъ и веливимъ вняземъ Константиномъ Николаевичемъ, послё назначенія перваго предсёдателемъ Редавціонныхъ Коммиссій. Панинъ сказалъ, что прівкаль не въ веливому внязю, а въ государственному мужу, особенно занимавшемуся крестьянскимъ вопросомъ. Затъмъ онъ изложиль свой политическій credo. "У меня есть уб'яжденія, — свазаль онь, — сильныя убъжденія. Напрасно иногда думають противное. Но, по долгу върноподданнической присяги, я считаю себя обязанными прежде всего узнавать взглядъ государа. Если я кавимъ либо путемъ, прямо или косвенно, удостовърюсь, что государь смотрить на дело иначе, чемъ я,--я долгомъ считаю тогчасъ отступить отъ своихъ убъжденій и дъйствовать даже совершенно наперекоръ имъ, съ тою и даже съ большею энергіею, кавъ если бы я руководствовался моими собственными убъжденіями". Грейгъ сказаль: "C'est l'apologie de la lâcheté la plus complète, que j'aie jamais entendue". Другіе отозвались объ этомъ credo сл'ядующимъ образомъ: "Панинъ былъ правъ" 118)!

#### XXXIII.

Мы уже знаемъ, что депутаты второго призыва собрались въ С.-Петербургъ въ началъ 1860 года; но, до совъщаній они допущены были только по смерти Ростовцова, 27 апръля, и эти совъщанія заключились 8-мъ числомъ мая 1860 года.

Дълтельность свою въ санъ предсъдателя Редавціонныхъ Коммиссій графъ Панинъ началъ 21 февраля 1860 года, представленіемъ государю депутатовъ второго приглашенія. Каждаго изъ депутатовъ государь осчастливилъ милостивымъ словомъ и потомъ, подозвавъ всъхъ ихъ ближе въ себъ, изволилъ обратиться въ нимъ съ слъдующими словами:

"Господа! Я начну съ того, что повторю мою благодарность дворянамъ трехъ Литовскихъ губерній, которые подаль прим'єръ, вызвавшись первые на общее намъ дёло.

"Мнѣ остается повторить вамъ, господа, то, что губерискіе предводители, находящіеся между вами, уже отъ меня слышали. Вамъ извѣстно, какъ святое это дѣло близко моему сердцу; увѣренъ, что и вы считаете его святымъ. У меня двѣ цѣли, или, лучше сказать, одна — благо государства. Я убѣжденъ, что въ томъ же самомъ заключается и ваша цѣль. Я хочу, чтобы улучшеніе быта крестьянъ было не на словахъ, а на дѣлѣ, и чтобы переворотъ совершился безъ потрясеній. Но для этого, безъ нѣкоторыхъ пожертвованій, съ вашей стороны, обойтись невозможно. Я желаю, чтобъ эти пожертвованія были, сколь возможно, менѣе тягостны и обременительны для дворянъ.

"Для занятій вашихъ, здёсь составлена инструкція, которая опредёляеть— въ чемъ должна заключаться прямая ваша обязанность. Вы должны отвёчать на вопросы, вамъ предложенные. Впрочемъ, если найдете нужнымъ добавить въ тому своя

соображенія, можете ихъ выразить въ отдёльныхъ мнёніяхъ, которыя будуть разсмотрёны и доведены до моего свёдёнія. Действуйте же единодушно въ общей пользё.

"Мнѣ извѣстно, что носились нелѣпые слухи, они могли, вѣроятно, дойти до васъ и здѣсь, будто я измѣнилъ свое довѣріе въ дворянству,—это ложь и влевета; не обращайте на это вниманія, а вѣрьте мнѣ. При самомъ началѣ обратился я въ дворянству съ полнымъ довѣріемъ. Обращаясь теперь съ тѣмъ же довѣріемъ въ вамъ, я надѣюсь, что вы на дѣлѣ оправдаете мои ожиданія.

"Министръ Внутреннихъ Дѣлъ и графъ Панинъ, котораго я назначилъ предсъдателемъ Редакціонныхъ Коммиссій, на мѣсто генералъ-адъютанта Ростовцова, знаютъ мысли мои и взглядъ мой по этому вопросу. Они могутъ подробно передать ихъ и вамъ. Вы должны намъ помочь, господа. Съ Богомъ же принимайтесь за дѣло".

Обратясь въ графу Панину, его величество изволилъ добавить:

"Ревомендую вамъ сотруднивовъ вашихъ: я увѣренъ, что они добросовѣстно будутъ работать. Прошу вести это дѣло въ извѣстнымъ результатамъ обдуманно и осторожно, тольво отнюдь не затягивая и не откладывая его въ долгій ящивъ.

"Прощайте, господа, — дай вамъ Богъ успъха".

Напечатавши эту рѣчь государя, Н. Ф. Павловъ отъ себя замѣтилъ: "Эти слова отвовутся радостью на всемъ пространствѣ нашего Отечества. Нензмѣрима высота, съ которой они сказаны, но утѣшительно, что туда доходятъ мельія безпокойства, нелѣпые слухи и сомнѣнія. Уничтожена ложь, клевета, отнимается у нихъ пища, которую извлекаютъ они изъ всякихъ печальныхъ событій, и Россія крѣпнетъ въ своихъ убѣжденіяхъ, и Россія вѣруетъ, что ея свѣтлыя упованія должны сохранить всю святость первыхъ впечатлѣній" 114).

Посл'в представленія государю, графъ Панинъ выразилъ желаніе познакомиться съ депугатами второго привыва и назначиль имъ день пріема запросто, во фраках, на 24 фе-

враля 1860 г., въ домѣ Министерства Юстиціи. Депутати съёхались, однако, въ назначенное время, кто въ полной формѣ, кто въ полуформѣ, кто просто во фракѣ. Нѣкоторые, по недоразумѣнію, явились было въ собственный домъ графа, но имъ указали путь въ домъ Министерства. Чиновникъ въ аванзалѣ, переписавъ имена, пригласилъ ихъ въ пріемную залу, куда вскорѣ вышелъ графъ Панинъ и обратился къ нимъ съ слѣдующею рѣлью:

"Господа! Слова государя императора должны быть глубово врёзаны въ памяти каждаго изъ васъ, мнё остается ихъ повторить, и въ качестве председателя Редакціонныхъ Коммиссій, добавить, что прямая наша обязанность трудиться для столь важнаго дела единодушно и какъ бы семейно, имёя въ виду главную цёль, по выраженію государя императора, — благо Россіи. При этомъ долгомъ считаю обратить ваше вниманіе и на то, что всё действія и труды, какъ я сказалъ, по нашему семейному дёлу, должны оставаться между нами, безъ разглашенія, въ особенности не слёдуетъ ничего сообщать за границу.

"Равно считаю полезнымъ для дёла указать и на то, что, по убёжденію моему, въ предлежащемъ вопросё значительно вредили, съ одной стороны, неосновательныя опасенія дворянъ, съ другой—несбыточныя ожиданія крестьянъ. То и другое мы должны сколь возможно устранять.

"Депутаты перваго призыва увлевлись своими взглядами на вопросъ и неръдко укоряли Редавціонныя Коммиссіи опрометчиво и неосновательно. По моему мнѣнію, вамъ не слѣдуеть впадать въ тѣ же самыя ошнбви и, не придерживаясь прошедшаго, надлежить заняться токмо настоящимъ въ нашемъ дѣлѣ, сохраняя, сколь возможно, ваши собственныя убъжденія.

"По моимъ общирнымъ занятіямъ, я не могъ виммательно следить за действіями Редавціонныхъ Коммиссій. Въ настоящее же время, я посвящаю себя исключительно на всестороннее изученіе трудовъ ея. Повторю: намъ прошедшее непужно

для дёла, мы должны пристально заняться настоящимъ, и вакія бы ни были уб'єжденія каждаго изъ насъ, вс'ємъ намъ следуеть стремиться въ главному: озаботиться обезпеченіемъ быта нашихъ врестьянъ, не упуская изъ виду, что за нихъ нёть между нами представителей, и потому намъ самимъ предлежить отстаивать ихъ. Вм'єст'є съ тёмъ, мы не должны забывать, что богатымъ людямъ, какъ я, наприм'єръ, ни въ какомъ случать перевороть не будеть слишкомъ ощутителенъ; но что наша обязанность озаботиться положеніемъ неимущихъ дворянъ, оградить исключительно ихъ интересы.

"Инструкція 11 августа положительно опредёляєть обязанностя ваши въ предстоящихъ работахъ. Надёюсь, что вы, согласно оной, выполните добросовёстно все на васъ возложенное.

"Кому нужно будетъ меня видёть, двери мои отворены; но, въ настоящее время, я принимать васъ не могу по причинамъ, которыя сейчасъ же объясню: у каждаго изъ васъ могуть быть убъжденія не всегда согласныя съ моимъ убъжденіемъ, слёдовательно, въ таковыхъ стольнованіяхъ различнихъ взглядовъ на вещи утратилось бы только много времени, безъ всякой пользы.

"Сверхъ того, могли бы полагать со стороны, что я раздёлиль одно изъ таковыхъ уб'йжденій, и что нахожусь подъ исключительнымъ его вліяніемъ.

"Остается мив, въ видв предостереженія, сообщить вамъ еще следующее: известно мив, что многіе изъ васъ бывають у графа Шувалова, у котораго предъ выборами собираются Петербургскіе дворяне и множество постороннихъ лицъ. Они могутъ иметь въ предмете составленіе различныхъ предположеній, несогласныхъ съ началами, по которымъ мы работаемъ. Петербургскій Комитетъ давно кончилъ свои занятія. Депутаты того Комитета исполнили тоже обязанность касательно проектовъ, представленныхъ въ Редакціонныя Коммиссіи, а потому всякое ваше вмёшательство къ предположенія Петербургскаго дворянства было бы совершенно безполезно и только

замедлило бы ходъ вашихъ собственныхъ занятій. Вообще я совътывалъ бы держаться своихъ убъжденій, не увлекаясь сторонними внушеніями.

"Я кончиль, не имфете ли вы, что сказать, господа"? Депутаты вышли отъ графа Панина "смущенные и въ недоумфніи".

Въ тотъ же день, 24 февраля 1860 года, въ залѣ 1-го Кадетскаго Корпуса, состоялось первое засёданіе общаго присутствія, подъ председательствомъ графа В. Н. Панина, въ вицмундирахъ, вто ихъ имълъ, и фракахъ и въ орденахъ, -- у вого были. Сигаръ и папиросъ на столахъ поставлено не было, какъ передъ тёмъ это делалось обычно. По пріёзде графа Панина, Булгавовъ началъ представлять ему членовъ Коммиссій. Нівоторымъ графъ протагиваль руку, другихъ прив'етствоваль только повлономъ. Галагану, подавъ руку, сказаль: Объ вась я очень много слышаль, и мнь пріятно съ вами познакомиться. Самарину, протянувъ руку, свазалъ: Мы старые знакомые. Какт здоровье вашей матушки? Когда Булгаковъ представилъ Любощинскаго, графъ вивнулъ только головой, произнеся: Этого я знаю, и удыбнулся. Арапетова встрётиль сухо и едва поклонился. Князю Червассвому расвланялся очень въжливо, но руки не подалъ, чъмъ послъдній обидёлся и, обратясь потомъ въ Н. П. Семенову, замётиль: "Вы внесите въ вашу Исторію, что Арапетовъ и я удостоились самаго холоднаго пріема". Соловьеву графъ не только не подалъ руки, но и не обратилъ на него даже вниманія; по этому Соловьевъ, подойдя потомъ въ внязю Червасскому, свазалъ ему: "Я долженъ именно причислить себя въ вамъ по тому пріему, какой онъ мнв сдвлаль". Домонтовичу, графъ подаль руку, говоря: Объ вась я слышаль много очень хорошаго. Вы служите въ Государственномъ Совътъ, я знаю. Когда очередь дошла до Н. П. Семенова, графъ только повлонился ему и, приветливо улыбаясь, свазаль: Это свой. Стоя невоторое время на томъ же месть, графъ сделаль нъсколько общихъ вопросовъ о помъщенін Коммиссій, и заивтиль, что разъ онъ об'вдаль въ этой зал'в, и об'вдъ давался великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, а потомъ прибавиль, что, кажется, сившаль, что обёдь быль въ другомъ ивств; затвиъ онъ видимо затруднялся, что свазать еще. Между твиъ, прибыли еще опоздавине члены. Графъ обратился и въ нимъ. Милютину онъ съ предупредительною въжливостью подаль руку, но обощелся съ нимъ холодно. Затвиъ протянуль руку Бунге, говоря: Вы много писали по финансовой части; я читаль, и мы пользовались вашими свъдъніями; считаю долюмь изъявить вамь мою признательность, и очень радъ ближе съ вами познакомиться. Желтухина онъ спроснят: Вы, кажется, издавали Журналг Землевладъльцевъ? и, получивъ утвердительный отвёть, пожаль ему руку и прибавиль: Очень пріятно съ вами познакомиться. Туть подошли еще: Ламанскій, Грабянка, Гечевичъ; последній раскланялся вакъ-то очень неловко, Гирсъ и Железновъ. На ихъ повловы графъ молча отвечаль только повлонами. Къ самому Булгавову относился очень благосклонно и фамильярно. Булгавовъ доложилъ гвафу Панину, что не достаетъ только трехъ членовъ: Аправсина, внязя Паскевича (онъ былъ въ то время на охотъ съ государемъ) и Ярошинскиго. Н. П. Семеновъ спросилъ Калачова: Нётъ графа Шувалова, отчего Булгавовъ не назваль его? Калачовь ответиль: "Объ немъ не велено говорить. Онъ признанъ вреднымъ человекомъ". На распросы Н. П. Семенова невоторыхъ членовъ, какъ они остались довольны графомъ Панинымъ, Грабянва отвічалъ: "Кажется, что самому графу было непріятно все, что онъ желаль намъ выразить и сдёлать пріятнаго". Тарновскій сказаль, что ему надо нанимать ужъ дачу. Соловьевъ и князь Червасскій прямо выразили ихъ неудовольствіе на графа Панина. Татариновъ свазаль мив, что "обхождение и приемы графа нашель лучшими, чемъ ожидалъ". Князь С. П. Голицынъ заметилъ о немъ Петру Семенову: "Фигура та же, ростъ тотъ же, но это не онъ. Будучи въ сношеніяхъ съ нимъ это время, вы, какъ естествоиспытатель, подменили его какъ нибудь". Желтухинъ

нашелъ всё дёйствія и обращенія новаго предсёдателя съ членами Коммиссій очень хорошими.

Послѣ представленія членовъ, П. П. Семеновъ представиль графу Панину чиновниковъ Канцеляріи. Секретарь А. П. Салтыковъ, бывшій предъ тѣмъ секретаремъ Сената, обнаружиль при представленіи "нѣкоторый страхъ и торопливость въ движеніяхъ".

Графъ Панинъ отврылъ засъданіе общаго присутствія ръчью, прочитанною имъ по записвъ. Она начиналась съ объявленія его предсъдателемъ Коммиссій, въ чемъ самомъ выравилось, довъренность къ нему государя. Далье, графъ изъявлялъ надежду на содъйствіе ему членовъ. Затьмъ онъ объщалъ членамъ сохраненіе имъ основаній труда Коммиссій и предоставленіе имъ полной свободы сужденій въ Коммиссіяхъ; указалъ на предълы приличій и на уваженіе къ чужимъ мнівніямъ, предлагалъ воздерживаться отъ безплодныхъ преній и имъть вниманіе къ депутатамъ и почтилъ память Ростовцова воспоминаніемъ, говоря: "Онъ подалъ намъ высовій примъръ, которому мы должны слідовать — онъ принесъ въ жертву свою жизнь этому ділу". Въ заключеніе графъ Панинъ просилъ соблюдать прежній порядокъ занятій и перейти къ ділу 1115).

Кавъ бы въ подтверждение сказаннаго объ уважении къ чужимъ миъніямъ, графъ Панинъ, по свидътельству П. А. Валуева, "хотълъ назначить членомъ Редавціонныхъ Коммиссій графа Владиміра Бобринскаго. По этому поводу Бобринскій былъ у государя. Аудіенція прекратилась колодно и сухо, вслъдствіе отваза Бобринскаго участвовать въ занятіяхъ Коммиссій безъ права заявлять особыя миънія или права не подписывать заключеній большинства, съ воторыми онъ былъ бы несогласенъ. Государь говорилъ, что этотъ порядовъ для этой Коммиссіи тавъ установленъ. Графъ Панинъ сказалъ Бобринскому весьма наивно: "mais се que vous dites est la condamnation de toute ma carriere; j'ai passé ma vie à signer des choses que je n'approuvais pas".

Подъ 6 апръля 1860 года, въ Диевникъ И. А. Валуева читаемъ: "М. Н. Муравьевъ снова кръпво занятъ крестьянскимъ вопросомъ. Онъ сказалъ миъ про графа Панина: "Le ministre de la justice est très embarassé; il m'a dit lui même, qu'il ne voyait pas clair dans la question" 116).

#### XXXIV.

Съ 8-го апръля 1860 года, начался третій періодъ дъятельности Редавціонныхъ Коммиссій.

Въ засъданіи, происходившемъ въ этотъ день общаго присутствія, было, между прочимъ, разсужденіе о безполезности приглашенія депутатовъ въ общія присутствія Коммиссій. Горачими защитнивами этого митнія были: Милютинъ, внязь Червасскій и Соловьевъ. Они заявили, что "депутатовъ не зачёмъ собственно приглашать въ общее присутствіе, такъ вакъ это и прежде не приводило ни къ какимъ результатамъ". Такое митніе трехъ членовъ возбудило преніе:

Графъ Панинъ: "Я смотрю на ихъ приглашение сюда вакъ на необходимость удовлетворить ихъ желанию высвазаться".

*Булгаков*: "Чтобъ потомъ не свазали, что мы ихъ слушать не хотели".

Поневолѣ соглашаясь съ этими доводами, Милютинт вмѣстѣ съ тѣмъ высказалъ: "Надобно желать только, чтобъ изъ теоретической области они переходили больше на практическую почву, такъ, напримѣръ, чтобъ они доставляли точныя свѣдѣнія о существующемъ надѣлѣ. Они для того собственно и были призваны".

Но графъ Панинъ возразилъ Милютину и на это его замъчаніе: "Да, но надо также, по возможности, давать имъ способъ высказываться, какъ они смотрятъ вообще на все это дъло и послушать, что они объ этомъ думаютъ".

Замътимъ здъсь кстати, что изъ депутатовъ второго призыва, съ особенною силою ратовалъ за дворянскіе интересы

Пензенскій депутать Иванъ Николаевичъ Горствинъ, и вызваль сочувствіе предсёдателя Коммиссій графа В. Н. Панина. По окончаніи одного засёданія, графъ Панинъ, вставъ, "протянулъ руку Горствину и благодарилъ его за отвровенную рёчь".

Встрѣтившись съ Горствинымъ въ одномъ обществѣ, внязь Черкасскій сказалъ: "Вотъ, Иванъ Николаевичъ, вы человѣвъ либеральный, сознаете, какъ и мы, необходимость освобожденія врестьянъ съ землею, значитъ мы съ вами идемъ по одной дорогѣ, отчего же мы все какъ то врозь? Горствинъ отвѣчалъ: Нѣтъ, пути наши разные, иначе и быть не можетъ—вѣдь мы, дворяне и депутаты, идемъ въ народъ, а вы идете въ люди " 117).

Между тёмъ, въ обществъ стали ходить слухи о вознившихъ разногласіяхъ предсъдателя Редавціонныхъ Коммиссій съ ихъ членами. На другой же день послъ вышеупомянутаго засъданія общаго присутствія, а именно 9 апръля 1860 года, П. А. Валуевъ записалъ въ своемъ Дневникъ:

"Объдалъ у графа Нессельроде. Въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ, подъ предсъдательствомъ графа Панина, начинаютъ возникать смуты. Графъ Панинъ хотълъ опровинуть начало безсрочнаго пользованія, но принужденъ былъ уступить " 118).

"Здёсь (въ Москве) быль Самаринь, — писаль Хомяковь Кошелеву, — воторый разсказываль про борьбу съ Панинымъ и, кажется, решительную побёду Коммиссій. Должно быть, ихъ работы кончатся въ первыхъ числахъ или къ половине іюля; но въ тоже времи слышно, что государь все болёе и болёе склоняется къ выкупу; только не знаетъ, какъ приступить къ дёлу".

За мёсяцъ до своей кончины, Хомяковъ писалъ Кошелеву: "Одна изъ причинъ моего пріёзда въ Москву — Блудовъ. Я у него былъ почти всякій день, настраивая на вывупъ. Онъ просилъ у меня моего письма въ Ростовцову и вообще согласенъ съ нами, но вёдь это размазня: достанеть ли твердости что-нибудь отстоять и что-нибудь опровергнуть, сомнёваюсь. Пожалуй, теперь много значитъ Поповъ... Изъ

словъ самого Блудова боюсь, что онъ въ кодификаціи наплететъ путаницу, набивая юридическими формами то, что должно быть совершенно свободнымъ. Такъ, напримъръ, цълая большая глава о формахъ найма работниковъ въ деревняхъ, вмъсто самыхъ простыхъ сдъловъ " 119).

Близкій Ростовцову челов'явь, О. П. Еленевь, писаль Погодину: "О себъ скажу вамъ, что я было совсъмъ оставилъ Коммиссію, встретивъ вакое то странное нерасположеніе въ себѣ графа Панина, каковое я, впрочемъ, имъю честь раздѣлять почти со всёми подвизавшимися по врестьянскому дёлу при Ростовцовъ; однако, по убъжденію нъкоторыхъ членовъ нашей Коммиссіи, я взяль назадь мое всеподданнёйшее прошеніе объ увольненін меня изъ Коммиссін. Впрочемъ, теперь все уладилось довольно сносно, ибо, не видя никогда своего принципала, я работаю спокойно и независимо; кром'в нъкоторыхъ вившнихъ порученій, я составляю проекть сельскихъ училищъ. Данныхъ по этому вопросу я нашелъ очень мало, чтобы не свазать вовсе ничего, вое-что въ Министерствъ Государственныхъ Имуществъ и только; въ Литературв не отъискалъ ни одной дельной статьи: все или до наивности поверхностно и обще (въ томъ числе и внижва С. Маслова), или совсёмъ тупо. А тамъ еще стоитъ впереди Св. Синодъ съ своими тенденціями. Думаю, что мы всуе труждаемся: одно не допустять законодатели, другое исказять или же и вовсе парализируютъ исполнители; но всетави Коммиссія должна сделать свое дёло: говоря о матерыяльномъ устройстве крестыянсваго сословія, должна сказать свое слово и о его нравственномъ образованіи, а принять или не принять предположенія Коммиссіи будеть воля высшихъ. Что касается до меня, единственнаго составителя этой части работъ Коммиссіи, то я сметю наделяться, что трудь мой не уронить ея чести; я буду клопотать, чтобы проекть мой быль напечатань прежде представленія въ высшую инстанцію, дабы вызвать всё возможныя замъчанія и поправки.

"Главная работа Коммиссіи-положеніе о крестьянахъ, въ-

роятно, будетъ готова въ іюль. Основныя начала остались тъже, вакъ при покойномъ председатель, хотя графу хотьлось сильно поколебать начало безсрочного пользованія врестьянами землею, т.-е., другими словами, дать помъщивамь право, по истеченіи ніскольких літь, сгонять врестьянь сь земли или налагать на нихъ арендную плату по своему произволу. Какъ не сомивваться въ правильномъ ходв реформы, вогда тотъ, кому ввёрено ен руковожденіе, не понимаеть или не хочеть понять необходимости начала, которое въ Пруссів и во всей Германіи принято основою крестьянской реформы. Вся надежда на государя; онъ былъ, еще недавно убъжденъ въ необходимости шировихъ и просвъщенныхъ началъ, принятыхъ Коммиссіею. Въ Главномъ Комитетв, промъ Ланскаго и Блудова, всв противъ проекта Коммиссіи, одни по тупоумію, другіе по сословнымъ интересамъ; есть и такіе, которые гласно возстають противъ самаго существа реформы.

"Съ дъятельнъйшимъ и самымъ необходимымъ изъ нашихъ членовъ, Милютинымъ, было несчастіе: онъ переломилъ себъ руку; но, слава Богу, онъ быстро поправляется. Это самая свътлая голова въ Коммиссіи и только онъ одинъ находитъ средства распутывать затрудненія, которыми часто связываетъ насъ нашъ предсъдатель по своей извъстной неправтичности" 120).

Предъ небольшимъ перерывомъ засёданій общихъ присутствій, въ засёданіи 16 апрёля 1860 г., Желтухинъ обратился къ графу Панину съ вопросомъ: "Позвольте сдёлать нескромный вопросъ: гдё мы будемъ работать лётомъ"? Мелютинъ тоже, обращаясь къ графу Панину, сказалъ: "Прошедшее лёто мы собирались на Каменномъ-Острову". Графъ Панинъ отвёчалъ: "У меня нётъ особаго помёщенія". Булгаковъ сказалъ: "Этотъ вопросъ разрёшается легко: или въ городё, если графъ будетъ жить въ городё, или въ Павловскё, если графъ будетъ тамъ проводить лёто". Графъ Панинъ засмёялся. Желтухинъ замётилъ: "Нужно знать, что П. А. Булгаковъ и самъ живетъ въ Павловскё". Графъ Панинъ:

"А, воть отчего, оно и объясняется (громко сміндся). Для меня, літомъ какъ-то легче работается". Милютинъ: "Я долженъ однаво замітить, что жаръ дійствуетъ на печень и какъ то разливается желчь". Булгаковъ: "Павловскъ самое пріятное місто". Графъ Панинъ: "Я самъ люблю Павловскъ. На островахъ тоже пріятно літомъ, когда бываетъ не сыро. Но дороги туда невыносимы—много пыли". Булгаковъ: "Въ Павловскъ ужъ и теперь много іздятъ". Графъ Панинъ: "Неужели? Что-жъ, корошо тамъ теперь"? Булгаковъ: "Преврасно. Воздухъ такой сніжій". Графъ Панинъ: "Я полагаю, даже слишкомъ свіжій. Я все-таки иначе думать не могу, что туда теперь іздять охотники простужаться"? Желтухинъ: "Мы тогда, на Каменномъ-Острову, сиділи въ палаткі во время нашихъ засіданій. Она пожалуй еще ціла". Смінлись.

Мы уже знаемъ, что 8 мая 1860 года, закончились совъщанія депутатовъ второго привыва съ членами Редавціоннихъ Коммиссій, и вотъ, какъ бы въ отвёть на знаменитый объдъ, предложенный членами Редавціонныхъ Коммиссій депутатамъ перваго призыва, 10 сентября 1859 года, депутатъ Херсонсваго Губернсваго Комитета Касиновъ, въ видахъ сближенія депутатовь съ членами Коммиссій, даль имъ въ гостинницѣ Клея (нынѣ Европейская), обѣдъ оффиціальнаго харавтера. 13 мая, наванунь, Касиновъ завхаль въ П. П. Семенову, не засталь его дома, и, полагая, что Николай и Петръ Семеновы живуть въ одной квартиръ, оставиль двъ визитныя варточки, съ надписью на оборотъ, что просить обоихъ на завтра (14 мая) объдать. "Петръ Семеновъ, — свидътельствуетъ Ниволай Семеновъ, --- вернувшись домой, послѣ засъданія Хозяйственнаго Отделенія, поздно ночью, и озабоченный предстоявшими работами, посмотрёль на карточки слегка, и не замътилъ надписи на оборотъ, и я, такимъ образомъ, на другой день ничего не зналъ о приглашении, вследствие чего ни я, ни Петръ Семеновъ на объдъ не попали. Все, что мнъ осталось изв'ястнымъ объ этомъ об'яд'я отъ самого Касинова, было то, что первый тость быль поднять за здоровье госу-

даря, хозяиномъ, и всябдъ затемъ Касиновъ предложилъ здоровье членовъ Редавціонныхъ Коммиссій и свазаль имъ враткую приветственную речь, на которую ответиль ему Соловьевъ. Тогда, въ концу объда, членъ Калужскаго Комитета внязь Андрей Васильевичъ Оболенскій, припоминая трудившихся на литературномъ поприщъ, предложилъ нъсколько необдуманно тостъ за здоровье профессора Кавелина и Тверсваго губернсваго предводителя дворянства Унвовскаго. П. А. Булгавовъ, задётый почему то особенно этою безтактностью внязя Оболенсваго, отвёчаль ему: "Въ такомъ случай вы должны были бы вспомнить, что были люди, которые и прежде не только писали и думали объ освобождении врестьянъ, но и принимались за ихъ освобожденіе, — я предлагаю тость за Пугачева". Это произвело общее смущение между гостями Касинова, и быстро облетело салоны Петербурга, вызывая осужденія, болье или менье строгія, среди нашей правительственной бюрократіи, преимущественно либеральной ся части, особенно въ виду того, что Булгаковъ носилъ званіе статсъсевретаря. Его ожидали разнородныя непріятности, но графъ Панинъ явился его заступникомъ предъ лицомъ государя. Во всявомъ случай, последствія этого эпизода для последующей служебной деятельности Булгавова были уже неблагопріятны " 121).

# XXXV.

Въ то время, когда Редакціонныя Коммиссіи оканчивали свои труды, А. В. Головнинъ посётилъ свое село Гулынки, Рязанской губерніи, чтобы сдёлать распоряженія, необходимыя въ виду освобожденія врестьянъ, и оттуда, 24 іколя 1860 года, писалъ внязю А. И. Борятинскому: "Меня бол'є всего озабочивають въ настоящее время: 1) Новое покол'єніє крівпостныхъ крестьянъ, составленное изъ нын'ятнихъ молодыхъ людей и достигающее почти трехъ милліонной цифры, поднимается, слушая каждый день теперь о свобод'є. Это

единственная тема для разговора у крестьянъ повсюду, гдъ бы они ни сходились. Не трудно понять, какое вліяніе она эодолом ски вн и исолог кидолом итс вн стеми внжлод воображеніе. У насъ, въ центръ Россіи, среди этихъ трехъ милліоновъ людей, приготовляется въ очень близкомъ будущемъ воспламеняющійся матеріаль, тімь боліве опасный, что онъ вполнъ для насъ неизвъстенъ и что наши администраторы въ губерніяхъ нивогда не уважали крестьянъ; 2) Вследъ за этимъ поволениемъ, которое будетъ буйно и которымъ станетъ тяжело управлять, -- слъдуеть другое, еще болье молодое, составляющееся изъ крестьянскихъ детей, бегающихъ теперь оволо избъ, играющихъ и вупающихся въ грязи. Это маленькое народонаселеніе, еще изъ трехъ милліоновъ, конечно, со временемъ будетъ подъ вліяніемъ своихъ старшихъ братьевъ, въ особенности не получая нивакого направленія съ другой стороны. Дъйствительно, ужасно видъть, что ни духовенство, ни Министерство Народнаго Просвъщенія ничего положительно не дёлають для начальнаго поученія народа, оставляя рости эту массу дётей безъ малёйшаго понятія объ ихъ обязанностяхъ по отношенію въ Богу и людямъ. Какое будетъ последствие отъ этой небрежности? Цивилизація идеть впередъ, необходимость въ просвещени даетъ себя чувствовать, а извъстныя идеи распространяются въ воздухъ, не смотря на всв полиціи и всв цензуры".

Въ томъ же письмъ будущее Россіи Головнинъ рисуетъ въ самыхъ мрачныхъ краскахъ. "Признаюсь, — писалъ онъ, — что будущее кажется мнъ крайне безпокойнымъ! Я провелъ это лъто въ центръ Россіи, среди населенія истинно Русскихъ людей, которое, составляя сжатую колоссальную массу, говоритъ на одномъ языкъ, исповъдуетъ одну и ту же въру, имъя одни интересы, составляя истинную силу Россіи и представляя само по себъ цълое могущество. Разсматривая вблизи состояніе страны и вспоминая бюджеты государства, я нахожу, что за послъдніе сорокъ лътъ Правительство много брало у этого народа, а дало ему очень мало... Что же дълало Пра-

вительство въ тоже самое время, для этихъ же мъстъ, взамънъ всвиъ податей? Ничего для церкви, которая существовала народными приношеніями (свічной сборь), ничего для народнаго просвъщенія, ничего для дороги, такъ вакъ онъ находятся въ томъ же положения, въ какомъ онъ находились во времена нашего предка Рюрика. Правительство содержало, съ незначительными издержвами, суды, несправедливость воторыхъ вошла въ пословицу, и полицію, которая грабить народъ... Государственный доходъ, половина котораго основана на безправственности народа или, върнъе, на его развращенности (винный откупъ), тратилась на уплату процентовъ долга, на армію, флотъ и на этотъ далекій Петербургъ, воторый въ своихъ теперешнихъ размерахъ, очень мало полезенъ для настоящей Россіи. И тавъ, деньги, получаемыя съ податей, не тратились на ихъ настоящія потребности, все это было большою несправедливостью; а такъ какъ каждая несправедливость всегда наказывается, то я увъренъ, наказаніе это не заставить себя ждать. Оно настанеть, когда врестьянсвія дети, которыя теперь еще только грудные мляденцы, выростуть и поймуть все то, о чемъ я только что говориль. Это можеть случиться въ царствование внука настоящаго государя.... Императоръ прекратилъ одну наибольшихъ несправедливостей, которая длилась цёлые вёкакрепостную зависимость, и этой прекрасной мерою онъ стяжаетъ себъ безсмертіе во всемірной Исторіи и величайшее имя въ Исторіи народной цивилизаціи. Благодаря этой мере и поворенію Кавваза, слава уже пріобр'втена; онъ приготовляетъ мирное царствованіе для своего сына. Онъ могь бы удвоить славу и завъщать внутренній миръ своему внуку, если бы захотълъ уничтожить другую несправедливость, о которой я только что говорилъ".

Письмо свое Головнинъ завлючаетъ такими словами: "Простите, князь, что письмо такъ длинно. Оно было вызвано подъ впечатлѣніемъ, которое оставила мнѣ эта сторова, и я былъ ободренъ воспоминаніями нашихъ долгихъ разговоровъ въ Николаевъ и на Милліонной, въ 1855—1856 годахъ. Я совершенно съ вами откровененъ".

Тавъ мудрствовалъ будущій министръ Народнаго Просвѣщенія.

Наступали навонецъ последніе дни Редавціонныхъ Ком-

12 сентября 1860 года, П. А. Валуевъ ваписаль въ своемъ Днеоникъ: "М. Н. Муравьевъ сообщилъ мев разныя подробности о ходъ врестьянского дъла. Графъ Панинъ отлагаеть до Главнаго Комитета борьбу съ редавціонистами; а между твиъ, даетъ имъ волю завершить проекть по ихъ усмотренію. Въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ, Булыгинъ, вероятно, по наставленію Муравьева, началь возставать противъ главныхъ началъ проекта, что дало поводъ къ непріятнымъ объясненіямъ съ Милютинымъ, который сказаль Булыгину, что плоды полуторагодовой думы и трудовыхъ ночей нельзя опровергать результатами поверхностнаго чтенія. Будыгинъ отвъчалъ, что жаль, если одного поверхностнаго чтенія достаточно для отысванія столь существенных недостатковь въ плодахъ полуторагодовой думы. Теперь они съ Милютинымъ не вланяются. Понимаю, впрочемъ, Милютина. Онъ догадался, что Булыгину данъ mot d'ordre, и, не безъ основанія, можеть упревать его въ томъ, что говорить теперь, а молчаль прежде, пока свётило солнце Ростовцова. Раздражительность Милютина въ этомъ деле, впрочемъ, повазываетъ, что онъ не столь увъренъ въ окончательномъ успъхв двла, какъ прежде полагали. Недавно вто то говорилъ мив, что Милютинъ хочеть разыграть у насъ роль Штейна. Нельзя не отдать полной справедливости Милютину. Онъ обнаружиль, въ теченіе двухъ последнихь леть, много стойвости, дъятельности и умънья. Но онъ не созданъ быть Штейномъ. Если-бы Пруссія 1807 года была преобразована не министромъ, а севретаремъ министра, то Милютинъ могъ-бы быть этимъ севретаремъ въ Россіи. Но быть Штейномъ изъ-за плеча Ланскаго нельзя".

Когда М. Н. Муравьевъ узналъ, что предсъдателемъ Главнаго Комитета по врестьянскому вопросу будетъ великій внязь Константинъ Николаевичъ, то сказалъ: "Nous devons cela à Panine".

17 сентября 1860 года, Ланской писалъ Милютину: "Государь призывалъ Панина сегодня утромъ и совътовалъ ему быть болъе дъятельнымъ. Государъ недоволенъ медленностью. Панинъ объщалъ представить свою работу въ Главный Комитетъ 10-го октября" 122).

22 сентября 1860 г., графъ Панинъ въ последній разъ присутствоваль на заседании общаго присутствия. Въ следующемъ засъданіи, 25 сентября, предсъдательствовалъ П. А. Булгановъ. Когда "усълись", Булгановъ объявилъ, "держа въ рукахъ бумагу о сообщенномъ ему графомъ Панинымъ высочайшемъ повеленіи, чтобъ работы Редакціонныхъ Коммиссій были вончены. Любощинскій, подстреваемый любопытствомъ узнать, къ какому сроку, всталь, чтобъ заглянуть въ бумагу, которую держаль въ рукахъ предсёдательствовавшій, который заметивь это, сказаль Любощинскому: "Подождите. Что-жь вы дезете"! (Смёнлись). Велёно все кончить къ 10 октября 1860 года. П. П. Семеновъ прочиталъ предложение графа Панина объ окончанін работь Редакціонныхъ Коммиссій. При этомъ Булгаковъ заявилъ, что графъ Панинъ возложилъ на него еще разныя порученія, которыя онъ предложить, когда прівдеть въ засвданіе Милютинъ. Въ "2 часа 3 минуты", по полудни, прібхаль Милютинь. Булгаковь пригласиль его състь возав него. Милютину тотчасъ сообщили, что состоялось высочайшее повельніе о закрытіи Редакціонныхъ Коммиссій къ 10-му овтября. "Я знаю, — сказалъ Милютинъ, я самъ котёль сообщить вамъ объ этомъ, и думаль сдёлать этимъ вамъ сюрпризъ". Съ своей же стороны, Булгаковъ сказаль: "Николай Алексвевичь теперь прибыль, такъ воть я предъявляю письмо ко мей графа Панина, въ виду распредъленія нашихъ занятій, такъ, чтобъ все было кончено къ 10 октября, высочайше назначенному сроку заврытія".

П. П. Семеновъ прочиталъ письмо графа Панина въ Булгавову, следующаго содержанія: "Не имен возможности принять участіе въ засёданіи общаго присутствія Редавціонныхъ Коммиссій на 25-е сего сентября, я имою честь просить ваше превосходительство принять въ ономъ вместо меня предсъдательство, и назначить следующія заседанія, по мере изготовленія предметовъ, подлежащихъ общему обозрѣнію, дабы исполненіемъ высочайшей воли не последовало никакого замедленія въ окончаніи работъ Редавціонныхъ Коммиссій въ назначенному государемъ императоромъ срову". Прослушавъ это письмо, Милютинъ заметилъ: "Собственно Канцелярія могла бы недёльки на две подождать. У насъ теперь ужъ въ этомъ засъдания все будетъ вончено. Что васается до сдачи дёль, это до членовь не относится: имъ туть нечего мъщаться", и, обратясь въ Булгавову, сказаль: "Это вы разберетесь съ П. П. Семеновымъ". На это Булгаковъ сказалъ: "Да я что же? Я не настоящій предсёдатель. Я желаю узнать отъ товарищей, какъ дёлать, а вы воть что отвёчаете. Я вамъ не начальнивъ. Я только старшій въ чинъ. Что-жъ, это легче толкнуть ногой и отпихнуть отъ себя дёло, вогда намъ что нибудь не нравится".

За симъ, между Булгаковымъ и Милютинымъ завязался следующій діалогъ:

Милютина: "Къ 10 овтября мы можемъ все кончить".

Бумаков: "А водифивація"?

Милютина: "А это другое. Такъ какъ графъ Панинъ доложилъ государю, не посовътовавшись съ тъми, которые работають, — это его дъло. Я опредълить этого не могу. Всъ, которые работають, вонъ изъ кожи лъзутъ".

Бумаков: "Тавъ и запишите то, что вы говорите—въ журналъ".

**Мимотино:** "Да нельзя же такъ записать всякое слово, которое говорится".

Вумаков: "Да что-же мнв двлать"?

Милютина: "И представьте, что работы у васъ более неть".

*Бумаков*: "Да что-же навонецъ мнѣ представить? Я долженъ отвѣчать на письмо графа Панина.... Условимтесь же, что мнѣ сказать графу Панину".

Милютинг: "Вкратцѣ повторить ему то, что выходило изъ общихъ разсужденій, и имъ придумывалось".

Булганов: "А за симъ слъдуетъ свазать, что нельзя предвидъть, вогда кодификаціонный трудъ окончится, и увъдомить лишь о томъ, вогда мы надпемся вончить наши работы".

*Мимотин*: "А этого послѣдняго не нужно. Пусть онъ меня спросить, когда мы полагаемъ кончить".

Тутъ вступилъ въ разговоръ Петръ Семеновъ, и свазалъ: "Тавъ писать ему намъ нельзя. Надо ему представить, что по овончаніи вотъ того-то въ нынѣшнемъ засѣданіи, подлежитъ за тѣмъ отдѣльно разсмотрѣнію тольво довладъ Кодифиваціонной Коммиссіи, на воторое и назначимте присутствіе въ субботу".

Булгакова: "Онъ скажетъ, что медленно, что мы тянемъ". На это Желтухинъ замътилъ: "Да что-жъ, если и въ иятницу назначили бы, можно было бы спросить, отчего не въ четвергъ? Это сказать всегда можно".

Булгаков: "Ну, вавъ хотите".

Съ своей стороны и Н. П. Семеновъ замѣтилъ: "Мы во всякомъ случаѣ должны кончить къ 10-му октября, такъ какъ Коммиссіи будутъ послѣ того закрыты, тутъ разсуждать нечего"; а Булгакову онъ сказалъ: "И если вы написали бы, что нельзя предвидѣть, когда кодификація будетъ готова или, что мы надѣемся лишь тогда-то все приготовить, предсѣдатель былъ бы въ правѣ сказать, что мы не можемъ кончить къ назначенному высочайшимъ повелѣніемъ сроку нашихъ работъ".

Тогда Булгавовъ обратился въ Петру Семенову и сказалъ ему: "Тавъ подготовъте журнальчикъ, Петръ Петровичъ, о томъ, вогда у насъ будутъ засъданія и письмо туда внесите"; но Петръ Семеновъ и Милютинъ, перебивая Булгавова, сказали: "Нельзя,—это до общаго присутствія не отно-

сится. О томъ, когда могутъ быть назначаемы засъданія, предсъдатель долженъ спрашивать тъхъ, которые работаютъ".

Булгакова: "Вы пощадите меня".

Петръ Семеносъ: "Я приготовлю и представлю вамъ матеріалъ для журнала; а тамъ вы измёните, какъ будетъ угодно".

*Буліанов*: "Да теперь все опред'влили, какой же еще нуженъ журналъ"?

*Петръ Семенов*ъ: "Нътъ, я составлю вамъ записву, что намъ остается дълатъ".

*Булгаков*: "Ну хорошо, пожалуйста. Такъ мы и кончили<sup>а</sup>. За симъ, приступили къ докладу <sup>193</sup>).

### XXXVI.

10 октября 1860 года, подъ предсъдательствомъ П. А. Булгакова, происходило послъднее засъданіе общаго присутствія Редакціонныхъ Коммиссій.

На ванунѣ этого дня, П. А. Валуевъ посѣтилъ Милютина, и нашелъ его въ довольно сильномъ "нервически-раздраженномъ настроеніи". Понятно, писалъ Валуевъ, "послѣдствія продолжительно напряженной работы, разныхъ кризисовъ и столкновеній, наконецъ, шестимѣсячнаго оффиціальнаго сообщиичества съ графомъ Панинымъ, — сами по себѣ достаточно могли бы объяснить это настроеніе, даже если-бы къ нимъ не присоединялось горькое чувство устраненія отъ дальнѣйшаго движенія дѣла. Усилія великаго князя Константина Николаевича ввести Милютина въ Главный Комитетъ не имѣли успѣха" 124).

Въ этомъ последнемъ заседании было прочитано следующее предложение графа Панина: 1) "Государь императоръ высочайтие повелеть соизволилъ закрыть Редакціонныя Комиссіи 10-го числа сего октября и передать всё неоконченныя работы въ ведёние и распоряжение государственнаго севретаря. Вмёсте съ тёмъ, его императорскому величеству благоугодно было всемилостивейтие повелеть объявить Ком-

миссіямъ и ихъ Канцеляріи высочайшее благоволеніе, за неутомимые и усердные ихъ труды; 2) Государь императоръ высочайше повельть соизволиль: составленный Финансовой Коммиссіей проекть о выкупь крестьянами поземельныхъ угодій, обсудить въ соединенныхъ засъданіяхъ Гавнаго Комитета по крестьянскому дълу съ Финансовымъ Комитетомъ, и тъ положенія, кои будутъ ими постановлены, внести въ свое время въ общее собраніе Государственнаго Совъта".

Въ последнемъ заседании "нервическо-раздраженное" настроение Милютина обнаружилось въ перебрание его съ В. И. Булыгинымъ.

Свой отчеть объ этомъ послёднемъ засёданіи, Н. П. Семеновъ завлючилъ тавими словами: "Тавъ совершенъ былъ въ продолженіи девятнадцати мёсяцевъ и шести дней трудъ составленія Положеній объ освобожденіи пом'ящичьихъ врестьянъ во всей Имперіи, и вм'ястё съ превращеніемъ дёятельности Редавціонныхъ Коммиссій, кончается и моя л'ятопись".

Вследь за заврытіемъ Редавціонныхъ Коммиссій, ордеромъ министра Юстицін, Н. П. Семеновъ быль командированъ состоять при государственномъ севретарт Бутвовъ, для занятій и нужныхъ объясненій по крестьянскому ділу, на все время прохожденія его чрезъ Главный Комитеть и Государственный Совътъ. Любощинскій получиль такое же предписаніе. Вслідствіе этой командировки Семеновъ представился Буткову, который быль въ начале сильнымъ противникомъ Редакціонныхъ Коммиссій. Принимая Семенова очень привътливо и благосилонно, Бутковъ спросилъ его будеть ли онъ считать себя осворбленнымъ твиъ, что онъ не будеть его тревожить и возлагать на него порученій? Семеновъ отвічаль, что это отъ него зависитъ и что обижаться этимъ онъ не имъетъ основанія. Послі этого разговора Бутвовъ не возлагаль на Семенова ни разу вакого-либо порученія. Подобнымъ же образомъ Бутковъ поступилъ и съ Любощинскимъ, объяснивъ потомъ П. П. Семенову, что давая прикомандированнымъ въ нему занятія, онъ считаль бы своею обязанностію ходатайствовать объ особенныхъ для нихъ наградахъ, а это было бы невозможно при графѣ Панинѣ, которому они были подчинены, и съ которымъ онъ не хотѣлъ входить въ препирательства"...

Нѣкоторые изъ другихъ членовъ Редавціонныхъ Коммиссій распред влились между высокопоставленными лицами, принимавшими участіе въ окончательномъ разрішеніи врестьянскаго дёла и раздёлившимися на нёсколько группъ, имёвшія каждая своихъ последователей. П. П. Семеновъ былъ приглашенъ председателемъ Государственнаго Совета графомъ Д. Н. Блудовымъ, съ которымъ и занимался, помогая ему приготовјяться во всёмъ заседаніямъ по врестьянскому дёлу, а сверхъ того давалъ нужныя обънсненія великому князю Константину Ниволаевичу, который часто въ нему обращался, также какъ въ внязю Черкасскому, Милютину и Самарину. Всь они принадлежали къ вружку великой княгини Елены Павловны. Къ Ланскому стояли ближе всёхъ Милютинъ и Соловьевъ. Булыгинъ состоялъ при М. Н. Муравьевъ. Желтухинъ-при князъ Гагаринъ. Жуковскій быль завъдывавшимъ делами Главнаго Комитета, и вместе съ Домонтовичемъ составляль журналь его засёданій и объяснительную записку. съ которой дело перешло въ Государственный Советь.

Неоффиціально главнымъ сотруднивомъ веливаго внязя Константина Ниволаевича былъ А. В. Головнинъ. Вотъ что писалъ последній изъ Царскаго Села, 21 октября 1860 года, къ внязю А. И. Борятинскому: "Я предполагаю пробыть зиму въ Петербурге, занимаясь изданіемъ нёскольвихъ записокъ относительно освобожденія врестьянъ, дабы приготовить веливаго внязя Константина Ниволаевича въ разсмотрёнію этого дёла въ Главномъ Комитете".

8 овтября 1860 года, А. О. Россеть писаль своей сестрь: "Россіи теперь, какъ внаешь, совсьмъ не до смъха и не до взаимныхъ укоровъ. Болье чъмъ когда нибудь вниманіе всьхъ обращено на Главный Комитеть; въ будущій вторникъ начнутся тамъ дебаты по крестьянскому дёлу. Князь Орловь,

человъкъ вонченный, впалъ въ положение Прусскаго короля, и на мъстъ его предсъдательствуетъ въ Комитетъ Константинъ Николаевичъ, что успокоиваетъ Редакціонную Коммиссію и еще болье тревожитъ противную партію,—огромное большинство, почти все Дворянство".

Графъ П. Х. Граббе, возвратившись изъ Петербурга въ свою Малороссійскую деревню, подъ 10 декабря 1860 года, записалъ въ своемъ Днеоники: "Общее впечатлѣніе, оставленное пребываніемъ въ Петербургъ, смутно и нерадостно. Между тъмъ какъ готовится и близки уже преобразованія, могущія не только измънить, но потрясти весь настоящій быть Россіи, въ обществъ слышны пустая болтовня объ оперъ, восторги за ту или другую пъвицу".

# XXXVII.

Вскорѣ, послѣ заврытія Редавціонныхъ Коммиссій, "государъ самъ,—свидѣтельствуетъ Н. П. Семеновъ,—выразилъ желаніе видѣть бывшихъ членовъ у себя, и поблагодарить лично за трудъ ими совершенный <sup>« 125</sup>).

Въ письмѣ Ланскаго въ Милютину, отъ 25 овтября 1860 года, мы читаемъ: "Государь приметъ всѣхъ членовъ Редавціонныхъ Коммиссій... Этимъ вы обязаны не Панину. Государь самъ того пожелалъ". Валуевъ же, въ своемъ Днеоникъ, сообщаетъ слѣдующее: "Пріемъ былъ назначенъ по довлалу Ланскаго, вѣроятно въ видѣ вознагражденія за нелюбеяние ргосеdés Панина при заврытіи Коммиссій. Панинъ былъ, повидимому, непріятно пораженъ этимъ и вчера (наванунѣ пріема), около полуночи, присылалъ Муравьева сына (Леонида Михайловича) въ отцу, чтобы спросить, не знаетъ ли онъ, черезъ Булыгина, вавихъ нибудь подробностей о поводахъ въ назначенію аудіенціи" 126).

Пріемъ членовъ состоялся, въ Зимнемъ Дворцѣ, 1 ноября 1860 года. Государь, вакъ только вышель, прямо обратился

въ присутствующимъ съ такою, можно сказать, задушевною рѣчью: "Я васъ желалъ видѣть, господа, чтобы поблагодарить за ваши добросовѣстные труды, по дѣлу, которое такъ близко моему сердцу; работа ваша была огромная. Конечно, всакій человѣческій трудъ имѣетъ свои несовершенства, и это дѣло не можетъ быть совершенно. Вы сами это знаете; это очень хорошо знаю и я. Можетъ быть, придется многое измѣнить; но во вяскомъ случаѣ вамъ принадлежитъ честъ перваго труда, и Россія будетъ вамъ благодарна. Она васъ вспомнитъ, по этому я желалъ отъ души васъ поблагодарить, господа. Я надѣюсь, что потомъ важдый изъ васъ, въ своемъ кругѣ, будетъ содѣйствовать успѣху нашего дѣла къ общему намъ благу. Дѣло это слишкомъ близко моему сердцу: я увѣренъ, что оно также близко вамъ, какъ и мнѣ. Еще разъ благодарю васъ отъ души.

"Графъ Панинъ, который заступилъ мёсто Якова Ивановича, не разъ говорилъ мнё и свидётельствовалъ о вашихъ добросовёстныхъ занятіяхъ".

Обратясь въ графу Панину, государь свазалъ: "Я и васъ благодарю, графъ". Уходя, государь, пожалъ ему руку, проговоривъ: "Богъ поможетъ намъ кончитъ" <sup>127</sup>).

Изъ Зимняго Дворца, В. И. Булыгинъ прібхалъ прямо въ М. Н. Муравьеву и разсказалъ ему о пріемѣ слѣдующее: "Странную роль при этомъ представленіи игралъ Ланской. Онъ выхлопоталъ аудіенцію, вслѣдствіи письма, написаннаго Самаринымъ, Галаганомъ, Черкасскимъ и Голицинымъ на имя Милютина, съ косвенною жалобою на Панина. Онъ выхлопоталъ ее мимо Панина. Онъ присутствовалъ на аудіенціи, приготовилъ и держалъ въ карманѣ списокъ членовъ, которыхъ разставлялъ Милютинъ. Но этимъ и ограничилось все его участіе въ дѣлѣ. Списокъ остался въ карманѣ. Государь начего не сказалъ Ланскому, вышелъ изъ кабинета въ сопровожденіи Панина, словомъ обощелся съ Ланскимъ какъ будто бы Ланскій былъ однимъ изъ членовъ Редавціонныхъ Коммиссій. Это объясняется отчасти тѣмъ, что Панинъ успѣль, говорять,

написать государю письмо, въ которомъ, въ свою очередь, жаловался на предоставленіе аудіенціи помимо его и т. д.  $^{\kappa}$  128).

Послѣ отпуска государемъ членовъ Редакціонныхъ Коммиссій, всѣ они сговорились, туть же во Дворцѣ, отслужить въ Казанскомъ соборѣ благодарственный молебенъ за благо-получное совершеніе ими возложеннаго на нихъ труда. Такимъ образомъ, какъ открытіе означенныхъ Коммиссій, такъ и закрытіе ихъ сопровождалось молитвою. Этотъ молебенъ былъ отслуженъ, 2 ноября 1860 года, ключаремъ Казанскаго собора, протоіереемъ Сидонскимъ, обратившимся по окончанія службы въ присутствовавшимъ, почти въ полномъ составѣ, членамъ Коммиссій съ слѣдующимъ краткимъ, напутственнымъ словомъ: "Всякое начинаніе, всякое предпріятіе становится прочнымъ и приноситъ благіе плоды, когда въ основаніе его положено доброе семя.

"Дѣло, воторое было на васъ возложено—веливое. Вниманіе государя было устремлено на васъ, и вы имъ теперь взысканы. На васъ возлагались многія надежды...

"Смъю изречь радость, если въ вашей душъ было сокровенное желаніе посъять доброе семя".

7 ноября 1860 года, въ 6-ть вечера, состоялся прощальный объдъ семнадцати членовъ Редавціонныхъ Коммиссій, въ ресторанъ Магтіп. Въ объдъ участвовали: Арапетовъ, Галаганъ, Гирсъ, внязь Голицынъ, Домонтовичъ, Желъзновъ, Жуковскій, Заблоцкій, Калачовъ, Любощинскій, Милютинъ, Поповъ, Самаринъ, Николай Семеновъ, Петръ Семеновъ и внязь Черкасскій.

Распорядителемъ былъ Арапетовъ, — любитель гастрономическихъ объдовъ и дорогихъ винъ, почему объдъ, болъе обыкновеннаго роскошный, обошелся по восемнадцати рублей съ персоны.

Меню объда было слъдующее:

Potage Ouka de sterlets et foies de lotte Medicis. Petit pâtés. Ballottine de becasses à la gelée. Filet de boeuf à la Mazarin. Truites au beurre frais.

Filets de poulardes à la portugaise aux truffes.
Punch glacé.

Asperges en branches.
Rot petit gibiers et chapons.
Pomme à la chateaubriant.
Sultane à la chantilly.
Fruits et bombons.

Объдъ быль оживлень. Арапетовъ не умолваль, разсвазывая, по обывновеню, разные аневдоты и подтрунивая надъ невоторыми изъ присутствовавшихъ. Больше другихъ шутили надъ Любощинскимъ. Милютинъ и князь Черкасскій спрашивали его, что сважеть начальство вогда узнаеть, что онъ вошель въ опасную вомпанію. Въ продолженіе об'єда Милютинъ горячо выражаль свое неудовольствіе на М. Н. Муравьева, вставаль и подходиль въ двери сосёдней вомнаты, говоря: Я имъю основание думать, что тамъ сидять, можеть быть, такіе люди, которымъ III-е Отдівленіе поручило наблюдать за нами; могуть быть такіе и въ числё прислуги. Надо быть осторожными. Жуковскій и Домонтовичь опоздали къ объду. Они прівхали изъ Главнаго Комитета, гдв затянулось засъданіе... Разговоры имъли харавтеръ дружеской бесъды и располагали въ пріятному препровожденію времени. Когда діло дошло до здравиць, князь Черкасскій всталь, и первый тость предложиль за здоровье государя. Затёмь Галагань предложиль за здоровье внязя Червасского. Милютинъ подняль боваль: "За нашу дружбу". Милютинь опять подняль боваль: "За успъхъ нашего дъла". Князь Черкасскій предложиль еще: "За здоровье всёхъ тёхъ, которые, гдё бы они ни были и вавими то ни было способами, стояли за врестьянское д'вло". Самаринъ: "Я прибавилъ бы и за тъхъ, которые дъйствовали и противъ насъ. Они намъ помогли". Въ это время Н. П. Семеновъ, захвативъ съ собою листокъ бумаги, сталъ записывать тосты. Милютинъ обратилъ на него вниманіе сидъвшихъ возав него, и Арапетовъ, указывая на него, воскликнулъ: "Посмотрите, Николай Петровичь все записываеть, что вы говорите". Обратись же въ Семенову сказалъ: "Нътъ, ради Бога,

неужели вы все это передадите потомству? Пожалуйста, не выводите меня". Семеновъ засмѣялся и старался успокоить Арапетова, говоря, что всего онъ не записываетъ, а если би и дошло что нибудь объ этомъ прощальномъ обѣдѣ до потомства, то во всякомъ случаѣ очень нескоро. Кто то обратился къ Петру Семенову съ бокаломъ въ рукѣ и сталъ поздравлять его. Другіе стали любопытствовать, по какому случаю его поздравляютъ, и когда узнали, что со днемъ рожденія его сына, Дмитрія Петровича, всѣ подняли бокалы за здоровье сына и спращивали отца, отчего онъ не привезъ его съ собою на молебенъ 2 ноября. Милютинъ и нѣкоторые другіе изъявляли Петру Семенову желаніе, чтобъ сынъ его быль воспитанъ въ новыхъ идеяхъ.

За тёмъ Арапетовъ свазалъ: "Я люблю имя Юрія и предлагаю выпить за здоровье Юрія Оедоровича Самарина". Это былъ послёдній тость. Встали изъ-за стола въ 9 часовъ 10 минутъ вечера.

# XXXVIII.

Въ день заврытія Редавціонныхъ Коммиссій, 10 октября 1860 года, состоялось первое засёданіе Главнаго Комитета по врестьянскому дёлу, и до самаго объявленія въ Петербургі, 5 марта 1861 года, манифеста 19 февраля, все, что происходило по дёлу освобожденія врестьянъ,—свидітельствуеть Н. П. Семеновъ,— "было покрыто непроницаемой тайной, даже для большинства членовъ бывшихъ Редавціонныхъ Коммиссій".

Эта "непроницаемая тайна" очень смущала общество. "Ожидають — писаль А. О. Россеть своей сестрв — съ ужаснымъ страхомъ решенія главнаго вопроса и темъ боле тревожатся, что не знають, что тамъ происходить" 129).

За нёсколько дней до закрытія Редакціонных коммиссій, тяжкая болёзнь князя А. Ө. Орлова лишила его возможности предсёдательствовать въ Главномъ Комитете; вследствін чего государь назначиль предсёдательствующимъ въ Комитете ве-

ликаго князя Константина Николаевича, только что вернувшагося изъ своего путешествія по Востоку.

Веливій князь Константинъ Ниволаевичъ горячо сочувствоваль Редавціоннымь Коммиссіямь; но прочіе члены Главнаго Комитета не раздъляли воззрънія предсъдателя на новыя положенія. Вполив сочувствовали имъ только С. С. Ланской, графт Д. Н. Блудовъ и К. В. Чевкинъ. Другіе три члена-М. Н. Муравьевъ, князь Вас. А. Долгоруковъ и А. М. Княжевичь, желали, напротивь, внести въ нихъ существенныя изивненія. Князь П. П. Гагаринъ, поддерживаемый графомъ Адлербергомъ, настаивалъ на освобожденіи врестьянъ съ обязательнымъ надвломъ, всего по одной десятинв на душу, и съ предоставленіемъ затёмъ крестьянамъ найма остальныхъ земель, по добровольнымъ съ пом'ящивами соглашеніямъ. Навонецъ, самъ графъ В. Н. Панинъ выражалъ несогласіе съ проектами Редакціонныхъ Коммиссій по четыремъ важнымъ статьямъ: о вотчинной полиціи пом'вщивовъ; объ ограниченіи правъ соботвенности помъщивовъ на предоставленныя врестьянамъ въ пользование земли; о безсрочномъ пользовании крестьянъ этими землями; объ опредъленіи размъра высшихъ и низшихъ надъловъ.

Разсмотрѣнію проектовъ положеній Главный Комитеть посвятиль болѣе сорока засѣданій, продолжавшихся каждое свыше шести и даже семи часовъ <sup>130</sup>).

Подъ 10 октября 1860 г., П. А. Валуевъ записалъ въ своемъ Днееникъ: "Былъ утромъ у М. Н. Муравьева, которий объявилъ мнъ, что желаетъ, чтобъ я занялся крестьянскимъ дъломъ и ему помогалъ разбирать оное между засъданій Главнаго Комитета. Вечеромъ М. Н. Муравьевъ разскаваль мнъ подробности перваго засъданія Главнаго Комитета, поручивъ хранить объ этихъ сообщеніяхъ совершенную тайну, потому что всъ члены Комитета обязаны, по высочайшему повельнію, безусловно сохранять тайну. Предсъдательствоваль великій князь Константинъ Николаевичъ. Дъло началось объявленіемъ высочайшей воли на счетъ севрета совъщаній, не-

премъннаго окончанія занятій къ 1-му декабря, внесенія дъла въ Государственный Советь не позже 15-го того-же месяца и овончательнаго рёшенія въ 1-му января будущаго 1861 года. Затемъ, прочитана, равномерно по высочайшему повеленію, предсмертная записка Ростовцова. Послё прочтенія оной, начались общія сужденія, вакъ о сущности дёла, такъ и о порядий совыцаній. Положили иміть до 2-хъ и 3-хъ засіданій въ недвлю и начать въ будущій разъ, 14-го числа, съ разбора проекта Положенія о мировыхъ посредникахъ, убздвыхъ присутствіяхь и губернских присутствіяхь по врестьянскимь дъламъ. Экземпляръ проекта мит переданъ, съ поручениемъ доложить мои мысли и замъчанія по сему предмету наванунь засъданія. Графъ Блудовъ немедленно высказался въ пользу вывупа, не разбирая, вавъ его произвести и вавими способами его обезпечить. Князь П. П. Гагаринъ говорилъ, повидимому, несовствить удачно, въ пользу безусловнаго примтиенія начала добровольных в соглашеній. Графъ Панинъ говорилъ о непривосновенности правъ собственности и неувлонномъ соблюдении высочайшей воли. Навонецъ М. Н. Муравьевъ тавже распространился на счетъ святости правъ собственности. Затруднительность выкупа съ финансовой точки зрвнія, подтвердили Чевкинъ и министръ финансовъ. Противъ обязательнаго выкупа высказался великій князь Константинъ Николаевичъ и почти всв члены. Графъ Блудовъ одинъ защищалъ его. Ланской молчалъ. Неблагорасположение къ трудамъ Редакціонныхъ Коммиссій выражалось весьма ясно въ ръчахъ Панина, Гагарина и Муравьева, у котораго долго сдержанная желчь, копившаяся еще со временъ Ростовцова, разливается. Впрочемъ, ничего ръшительнаго не постановлено".

По порученію М. Н. Муравьева, П. А. Валуевъ писаль контръ-проектъ, который Муравьевъ противопоставилъ предположеніямъ Редакціонныхъ Коммиссій при обсужденіи ихъ въ Главномъ Комитетъ по крестьянскому дълу. Не будучи противникомъ самого преобразованія, Валуевъ осуждалъ тенден-

ціозность Н. А. Милютина и его товарищей, проявившуюся въ полномъ устраненіи Дворянства отъ руководства самоуправленіемъ вышедшихъ изъ врёпостной зависимости врестьянъ. Двё главныя мысли лежали въ основё его вритиви проектовъ Редавціонныхъ Коммиссій: онъ признавалъ желательнымъ, не возстановлять одного сословія противъ другого, но стараться ихъ примирить, а также находилъ, что лучше ограничиться установленіемъ главныхъ началъ реформы, и затёмъ дать развиваться дёлу самимъ собою".

П. А. Валуевъ, познавомившись съ проектомъ, нашелъ въ немъ много хорошаго, хотя, какъ онъ замътилъ, въ немъ есть и странныя тенденціозныя особенности, напримъръ, выборъ посредниковъ одними крестьянами и производство выбора дворянъ-посредниковъ крестьянами, подъ предсъдательствомъ городскаго головы. Во всякомъ случаб, заключаетъ онъ, "нельзя не признать, что Редакціонныя Коммиссіи лучше владъютъ законодательнымъ языкомъ, чъмъ Правительствующій Сенатъ и Второе Отдъленіе".

По зам'вчанію П. А. Валуева, М. Н. Муравьевъ сущности не стольво занять врестьянскимъ дёломъ сколько критивою труда Редавціонныхъ Коммиссій, бадить на конькъ громвихъ фразъ о монархическихъ и демократическихъ началахъ, говоритъ о союзъ съ Чевкинымъ и Панинымъ, утверждаеть, что не смотря на всё высочайшія повелёнія, дела нелья вончить въ 1-му января, занять ожиданіемъ князя Долгоруваго и графа Адлерберга" и пр. Обращаясь въ себъ, Валуевъ говорить: "Трудная мнъ досталась доля... Соглашаясь съ М. Н. Муравьевимъ на счетъ разнихъ частностей, я не могъ согласиться на счеть мнимыхъ превосходствъ нынфшняго порядва волостнаго устройства и волостныхъ выборовъ, на счеть не менъе мнимой способности въ дъйствію нашихъ губернскихъ и сословныхъ учрежденій, и въ особенности на счеть пригодности тормазовой методы въ дальнейшемъ направленіи и решеніи дела... Я сказаль М. Н. Муравьеву, что онъ напрасно разсчитываеть на силу графа Панина и на помощь Чевкина, и что если онъ только будеть заботиться о разгромленіи проекта, не разбирая ни того, что въ немъ хорошо, ни того, чего уже миновать нельзя, то отъ частей, которыя устранить или измёнить можно, — онъ не спасеть дёла, а себя уронить".

Утромъ (14 октября), предъ засъданіемъ Главнаго Комитета, Валуевъ посътилъ Муравьева, и повторилось вчерашнее преніе. "Панинъ не устоитъ, — сказалъ Валуевъ, — в Чевкинъ вамъ измънитъ". Валуеву показалось, что эти слова его подъйствовали на Муравьева.

Валуевъ слышалъ отъ Скарятина, что прошлою замою, въ привольной бесёдё, Милютинъ будто бы проговорился въ присутствіи его, Хлюстина и нёсколькихъ другихъ дворянъ, высказавъ такъ свою заднюю мысль: "Васъ, дворянъ, нельзя расшевелить мелочами. Вы почешетесь, перевернетесь, да опятъ заснете. Васъ надобно такъ кольнуть, чтобы вы подпрыгнули вверхъ". Нёчто въ этомъ родё, — пишетъ Валуевъ, — говорилъ мнё, прошлою весною, князь А. Ил. Васильчиковъ".

Между тёмъ, В. И. Булыгинымъ были представлены разные любопытные факты и выводы, довазывающіе, съ одной стороны, произволъ Редавціонныхъ Коммиссій въ избраніи основныхъ началъ, ихъ предположеній по части хозяйственныхъ вопросовъ, съ другой—несправедливыя и часто раззорительныя послёдствія постановленныхъ ими правилъ<sup>\*</sup>.

Не взирая на сіе, Валуевъ считалъ "дёло Редавціонныхъ Коммиссій выиграннымъ". Онё, замёчаетъ онъ, "были составлены такъ, чтобы никто не могъ противоречить системе большинства. Главный Комитетъ составленъ такъ, чтобы никто не умёлъ противоречитъ" <sup>131</sup>).

А. В. Головнинъ, въ письмѣ своемъ въ внязю А. И. Борятинсвому, тавъ описываетъ дѣятельность Главнаго Комитета: "Пренія очень горячія. Нужно отдать справедливость веливому внязю-предсѣдателю, что всѣ члены пользовались полною свободою выражать свои мнѣнія, и нужно прибавить, что по своей молодости, по своимъ физичесвимъ силамъ, уму

и памяти, которыми природа такъ счастливо надвлила великаго внязя, и по прилежанію, онъ оказался лучше знающимъ двло, чвмъ всв члены. Двло затянулось, благодаря безвонечнымъ преніямъ, большому разномыслію среди членовъ, наиболве вліятельныхъ, а въ особенности, по моему мивнію, потому, что севретарь Комитета Бутковъ, до сихъ поръ не успвлъ еще раскрыть, который изъ членовъ наиболбе могуществененъ, а следовательно, не знаетъ, въ чью пользу привести въ движеніе всю силу Канцеляріи, которая имфетъ двйствительную власть у насъ. Императоръ — возвратившійся, между твмъ изъ Варшавы, — остается безмольнымъ и безстрастнымъ, и не позволяетъ догадываться, которому изъ различныхъ мивній его величество симпатизируетъ. Вообще нужно сказать, что веденіе императоромъ всего этого двла двлаеть ему величайшую честь" 132).

# XXXIX.

Не смотря на неутомимую двятельность Главнаго Комитета, состояние умовъ въ России было тревожное.

Князь Вас. А. Долгорувовъ говорилъ, что "въ виду общаго неудовольствія Дворянства, ежедневно заявляемаго получаемыми на высочайтее имя письмами, онъ, внязь Долгоруковъ, не отвъчаеть за общественное сповойствіе, если предположенія Редавціонныхъ Коммиссій будуть утверждены; что онъ ръшился не отступать отъ своего мнанія и своръе сложить съ себя свое званіе, что онъ это заявиль государю".

Митрополить Кіевскій Арсеній писаль епископу Костромскому Платову: "Пишуть ли вамь изъ Москвы и Питера, и что пишуть? А въ намь сюда доходять оттуда слухи не совсемь благопріятные. Кавое странное тамь броженіе умовь и недовольство настоящимь, на что намекаеть мнё въ письме своемь и митрополить Новгородскій Исидорь. При такомъ положеніи дёль неизбёжно будеть воззвать въ Господу: Призри съ небесе Боже, и виждь, и посъти виноградъ Твой, егоже насиди десница Твоя, милостію и щедротами" 188).

Это положеніе діль не могло также не тревожить и таких государственных людей, связанных съ Русскою Землею вріпвими ворнями, каковымь быль Михаиль Николаевичь Муравьевь, и имя котораго принадлежить Русской Исторіи, и ждеть безпристрастнаго суда ея.

Находя, что Положенія Редавціонныхъ Коммиссій, разсматриваемыя въ Главномъ Комитетъ, произвольны, несправедливы и часто разорительны, онъ, въ вачествъ члена Главнаго Комитета, счелъ своимъ долгомъ, вмъстъ съ вняземъ Долгорувовымъ и Княжевичемъ, представить вонтръ-проевтъ. Редавторомъ этого проекта, вавъ мы уже знаемъ, Муравьевъ избралъ своего диревтора Департамента Сельскаго Хозяйства П. А. Валуева <sup>184</sup>). Любопытныя свъдънія о ходъ работь но этому проевту мы находимъ въ Диевнико редавтора, но при этомъ съ сожальніемъ должны заявить, что свидътельства П. А. Валуева не отличаются безпристрастіемъ касательно личности Муравьева.

Въ это же самое время генераль Зеленый имъль продолжительный разговоръ съ великимъ вняземъ Константиномъ Николаевичемъ, изъ котораго оказывается, что великій внязь "увъренъ въ успъхъ и отвъчаетъ головою" за окончаніе дъла въ Главномъ Комитетъ въ 1-му декабря 1860 года. Онъ отзывался ръзко о М. Н. Муравьевъ и князъ Вас. А. Долгоруковъ. Когда генералъ Зеленый сказалъ, что желательно не ожесточать Дворянство, великій князь спросилъ: "Что-жъ вы хотите сказать"?....

Приступая въ редавци проевта, Валуевъ представился внязю В. А. Долгорувову, и въ Диевникъ своемъ, подъ 7 ноября 1860 г., записалъ: "Вечеромъ, два часа у внязя В. А. Долгорувова. Потомъ у М. Н. Муравьева. Куда идемъ мы? И вто ведетъ насъ? Нътъ словъ достаточно блъдныхъ, чтобы передать впечатлъніе, производимое нъвоторыми изъ нашихъ leaders. Князь Долгорувовъ говоритъ

о крестьянскомъ дёлё en marquis de l'ancien régime... При томъ кавая-то наввная, комическая ограниченность во взглядь н сужденіяхъ, вакая то школьническая готовность принимать слова за фавты, ложь за сущность, и тепшться гладвою редавцією, какъ выиграннымъ тезисомъ. Вотъ, наприміръ, наивности: внязь Долгорувовь началь съ того, что прочиталь мив родъ программы, или пояснительной записки, написанной по его распораженію, и просиль ее пополнить и доделать. Въ разговоръ о врестьянскомъ вопросъ я, между прочимъ, свазаль, что желачельно бы вообще не возстановлять одно сословіе противъ другого, но стараться примирить ихъ. "С'est une bonne idée" (новая мысль, нечего сказать!), сказаль князь, "vous devriez bien mettre cela dans votre mémoire". Yepeza четверть часа, по поводу подробнаго регламентированія разныхъ вопросовъ въ проектъ Редавціонныхъ Коммиссій, я выразняъ мысль опять весьма не новую, что лучше довольствоваться главными чертами, установленіемъ главныхъ началъ, и затемъ дать делу развиваться самимъ собою, органически. Хлебъ не сажають снопами, свазаль я, а сеють зерномъ. "Это хорошая мысль, --отвічаль еще разь князь Долгорувовъ, — вамъ бы следовало поместить ее въ записке. Мое положение почти нестерпимо. Я свызанъ по рукамъ и ногамъ. Я не могу вырваться на волю. Я закабаленъ служить. А между твиъ, быть на службъ поворнымъ редакторскимъ орудіемъ внязя Долгорувова и генерала Муравьева — ужасная доля".

Между твиъ, работа падъ вонтръ-проектомъ шла, и подъ 11 ноября 1860 года, Валуевъ записалъ въ своемъ Диеоникъ: "Продолжаю редавціонный трудъ. Приходится составлять на скорую руку новую систему повинностей, въ замѣну системы Редавціонныхъ Коммиссій. У М. Н. Муравьева засѣдали до половины 2-го ночи съ Булыгинымъ, Нееловымъ, Ивановымъ и Деномъ... А more or less desultory conversation about emancipatorial matters \*). При всемъ томъ—и странное дъло,

<sup>\*)</sup> Волъе или менъе неудовлетворенный разговоръ объ эмансипаціонных предметахъ.

въ особенности благодаря маленькимъ записочкамъ внязя Долгорукова, дъло начинаетъ выясняться и система контръ-проекта становится довольно порядочною " 185).

Такимъ образомъ, и самъ Валуевъ принужденъ былъ отдать справедливость Муравьеву.

Въ тоже время, М. Н. Муравьевъ свазалъ Валуеву, что онъ рѣшился "бевъ обинявовъ объяснить государю причини коренного разногласія его и внязя Долгоруваго съ Редавціонными Комииссіями и нѣкоторыми членами Комитета, не тольво по вопросу о цифрахъ надѣла, но и по всѣмъ главнымъ частямъ системы. Онъ упомянулъ о политическихъ сторонахъ вопроса, свазалъ, что государю дѣло докладывается невѣрно, что обращаемое къ нему и внязю Долгорувову обвиненіе въ стараніи замедлить разрѣшеніе дѣла ни на чемъ не основано. Государь, по увѣренію Муравьева, казался пораженнымъ тѣмъ, что сей послѣдній ему говорилъ".

Посётившіе М. Н. Муравьева: внязь В. А. Долгорувовъ, графъ В. Н. Панинъ, внязь П. П. Гагаринъ и В. П. Бутвовъ, для объясненія по врестьянскому дёлу, сообщили ему, что веливій внязь Константинъ Ниволаевичъ, "повидимому, начинаетъ сомнёваться въ успёх ващищаемыхъ имъ началъ. Государь будто бы не говоритъ съ нимъ объ этомъ дёлё и веливій внязь старается поладить съ Панинымъ, которому государь оказываетъ непостижимое довёріе".

Все это возбудило ненависть Головнина въ М. Н. Муравьеву, и первый писалъ внязю А. И. Борятинскому: "Теперь, когда законодательная работа окончена, наступаетъ вторая часть труда, можетъ быть, самая трудная, —приведеніе въ исполненіе новаго устава, и здёсь представляется одинъ важный вопрось: будетъ ли государь продолжать употреблять въ дёло лица, которыя рёшались открыто признавать себя врагами этой великой реформы, какъ Муравьевъ, внязь Долгоруковъ и Тимашевъ, или дряхлые старики, позволяющіе собой руководить окружающимъ и едва знающіе, что они подписываютъ, какъ Ланской и Княжевичъ, или лица лётъ шести-

десяти, легво міннющія свою систему и мысли, какт графт Панинт, открыто заявлявшій себя врагомъ трудовъ Крестьянской Коммиссіи и потомъ сділавшійся наиболіте горячимъ ея защитникомъ? По моему мнінію, кто наиболіте вредент для императора — это генералъ Михаилъ Муравьевъ. Я помню, какт однажды я писалъ графу Киселеву въ Парижъ, что генералъ Муравьевъ станетъ Аракчеевымъ настоящаго царствованія, и затімъ я съ горечью вижу, что онъ сділалъ уже нісколько шаговъ по этой дорогіт. Не дай Богъ, чтобы мое пророчество осуществилось! Императоръ Александръ I, мягвій, человітволюбивый, либеральный, умный и полный познаній, терпіть вредное вліяніе человіть грубаго, ужаснаго, жестоваго и совершенно несвідущаго, какимъ былъ Аракчеевъ!

"Настоящій императоръ имѣетъ безконечно болѣе ума и знаній, чѣмъ Муравьевъ; онъ добръ и желаетъ блага Россіи; но у Муравьевъ болѣе хитрости, коварства, и со всѣмъ этимъ онъ эгоистъ злой и одаренъ безстыдствомъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, если онъ скоро станетъ всемогущимъ, такъ какъ теперь онъ уже слишкомъ могущественъ".

Впоследствін, уже после освобожденія врестьянь, когда митрополить Филареть узналь, что М. Н. Муравьевь оставляеть Министерство Государственныхь Имуществь, то писаль его брату Андрею Николаевичу: "Въ нынешнее время, кажется, особенно нужно, чтобы врепкіе столпы стояли твердо, соединенными силами поддерживая общій советь".

Между тёмъ, Валуевъ, втянутый въ врестьянское дёло, писалъ Зеленому: "Если бы я не несъ моей нынёшней служебной неволи ради другихъ, то конечно надёлъ и носилъ бы кафтанъ артельщика съ большимъ удовольствіемъ и достоинствомъ, чёмъ нынё статсъ-севретарскій мундиръ".

24 ноября 1860 года, Валуевъ отправился въ Михайловскій Дворецъ, для поздравленія великой княгини Екатерины Михайловны. Тамъ встрітился онъ съ графомъ С. Г. Строгановымъ и между ними произошелъ слідующій разговоръ:

.Comment allez vous?

— Assez mal, m. le Comte. On vous use, mais on n'use pas de vous. Je ne suis pas seul, auquel cela arrive".

#### XL.

19 ноября 1860 года, въ засъданіи Главнаго Комитета, была ръчь о цифрахъ Редавціонныхъ Коммиссій. В. К. Чеввинъ принялъ на себя защиту этихъ цифръ. М. Н. Муравьевъ и внязь П. П. Гагаринъ оспаривали ихъ правильность. Веливій внязь Константинъ Ниволаевичъ заступался горячо за Коммиссіи. Тогда графъ В. Н. Панинъ объявилъ, что цифри не върны, въ дълу не пригодны и Правительствомъ объявлены быть не могутъ.

Подъ 12 девабря 1860 года, П. А. Валуевъ записалъ въ своемъ Диевникъ: "Панинъ, восемь мъсяцевъ предсъдательствовавшій въ Редавціонныхъ Коммиссіяхъ, подалъ мижніе опровергающее ихъ цифры, а теперь согласился подвергнуть это мижніе критикъ П. П. Семенова и состязался съ нимъ, непобъдоносно, въ присутствіи великаго внязя Константина Ниволаевича. Панинъ разсвазывалъ М. Н. Муравьеву, при Долгорувовъ, что для отмщенія Семенову, онъ устроилъ въ своемъ присутствіи другое ратоборство между П. П. Семеновымъ и его братомъ, который служитъ въ Министерствъ Юстиціи и не раздъляетъ мижній брата" 186).

Это "ратоборство" происходило того же 12 декабря 1860 г. и весьма живописно представлено Н. П. Семеновымъ.

- "11 девабря 1860 года,—пишеть онъ, —получиль я съ вурьеромъ записку Топильскаго о томъ, что графъ Панить просить меня въ себъ на слъдующій день, въ половинъ второго часа по полудни, въ домъ Министерства Юстиція; но по какому случаю, объ этомъ я извъщенъ не былъ.
- "12 девабря, въ 1 часъ съ нѣсволькими минутами по полудни, я явился въ назначенное мѣсто и у двери залы, сосѣдней съ кабинетомъ министра Юстиціи, увидѣлъ стоящимъ

вавъ бы на часахъ бывщаго тогда эвзекуторомъ и вазначеемъ Департамента Министерства Юстиціи, Ивана Матв'вевича Лалаева. Онъ тотчасъ пов'ядалъ мив, что графъ Панинъ вельть ему туть дежурить, чтобь я ни подъ вакимъ видомъ не встретился съ братомъ Петромъ Петровичемъ Семеновымъ, воторый быль тоже приглашень въ графу, только въ 2-мъ часамъ по полудни. Лалаевъ прибавилъ: "Мив трудно воспрепятствовать вашей встрёчё, такъ какъ вашему братцу придется войти сюда же, поэтому я убъдительно прошу васъ, вогда подъёдеть вашъ брать и вы увидите его издали, отклонитесь сами отъ встречи съ нимъ, отойдя въ сторону такъ, чтобы онъ васъ не увидалъ. Затрудненія однако уладились сами собою. Къ большому удовольствію Лалаева, мимо насъ, наскоро поздоровавшись со мною, прошель Топильской въ вабинеть графа и, выбъжавъ отгуда черезъ нъсколько минуть, пригласиль меня: "Пожалуйте, графъ васъ просить". Когда Топильской ввель меня въ кабинеть, гдв онъ и оставался все время съ нами, графъ Панинъ, идя на встръчу во мив, протянуль мив руку, и свазаль следующее: "Я пригласиль васъ. Ниволай Петровичь, чтобъ помочь мит сдёлать проверку цифръ крестьянскихъ наделовъ, представленныхъ по большей части вашимъ братомъ. Онъ слишвомъ легво •распоряжался этимъ, и по разговорамъ съ нимъ выходить, что ему ничего не стоить взять ту или другую цифру. Такъ нельзя. Я хотель поставить вась свидетелемь и судьей нашихъ споровъ. Это не для того, чтобъ возстановить брата на брата. Сохрани Богъ. Я желалъ бы только справедливости и довавательствъ, меня убъждающихъ. Онъ тавъ и бросаетъ цефры намъ въ глаза". На это я ничего не могъ сказать графу, такъ какъ я не увналь изъ этихъ словъ въ чемъ собственно будеть провёрка, и какія будуть наши занятія. Тогда Топильской отвічаль какъ будто за обоихъ: "Мы будемъ стараться и рады исполнить желаніе вашего сіятельства. Воть н Ниволай Петровичь будеть съ нами".

Графъ направился къ дверямъ и только лишь Топильской

и я вышли за нимъ въ сосъднюю комнату, въ другихъ дверяхъ этой вомнаты повазался Петръ Семеновъ. Было безъ 20 минутъ 2 часа по полудни. Мы всв остановились, в вогда братъ подошелъ въ намъ, графъ Панинъ подалъ ему руву и свазаль: "Воть, я радь, что вы прівхали несвольно раньше, мы можемъ и начинать. Всв вошли въ большую залу, гдъ былъ приготовленъ большой, во всю почти ширину вомнаты, поврытый зеленымъ сувномъ, столъ съ загнутыми повоемъ концами. На длинной линіи стола, посрединъ его, было поставлено большое вресло, на которое прямо и сълъ графъ Панинъ. Налево отъ него, въ невоторомъ отдалени, между нимъ и угломъ стола, сълъ, по его приглашенію, Петръ Семеновъ. Топильскаго графъ просилъ състь тоже налево, поодаль отъ него, за угломъ стола. Какъ только они размъстились, вошелъ чиновнивъ Департамента Министерства Юстиціи, Беръ, съ випой бумагь подъ рукой. Ему графъ указаль мъсто на внутренней линіи стола, противь своего вресла. За нимъ вошли чиновники того же Министерства: Хвостовъ и Беренсъ. Последніе, по указанію графа Ианина, заняли м'еста рядомъ, въ отдаленіи отъ него, на противоположной отъ Топильскаго загнутой вившней линіи стола, на серединъ ея. Во все это время я стояль нъсколько позади графа Панина, который, забывъ обо мнв, ивкоторое время, не замвчаль меня, такъ какъ глаза его были опущены на положенныя Беромъ предъ нимъ въдомости, поэтому, при разсадив, мив и не было повазано мъста. Топильской, замътивъ это и повернувъ голову въ мою сторону, все время молча, упорно смотрълъ на меня. Графъ Панинъ, поднявъ навонецъ глаза, сказалъ: "Приступимъ", но, замътивъ, что Топильской смотрить въ одно мъсто, позади его, обернулся въ ту сторону и, увидевъ тогда меня, проговорилъ: "А васъ то я и позабыль, простите пожалуйста. Не угодно ли вамъ свсть тамъ (указывая рукою) возлё гг. Хвостова и Беренса. Пова я успълъ до нихъ дойти, они, въ точное исполненіе указанія графа Панина, раздвинулись, и между своими стульями вдвинули стулъ и для меня. Тавимъ образомъ, мы всё семеро овончательно размёстились за огромнымъ столомъ, группами, на большихъ однё отъ другихъ разстояніяхъ, недоумёвая, зачёмъ была предпринята графомъ Панинымъ тавая разсадва".

Повёрка пифръ Редакціонныхъ Коммиссій продолжалась съ половины 2-го по-полудни до половины 1-го по-полуночи. "После 10-ти часовъ вечера, — повествуеть Н. II. Семеновъ, -- слуга Топильскаго сталъ обносить всёхъ, на очень старомъ подносъ, сельтерскою водою, сначала въ двухъ кувнинахъ, а потомъ въ бутылкахъ. Слугу сопровождалъ департаментскій сторожь, для наливанія въ стакань принесенной воды. Графъ Панинъ сказалъ: Мы сами нальемъ; но, увидъвъ, что, по усердію прислуги, стаканъ ужъ быль налить ему, воскливнулъ: Акъ, какіе безтолковые, и сталъ имъ выговаривать. Когда-жь подняль совсёмь голову и замётиль слугу Топильскаго, сказаль ему: Ахъ, это вы? (назвавъ его по имени и отчеству). Я васъ и не видалъ. Тогда извините пожалуйста. Я не думаль вась бранить, я не посмотрёль хорошенько и не зналъ что это вы. Извините меня. Затемъ графъ оставался до вонца въ шутливомъ настроеніи". Но членамъ засъданія было не до шутовъ. Во все время, свидътельствуетъ Н. П. Семеновъ, "мы сидъли, не выходя изъ вомнаты и не разгибая сцины, т.-е., почти одиннадцать часовъ сряду. По возвращеніи ночью домой, мы чувствовали себя утомленными до врайности, тымь болье, что только наскоро въ этотъ день успели принять недостаточное воличество пищи, и остались вечеромъ безъ чая, а освъжающее питье было подано намъ одинъ только разъ поздно вечеромъ, въ вонцу нашихъ занятій" 187).

Надо зам'втить, что цифры, представленыя въ Главный Комитетъ М. Н. Муравьевымъ, подверглись также критикъ. "Въ зас'вданіи Главнаго Комитета,—свид'втельствуетъ Валуевъ,—по распоряженію великаго князя, было предназначено быть Я. А. Соловьеву и П. П. Семенову, для дачи объясненія по цифрамъ, представленнымъ М. Н. Муравьевымъ. Сей по-

слѣдній протестоваль, сказавь, что въ такомъ случаѣ его присутствіе будеть лишнимъ. Затѣмъ, гг. Соловьевъ и Семеновъ остались подъ спудомъ".

Результатомъ необывновеннаго Панинсваго засъданія о цифрахъ Редавціонныхъ Коммиссій было то, что въ засъданія Главнаго Комитета, 17 декабря 1860 года,—вавъ свидътельствуетъ Валуевъ,—"графъ Панинъ и веливій внязь Константинъ Ниволаевичъ сдёлали опытъ соглашенія на основанів новыхъ цифръ надъла, придуманныхъ первымъ изъ нахъ, или,—что все равно, Топильсвимъ, воторый уже цълую недълю запрещаетъ тревожить себя дълами Министерства Юстиціи, потому что слишвомъ занятъ врестьянскимъ дъломъ. Это scandalum magnum" 188).

Въ то время, когда деятельность Главнаго Комитета влонилась въ концу, Погодинъ, по старой памяти, обратился въ А. В. Головнину съ какимъ то политическимъ письмомъ, на воторое, Головнинъ, 27 девабря 1860 г., отвъчалъ следующее: "Письмо ваше, отъ 22 декабря, я имълъ удовольствіе получить и весьма благодарю васъ за память. Оно содержить туже мысль, которую вы сообщали мив въ 1856 г., какъ плодъ вашихъ многолётнихъ добросовёстныхъ историческихъ изследованій и наблюденій, совершающихся событій на Западе. Не смотря на протечение четырехъ лътъ съ того времени, я могу отвъчать вамъ теми же словами, какъ и тогда, т.-е., что нуженъ геній Петра Веливаго, чтобъ усвоить себъ подобния мысли, его непревлонную волю-чтобъ осуществить подобное предположение и его дубинку, чтобъ сломать оппозицію, воторую оно встретить. Затемь вамь, какь историку, лучше извъстно, часто ди являются Петры Веливіе и есть ли они въ Европъ въ настоящее время. Если же явятся, то ови у насъ совъта не спросять, а сами насъ употребять, какъ орудіе своихъ великихъ целей, или отбросять какъ неспособные инструменты. Въ настоящее время, каждому изъ насъ остается приносить посильную пользу въ своемъ маленькомъ кружет, работая честно, добросовъстно, усердно, стараясь по силанъ дълать добро и, будучи муравьями, не искать роли орловъ, вослетающихъ въ заоблачныя пространства. Для этого нужны другія силы и я убъжденъ, что не намъ, а слъдующимъ за нами покольніямъ суждено совершать великое" 129).

# XLI.

Навонецъ, великому князю Константину Ниволаевичу,—свидътельствуетъ Татищевъ, — удалось убъдить графа Панина присоединиться къ его мивнію, къ которому присоединился, уступая настоянію самого государя, и графъ Адлербергъ.

Такимъ образомъ, Редавціонныя Коммиссін восторжествовали, и положенія ихъ приняты Главнымъ Комитетомъ.

Последнее соединенное заседание этого Комитета съ Советомъ Министровъ и подъ личнымъ председательствомъ самого государя, происходило 26 января 1861 года.

Государь благодариль большинство членовь, подавшихь голось за проекть Положеній, и особенно великаго князя Константина Николаевича, котораго нёсколько разъ обняль и поцёловаль. О Редакціонныхъ Коммиссіяхъ онъ отозвался, что на нихъ сильно нападали, но большею частію совершенно несправедливо, главнымъ образомъ, по незнанію дёла, что трудь ихъ исполненъ съ большимъ знаніемъ. Затёмъ, государь объявиль, что допустивъ при обсужденіи этого дёла для всёхъ и каждаго полную свободу выражать свое митеніе, онъ уже не дозволить никакихъ отмёнъ, отлагательствъ и проволочекъ, и хочеть, чтобы дёло было кончено непремённо въ 15-му февраля. Этого, —сказалъ онъ, —я желаю, требую и повельваю, и прибавилъ: Вы должны помнить, что въ Россій издаетт законы самодержавная власть.

28 января 1861 года, принятые Главнымъ Комитетомъ проекты Положеній внесены на обсужденіе общаго собранія Государственнаго Совъта. Засъданіе это государь открылъ різчью, въ которой завлючается вся, такъ сказать, Исторія освобожденія крестьянъ.

Государь свазаль: "Дело объ освобождении врестьянь, которое поступило на разсмотрение Государственнаго Совета, по важности своей, я считаю жизненнымъ для Россія вопросомъ, отъ котораго будеть зависъть развитие ся силы и могущества. Я увъренъ, что вы всъ, господа, столько же убъждены, какъ и я, въ пользв и необходимости этой мвры. У меня есть еще другое убъжденіе, а именно, что отвладывать этого дела нельзя; почему я требую отъ Государственнаго Совъта, чтобы оно было имъ кончено въ первую половину февраля и могло быть объявлено въ началу полевыхъ работъ; возлагаю это на прямую обязанность предсъдательствующаго въ Государственномъ Совътъ. Повторяю — и это моя непремънная воля-чтобъ дъло это теперь же было кончено. Вотъ уже четыре года, какъ оно длится и возбуждаеть различныя опасенія и ожиданія, вакъ въ пом'ящикахъ, такъ и въ врестьянахъ. Всякое дальнейшее промедление можетъ быть пагубно для Государства. Я не могу не удивляться и не радоваться, и увъренъ, что и вы всъ также радуетесь тому довърію и сповойствію, кои вывазаль нашъ добрый народъ въ этомъ деле. Хотя опасенія Дворянства, до некоторой степени, понятны, ибо они высаются до самыхъ близвихъ и матеріальныхъ интересовъ важдаго, при всемъ томъ я не забываю и не забуду, что приступъ въ делу сделанъ былъ по вызову самого Дворянства и я счастливъ, что мив суждено свидътельствовать объ этомъ предъ потомствомъ.

"При личныхъ монхъ разговорахъ съ губернскими предводителями Дворянства и, во время путешествій монхъ по Россін, при пріємъ дворянъ, я не скрывалъ моего образа мыслей и взгляда на занимающій всъхъ насъ вопросъ и говорилъ вездъ, что это преобразованіе не можетъ совершиться безъ нъвоторыхъ пожертвованій съ ихъ стороны и что все стараніе мое заключается въ томъ, чтобы пожертвованія эти были, сколь возможно, менъе обременительны и тягостны для Дворянства. Я надъюсь, господа, что при разсмотръніи проектовъ, представленныхъ въ Государственный Совътъ, вы убъдитесь, что все, что можно было сдёлать для огражденія выгодъ поивщивовъ, сделано; если же вы найдете нужнымъ въ чемълибо измёнить или добавить представляемую работу, то я -идав не озакот ушоди он вінарамав ишав атвищи авотог вать, что основаніемъ всего дела должно быть улучшеніе быта врестьянь и улучшение не на словахъ только, и не на бумагь, а на самомъ дъль. Прежде чемъ приступить въ подробному разсмотрѣнію самого проекта, хочу изложить вкратцѣ историческій ходъ этого діла. Вамъ извістно происхожденіе кръпостного права. Оно у насъ прежде не существовало: право это установлено самодержавною властію и тольво самодержавная власть можеть его уничтожить, а на это есть моя прамая воля. Предшественники мои чувствовали все зло кръпостного права и постоянно стремились, если не въ прямому его уничтоженію, то въ постепенному ограниченію произвола помещичьей власти. Съ этою целью, при императоре Павле, быль издань завонь о трехдневной барщинь; при императоръ Александръ І-мъ, въ 1803 году, завонъ о свободныхъ хлъбопашцахъ; а при родителъ моемъ, въ 1842 году, -- указъ объ обязанныхъ врестьянахъ. Оба последние закона были основаны на добровольныхъ соглашеніяхъ, но, къ сожальнію, не нивли успъха. Свободныхъ хлебопашцевъ всего немного болве ста тысячь, а обязанныхъ врестьянъ и того менве. Многіе изъ васъ, бывшіе членами Совета при разсмотреніи завона объ обязанныхъ поселянахъ, въроятно, приномнять тв сужденія, которыя происходили въ присутствіи самого государя. Мысль была благая, и если бы исполненіе закона не было обставлено, можеть быть, и съ умысломъ, такими формами, которыя останавливали его действіе, то введеніе въ исполнение этого закона тогда же во многомъ облегчило бы настоящее преобразованіе. Повойный мой родитель постоянно быль занять мыслію объ освобожденіи врестьянь. Я, вполнъ ей сочувствуя, еще въ 1856 году, передъ коронацією, бывши въ Москвъ, обратилъ вниманіе предводителей дворянства Московской губерній на необходимость заняться

улучшеніемъ быта врёпостныхъ врестьянъ, присововущивъ въ тому, что кръпостное право не можеть въчно продолжаться и что потому лучше, чтобы преобразование это совершилось сверху, чемъ снизу. Вскоре после того, въ начале 1857 года, я учредиль, подъ личнымь монмь предсёдательствомь, особый Комитетъ, которому поручилъ заняться принятіемъ маръ въ постепенному освобожденію врестьянъ. Въ вонців того же 1857 года, поступило прошеніе отъ трехъ Литовскихъ губерній, просившихъ дозволенія приступить прямо въ освобожденію врестьянъ. Я приняль это прошеніе, разумвется, съ радостію, и отвінчаль рескриптомь 20 ноября 1857 года, на имя генералъ-губернатора Назимова. Въ этомъ респриптв указаны главныя начала, на коихъ должно совершиться преобразованіе; эти главныя начала должны и теперь служить основаніемъ вашихъ разсужденій. Мы желали, давая личную свободу врестьянамъ и признавая землю собственностію помещиковъ, не сделать изъ крестьянъ людей бездомныхъ и потому вредныхъ, какъ для помъщиковъ, такъ и для Государства. Эта мысль служила основаніемъ работь, представленныхъ теперь Государственному Совету Главнымъ Комитетомъ. Мы хотвли избъгнуть того, что происходило за границею, гдъ преобразование совершалось почти вездъ насильственнымъ образомъ; примъръ этому, весьма дурной, мы видъли въ Австріи, и именно въ Галиціи; безземельное освобожденіе врестьянъ въ Остзейскихъ губерніяхъ, сдёлало изъ тамошнихъ крестьянъ поселеніе весьма жалкое и только теперь, посл'я сорова лётъ, намъ едва удалось улучшить ихъ бытъ, опредъливъ правильныя ихъ отношенія въ помъщивамъ. Тоже было и въ Царстве Польскомъ, где свобода была дана Наполеономъ, безъ опредъленія поземельныхъ отношеній, и гдъ безземельное освобождение крестьянь имело последствиемь, что власть пом'вщиковъ сделалась для врестьянъ тяжеле, чвиъ прежнее врвпостное право. Это вынудило покойнаго родителя моего издать, въ 1846 году, особыя правила для опредъленія отношеній крестьянь въ помъщикамъ въ Цар-

ствъ Польскомъ. Вслъдъ за рескриптомъ, даннымъ генералъгубернатору Назимову, начали поступать просьбы отъ дворянства другихъ губерній, воторымъ даны были отвёты ресвриптами на ими генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ, подобнаго содержанія съ первымъ. Въ этихъ же рескриптахъ завлючались тв же главныя начала и основанія и разрешалось приступить въ дёлу на тёхъ же увазанныхъ мною началахъ. Вследствіе того были учреждены Губерискіе Комитеты, воторымъ, для облегченія ихъ работъ, были даны особыя программы. Когда, послё даннаго на то срока, работы Комитетовъ начали поступать сюда, я разрешиль составить особыя Редавціонныя Коммиссін, воторыя должны были разсмотреть проекты Губернскихъ Комитетовъ и сделать общую работу въ систематическомъ порядкъ. Предсъдателемъ этихъ Коммиссій быль сначала генераль-адъютанть Ростовцовь, а по вончинъ его, графъ Панинъ. Редавціонныя Коммиссів трудились въ продолжение года и семи мъсяцевъ и, не смотря на всё нареканія, можеть быть, отчасти и справедливыя, которымъ Коммиссін подвергались, онв окончили свою работу добросовъстно и представили ее въ Главный Комитетъ. Главный Комитеть, подъ предсёдательствомъ моего брата, трудился съ неутомимою деятельностію и усердіемъ. Я считаю обязанностью благодарить всёхъ членовъ Комитета, а брата моего въ особенности, за ихъ добросовъстные труды въ этомъ дълъ. Взгляды на представленную работу могутъ быть различны. Потому всё различныя мнёнія я выслушиваю охотно, но я въ правъ требовать отъ васъ одного: чтобы вы, отложивъ всв личные интересы, действовали вакъ государственные сановники, облеченные моимъ довъріемъ. Приступая въ этому важному дёлу, я не серываль оть себя всёхь тёхь затрудненій, которыя насъ ожидали, и не скрываю ихъ и теперь. Но, твердо уповая на милость Божію и ув'вренный въ святости этого дела, я надеюсь, что Богъ насъ не оставить и благословить насъ кончить его для будущаго благоденствія любезнаго намъ Отечества. Теперь, съ Божією помощію, приступниъ къ самому дёлу".

Журналь этого достопамятнаго засъданія гласить: "Государственный Совъть, въ общемъ собраніи, выслушавь съ глубочайшимъ благоговъніемъ слова Его Императорскаго Величества и принявъ къ точному исполненію высочайшую его волю, въ томъ же засъданіи приступиль къ подробному обсужденію первыхъ двадцати статей проектовъ общаго Положенія о крестьянахъ, выходящихъ изъ връпостной зависимости".

А. В. Головнинъ писалъ внязю А. И. Борятинскому: "Засъданіе Государственнаго Совъта 28 января останется памятнымъ въ Исторіи Россіи річью, которою государь осветиль разбирательство Совета по проекту освобожденія. Эта річь доказала глубовое знаніе, которымъ обладаеть императоръ по отношенію во всему этому ділу, насвольво онъ имъетъ о немъ ясное представление и обнаружила тотъ раціональный планъ, которому онъ следоваль съ полною твердостію. Эта річь поставила государя безвонечно выше всвять его менистровъ и членовъ Соввта. Онъ выросъ безмерно, а они опустились. Отныне онъ пріобрель себъ безсмертіе. Надо замътить, что эта ръчь не была разработана какою-либо Канцеляріею Совета, не была написана и прочитана, -- нътъ, то была совершенно свободная импровизація, естественное представленіе мысли, воторая давно совъ головъ".

Почтенный Троицвій ученый П. С. Казансвій, писаль брату своему епископу Костромсвому Платону: "Діло о врестьянахь внесено въ Государственный Совіть и положено его пересмотріть въ пять засіданій. Митрополиту Филарету хочется, чтобы одержало мийніе тіхь, которые желають постепеннаго введенія новаго порядка".

Самъ же Филаретъ писалъ въ своему Лаврскому намѣстнику Антонію: "Говорятъ, что въ Государственномъ Совѣтѣ было большинство голосовъ въ пользу малаго надѣла земли врестьянамъ; но утверждено мнъніе меньшинства — въ пользу большого надёла. Готовятся въ объявленію. Оскудёніе, надолго или не надолго, кажется неизбёжно. Да спасеть Господь отъ большаго нестроенія <sup>4 140</sup>).

# XLII.

Приступили въ составленію манифеста для объявленія Русскому народу Положеній о новомъ устройствѣ быта врестьянъ.

"Графъ В. Н. Панинъ, — свидътельствуетъ Н. П. Семеновъ, — съ своей стороны, принималъ всъ мъры, чтобъ это было покрыто глубовой тайной, какъ и все, что происходило послъ закрытія Редавціонныхъ Комиссій, въ сферахъ высшихъ правительственныхъ учрежденій. Скрывать виды Правительства отъ лицъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ его іерархіи или не входящихъ въ составъ его, онъ считалъ всегда дъломъ первостепенной важности".

Далве, по этому предмету Н. П. Семеновъ повъствуетъ: "Составление проекта манифеста взялъ на себя Ю. О Самаринъ, а окончательную редавцію принялъ на себя Милютинъ; но составленный ими проектъ не удовлетворилъ ожиданій, какъ вслъдствіе сообщенія въ немъ излишнихъ подробностей, не совсёмъ понятныхъ въ началѣ народу, такъ и по причинъ отсутствія въ немъ того слога, который составляетъ необходимую принадлежность манифестовъ. Тогда графъ Паннъ, послѣ нъсколькихъ еще неудачныхъ опытовъ составленія проектовъ манифеста, испросилъ высочайшее соизволеніе предложить митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету принять этотъ трудъ на себя.

Конечно, легче было бы устроить это дёло прямо личнымъ объясненіемъ съ митрополитомъ, но графу Панину не было возможности ёхать самому въ Москву пока крестьянское дёло безостановочно обсуждалось въ Главномъ Комитеть, а потомъ въ Государственномъ Совътъ. Поэтому, съ соизволенія государя, посланъ былъ къ митрополиту Филарету, для надлежащихъ объясненій, въ качествъ замъстителя графа Панина, директоръ Департамента Министерства Юстиціи М. И. Топильскій, съ проектомъ манифеста Самарина и письмомъ графа Панина къ владыкъ, отъ 31 января 1861 года.

Въ этомъ письмѣ сообщалось митрополиту о желаніи государа въ слѣдующихъ выраженіяхъ: "При предстоящемъ преобразованіи крестьянскаго быта, слово государя императора къ народу своему будетъ имѣть самое сильное вліяніе на успѣхъ предпринятаго дѣла. Въ семъ убѣжденіи, его императорское величество, съ полною довѣренностью къ вѣрноподданническимъ вашимъ чувствамъ и къ дарованіямъ вашимъ, неоднократно выразившимся въ рѣчахъ, памятныхъ всей Россій, привналъ нужнымъ обратиться къ вамъ съ изъявленіемъ желанія, чтобы ваше высокопреосвященство приняли на себя трудъ составить манифестъ, въ коемъ изъяснены будутъ воля и ожиданія его величества по сему важному предмету.

"Исполненіе сего труда требуеть нівоторых предварительныхъ личныхъ объясненій. Для сей цёли я желаль им'єть честь лично представить вамъ приготовительныя работы, составленныя по сему предмету; но открытіе засъданій въ Государственномъ Совътъ, для разсмотрънія проектовъ различныхъ Положеній по врестьянскому ділу, не повволяєть мні отлучиться изъ С.-Петербурга, въ настоящее время. По сей причинъ, его императорскому величеству благоугодно было возложить на тайнаго советника Топильскаго обязанность отправиться въ вашему высокопреосвященству в представить вамъ всё нужныя по сему дёлу объясненія. Изъ нихъ ваше высовопреосвященство усмотреть изволите, вакія суть главния мисли, которыя его величеству желательно было бы выразить въ манифестъ; но государь полагается совершенно на высовій даръ враснорічія вашего высовопреосвященства и на ревностное усердіе ваше въ ділу, столь важному для Отечества, столь близвому къ сердцу перваго пастыря нашей церкви. Руководимый сими чувствами и симъ довъріемъ, государь предоставляеть вашему высокопреосвященству, сдёлать всё тё измёненія, или прибавленія, кои бы вы признали соотвётствующими чувствамъ его величества и собственнымъ вашимъ, для лучшаго успёха въ достиженіи предположенной пёли".

Митрополить Филареть уклонился сначала отъ принятія на себя составленія проекта манифеста, ссылаясь на то, что это предметь, который далекь "оть круга понятій и занятій", въ которомъ онь обращается, и на свою немощь.

Топильскому не удалось уговорить его совершить предлагаемое ему трудное дёло. Тогда Топильской сначала обратился, кажется, въ Савинское подворье, мёсто пребыванія викаріевъ Московской эпархін, къ занимавшему его тогда викарію Леониду, пользовавшемуся особымъ уваженіемъ въ Москвѣ, но безуспѣшно; а потомъ—къ духовнику Филарета, жившему въ то время въ Андроніевомъ монастырѣ, близъ Москвы. Послѣдній убѣдилъ наконецъ митрополита принять возлагавшееся на него высочайшимъ довѣріемъ порученіе.

Объ этомъ рёшеніи Топильской извёщаль Б. Н. Хвостова изъ Москвы, въ условленныхъ съ нимъ выраженіяхъ, слёдующею запискою: "Наконецъ, другъ добродётели ") убёдился въ необходимости сдёлать предлагаемое дёло, и, послё двукратныхъ со мной объясненій, принялся сегодня рёшительно за работу. Савинское подворье совсёмъ въ стороне, но Андроньевъ монастырь былъ пущенъ въ игру, и это подействовало. Мнё приказано пріёхать послё завтра (т.-е. воскресенье, 5 февраля), чтобы видёть уже очеркъ. Мы здёсь многое знаемъ, чего и не предполагають тамъ, что мы здёсь знаемъ. Сдёланное тамъ — намъ здёсь вовсе не нравится. "Частными исправленіями" затруднялись исправить утлое цёлое. Распрашивали меня порядкомъ, отвёты были крайне осторожные, и, каюсь, довольно льстивые. Андроньевъ вывель изъ затрудненія. Кажется, напишуть въ двухъ видахъ.

<sup>\*)</sup> Греческое имя Филарета передается въ переводѣ на Русскій языкъ выраженіемъ: "другь добродѣтели".  $H.\ \, C.$ 

Сегодия я послаль въ П. Б. депешу \*). Принимаюсь за работу".

Посылая въ Петербургъ составленный проевтъ манифеста, митрополить Филаретъ отвъчалъ графу Панину, на письмо его, отъ 31 января 1861 года, слъдующимъ увъдомленіемъ:

"Сіятельный графъ, милостивый государь.

"Сколько снисходительное высочайшее довъріе, изъявленное порученіемъ, ободряеть меня, столько затрудняеть предметь порученія, далекій отъ круга понятій и занятій, въ которомъ обращаюсь.

"Въ исполнение поручения вводить меня върноподданничесвое повиновение, а не сознание способности удовлетворить требованию.

"Долгомъ поставляю дать отчеть, что мною сделано, и почему.

"Я рёшился не очень стёсняться сообщеннымъ мнё проектомъ высочайшаго манифеста: дабы мее возгрёніе на предметь яснёе было видимо, и удобнёе могло быть обнаружено. Посему, представляю не частныя измёненія, а цёлый тексть, въ которомъ съ полученнымъ мною проектомъ соединены измёненія, по моему посильному разумёнію, нужныя.

"Разсматривая сообщенный мив проекть, я нашель, что онъ можеть быть раздвлень на три части:

- 1) Начало, ходъ и изложение дъла.
- 2) Высочайтія повелінія.
- 3) Увъщанія и обнадеживанія.

"Но сіи части въ проектѣ не довольно были разграничены; а это нужно для того, чтобы актъ былъ лучше понятъ и произвелъ желаемое впечатлѣніе, и чтобы удобнѣе было впослѣдствіи употреблять его, и дѣлать на него указанія. Посему нѣкоторыя мысли я перемѣстилъ соотвѣтственно вышеозначенному раздѣленію, котораго части на моемъ проектѣ означены числами, карандашемъ.

<sup>\*)</sup> Конечно, графу Панину, въ С.-Петербургъ. Н. П С.

"Выраженіе: мы не признали нумсными скрывать, инветь видь оправданія противъ бывшихъ толковъ. По моему мивнію, Правительство стойть выше надобности оправдываться противъ толковъ. Потому поставленныя за симъ мысли перенесъ я въ другое мъсто, гдъ онъ нужны и могутъ имъть дъйствіе.

"Статья, начинающаяся словами: сими Положеніями юрюпостныма модяма даруются,—мив повазалось неясною. Изъ наименованія: сременно-обязанные, извлекъ я опредвленное о немъ понятіе, и изложиль оное, сколько поняль.

"Высочайшія повельнія отмычены въ прежнемь проекты чеслами.

"Это дъйствительно нужно для удобности впослъдствіи ссылаться на нихъ. Сличивъ 4 статью съ числами, я подвель подъ число еще 3 слъдующія статьи, по той же причинъ.

"Затвиъ встрвчается перерывъ, на предвлв котораго стоять слова: нижесандующую постепенность.

"Что здёсь должно слёдовать, меё неизвёстно; потому я и указательную форму опустиль.

"Не сврою моихъ мыслей, которыя могутъ быть не приняты, и потому представление ихъ не причинитъ затруднения

"Проектъ уже довольно длиненъ и многосложенъ. Введеніе здёсь новой статьи о постепенностяхъ, на которыя, если не ошибаюсь, кратко указано выше, сдёлаетъ проектъ более многосложнымъ и можетъ быть не более яснымъ; не можетъ ли то, что предполагается взять сюда изъ составленныхъ завонодательныхъ положеній, быть оставлено, въ томъ числё многое, чего нельзя включить въ манифестъ?

"Манифестъ долженъ быть прочитанъ крестьянамъ. Ихъ умъ не пріученъ къ долгому непрерывному вниманію. Посему, измѣненный мною проектъ я старался раздѣлить на статьи, сволько можно не длинныя.

"Въ последней части сообщеннаго мне проекта обра-

*щеніе ка дворов*ыма *модяма* многое вазалось необывновеннымъ, въ высовомъ государственномъ автѣ, въ воторомъ государь императоръ говоритъ всему народу, всей Имперів. Потому я измѣнилъ форму личнаго обращенія, сохранивъ нужныя мысли.

"Повторяю, что я исполниль только долгь повиновенія въ дёлё, котораго существенное обработаніе принадлежить государственнымъ людямъ, и для нихъ, конечно, составляеть трудный подвигь. Мой долгь, съ прочими служителями алтаря, молить Бога, чтобы онъ дароваль государственнымъ совътникамъ и проницательную мудрость, и прямодушную ревность, и наипаче, чтобы озариль вышнимъ свётомъ взоръ благочестивъйшаго государя императора на то, что истинно, благонадежно и полезно Церкви и народу" 141).

# XLIII.

Въ бумагахъ митрополита Филарета сохранилась записка, неизвъстно кому адресованная, но написанная имъвсять за отправлениемъ въ Петербургъ проекта манифеста.

Въ этой запискъ мы читаемъ: "Вчера отдавая отчеть, во исполнение поручения, на меня возложеннаго, не паходиль я удобнымъ объяснить одно обстоятельство, именно: почему предприемлемое преобразование быта помъщичьихъ врестъянъ, въ сообщенномъ мнъ проектъ, представленное радостнымъ, не овначено мною таковымъ.

"Затрудняясь и теперь объяснять сіе, чтобы не воснуться сужденіемъ дъла государственнаго, о которомъ судить не призванъ и моимъ служеніемъ.

"Но, съ другой стороны, сомнѣваюсь, былъ ли бы совершенно исполненъ долгъ преданности въ государю и любве въ Отечеству, еслибы, при открывшемся случаѣ, не изложилъ я со всей искренностію заботливыхъ помышленій, которыя побуждаетъ самая сія преданность государю и любовь въ Отечеству. Не желаю оставить на моей душѣ сего сомнѣнія. "Не упомянулъ я о радости, чтобы отъ лица царя не било произнесено слово, воторому не сочувствовали бы многіе изъ върноподданныхъ. Предпріемлемому общирному преобразованію радуются люди теоретическаго прогресса; но многіе благонамъренные люди опыта ожидають онаго съ недочивніемъ, предусматривая затрудненія.

"Объявленіе отреченія пом'вщивовь оть вріпостного права на врестьянь, и настоятельное побужденіе тіхь и другихь войти въ різшительныя условія о земляхь,—воть міры благонадежныя. Еслибы врестьянамь об'вщано было пользованіе землею помівщивовь безь опреділительнаго слова постоянное.

"Но когда крестьянамъ возвъщено будетъ право постояннаю пользованія землею помющиков», не затруднятся ли чрезъ сіе предполагаемыя соглашенія, такъ какъ въ семъ найдетъ для себя опору упрамство крестьянъ, которое проявляется у нихъ и безъ законной опоры?

"При ръшительномъ отчуждении отъ помъщивовъ земли, прежде ихъ согласія, хотя и безъ наименованія собственною врестьянъ, помъщиви не найдутъ ли себя стъсненными въ правъ собственности и въ хозяйственныхъ обстоятельствахъ? И сіе не подъйствуетъ ли неблагопріятно на ихъ усердіе къ Правительству?

"При обнародованіи новыхъ положеній могутъ вознивнуть еще недоумінія, можно ли безъ замедленія и затрудненій составить уставных грамоты при недостать подробныхъ плановъ и описаній иміній?

"Мировые посредники и уъздные мировые съъзды удачно ли всполнатъ свое назначеніе, въ случать расширенія ихъ занятій въ одно время на многія мъста, призывающія поспъшное дъйствованіе?

"При овабочивающихъ видахъ дѣла сколь справедливымъ и утѣшительнымъ представляется то, что благочестивѣйшій государь императоръ такъ знаменательно обращается къ монитвѣ; столь же сообразнымъ съ обстоятельствами и то, чтобы удержаться отъ выраженія радости въ предусмотрительномъ

размышленіи о предпринятомъ и въ ожиданіи милости Божіей въ событіяхъ.

"Если говоря сіе, я нѣсколько выступиль изъ своихъ предѣловъ, то поспѣшаю возвратиться въ оные.

"Г. оберъ прокуроръ Святъйшаго Сунода сносился со мною о томъ, какія, при открытіи преобразованія крестьянскаго быта, нужно дать наставленія м'ястному духовенству: и мною сообщено ему по сему предмету запискою. Какое о ней сділано разсмотрівніе, мніз неизв'ястно. На случай приближенія різшительнаго времени, долгомъ поставляю представить вниманію, что наставленіе духовенству нужно дать благовременно, дабы, при объявленія высочайшаго манифеста, оно уже знало, какое отъ него требуется дійствованіе, и съ какими предосторожностями".

О заботахъ Правительства нашего принимать мёры, чтоби приготовить заранве народъ къ пониманію техъ правиль, которыя своро должны быть обнародованы, метрополить Филареть воть что писаль своему Лаврскому намёстнику Антонію (отъ 4 девабря 1860 г.): "Богъ благословить ваше, отецъ нам'встнивъ, участіе въ забот'в объ общемъ сповойствін. Мысль, чтобы правила о крестьянахъ, прежде общаго объявленія, сообщены были священнивамъ, для приготовленія прихожанъ къ пониманію оныхъ, не кажется мев удобоисполнимою и могущею достигнуть добрыхъ послёдствій. Во-первыхъ, віроятно, и не согласятся на сіе. Во-вторыхъ, правила таковы, и такъ многосложны, что многіе священники сами не вдругъ върно поймутъ ихъ, а потому не будутъ хорошими толкователями. Напримъръ, въ правилахъ положево дать врестьянамъ самоуправленіе. Пойметь ли сіе съ точностію священнивъ? И если, хотя не точно, пойметъ: пойметъ ли сіе врестьянинъ Въ-третьихъ, священникъ, ставъ посредникомъ между начальствомъ и крестьянами, подвергнется опасности съ объихъ сторонъ. Неблагонамфренные, въ которыхъ недостатка не будетъ, подвергнутъ его подозрвнию у крестьянъ. Уже было въ Западномъ враю, что прихожане мучили священивовъ, явобы за сврываемый ими увазъ. Если случатся между врестьянами неустройства: то чиновниви тотчасъ оправдаются, сказавъ, что священникъ худо толковалъ, и худо настроилъ врестьянъ. Этого есть уже начало: предсъдатель Комитета писалъ уже, что причетники будутъ распространять ложные слухи относительно смысла новыхъ постановленій <sup>142</sup>).

"Наконецъ, — писалъ А. В. Головнинъ внязю А. И. Боратинскому, — великое дёло освобожденія врестьянъ приходить въ концу, и новый уставъ будеть обнародовань во время поста, сопровождаемый манифестомъ, написаннымъ митрополятомъ Филаретомъ; онъ, говорятъ, достоинъ нашего наиболёе краснорёчиваго проповёдника. Я не читалъ его и не смёю высказать никакого миёнія; но я желаю отъ всего моего сердца, чтобы важность произведенія вдохновила бы нашего великаго писателя".

Въ формулярномъ спискъ митрополита Филарета значится: "Всемилостивъйше пожалована ему золотая медаль, установленая за труды по врестьянскому дълу".

Въ это время, А. Г. Тройницкій напечаталь свое статистическое изслідованіе о нашемъ крізпостномъ населеніи. Посылая экземпляръ этого изслідованія къ Погодину, Тройницкій (13 февраля 1861 г.) писаль: "Зная живое и сердечное участіе, которое вы всегда принимали въ освобожденіи Россій отъ крізпостного права, позволяю себі представить вамъ экземпляръ вышедшаго на дняхъ статистическаго изслідованія моего о нашемъ крізпостномъ населеніи—какъ оно есть, а чрезъ нібсколько дней скажемъ—какъ оно было.

"Зачёмъ не дожили до настоящаго времени знаменитые повойниви, воторыхъ останки лежатъ нынё въ Одесскомъ васедральномъ соборё: внязь М. С. Воронцовъ и преосвященный Инновентій. Тотъ и другой всегда мечтали объ увичтоженіи врёпостнаго права: какимъ великимъ пособіемъ быля бы нынё совётъ и вліяніе перваго, какое благотворное дёйствіе произвели бы нынё слова, которыя навёрное проли-

лись бы нын'в живымъ потовомъ изъ устъ нашего Русскаю Златоуста"!

Между тёмъ, митрополить Мосмовскій инсиль Антонію: "Сейчась получиль я изъ Петербурга отъ душъ благить просъбу, чтобы немедленно, при мощахъ преподобнаго Сергія, совершено было молебствіе о Божіємъ повровительствій и помощи благочестивійшему государю и Отечеству. Потрудитесь не многимъ соборомъ, но сами совершить молебное півніе Пресвятой Тронцій и преподобному Сергію съ акаенстомъ. Ночему это въ сіе время, не знаю. Можетъ быть, трудныя разсужденія о врестьянскомъ преобразованіи побуждають особенно исвать Божієй помощи... Тихо скажете и скитскимъ старцамъ, да умножатъ моленія"...

За три же дня до подписанія манифеста, 19-го февраля, митрополить писаль: "Господи, спаси царя и пощади всёхь нась. Замёчають, что ожиданіе народа сильно направлено на 19 день: а онъ едвали принесеть ожидаемое. Года за два передъ симъ, въ газеть Нороз, писано было, что для вывупа отъ помёщивовъ врестьянъ употреблены будуть совровища цервей и монастырей. Теперь изъ Петербурга пишуть объ опасеніяхъ, и между прочимъ, что "первый ударъ падеть на высшее духовенство, монастыри и цервви". И это пишетъ не вакой-нибудь легвій распространитель въстей. Согрёшихомъ, да впадемъ въ руць Господни: но пощади, Господи. цервовь Твою"!

# XLIV.

Для усповоенія умовъ и для возбужденія "мирныхъ чувствованій", Погодинъ, такъ сказать наканунѣ 19 февраля 1861 года писалъ:

"Великое земское дёло о врестьянахъ приближается въ вонцу, какъ уже объявлено въ Водомостяхъ. Скоро, скоро, останется только государю императору подписать всемилостивъйшій манифестъ. Господи! Укръпи его державную, благодіющую руку... Святая минута, которой ангели на небеси возрадуются! Съ двадцати трехъ милліоновъ человівкъ, слышите, съ двадцати трехъ милліоновъ человівкъ, спадають міновенно віковыя тажелыя оковы! Двадцать три милліона кристіанскихъ душъ привываются къ новой жизни, къ сознанію своего человіческаго достоянства. Вообразите же какое чувство пронесется безъ помощи телеграфной проволови, обвитой гуттаперчею, по всему этому неизміримому пространству, занимаемому Россіей, съ первымъ звукомъ благой въсти. И выпрася младенеца радошами во чревъ ея! Подумайте, какъ поднимется, какъ взлетить духъ всего ея народонаселенія.

"Есть ли въ Исторіи Европейской, всемірной, событіе, чище, выше, благородн'є этого, событіе равное, подобное этому? Найдите, укажите мн'є его!

"Руссвіе люди! Руссвіе люди! На волівни! Молитесь, молитесь Богу за это высовое, несравненное счастіє, всімъ намъ низпосылаемое, за это безпримірное въ літописяхъ ощущеніе, которое всіхъ насъ ожидаеть, за эту великолівную страницу, которою украшаєтся Отечественная Исторія.

"Невъжество и пошлость опасаются безпорядвовъ и замъшательствъ. Это значитъ-не имъть понятія о воренныхъ свойствахъ Русского народа, кои обнаруживаются преимущественно въ важевишія минуты его жизни, обывновенно столь повойной, безпечной, равнодушной. Вспомните неурожан сороковыхъ годовъ: малейшее возвышение цены на хлебъ, во всихъ Европейскихъ городахъ производило смятенія, а у насъ обозъ съ чужой, барской мукою, ночевалъ сповойно въ деревив, умиравшей съ голоду. Ни одного калача съ затва не пропадало ни на какомъ рынкъ. Въ богатый монастырь сосёдніе крестьяне приходили звать монаховъ на собственные свои похороны, чрезъ несколько дней, какъ истощится последній ихъ запась, —и не привасались къ полнымъ закромамъ. Во время первой страшной холеры, угодовныхъ преступленій было гораздо меньше, чёмъ обывновенно. А нынь, въ продолжение трехльтняго разсуждения о свободь, со

всёми измёненіями, отсрочвами, противорівчіями, неожиданностями, какъ держаль и вель себя народь? Говорить-ли о происшествіяхь 1612 и 1812 годовь, или послёдвей войни? Да и гдё же видано, не только у насъ, чтобъ людямъ было непріятно получить доброе и хорошее! На доброе и хорошее отвівчать злымъ и худымъ, не въ природів вещей. Доброе и хорошее можетъ произвести только радость, удовольствіе, благодарность. Вотъ зло и худо—о, это другое діло: объявите, наприміръ, свободнымъ людямъ, что они отдадутся завтра въ крібность, ну, такъ, разумівется нельзя будетъ ждать отъ нихъ пріятныхъ изъявленій. А улучшеніе быта, освобожденіе, облегченіе, прошенное, моленое, званое, желавное, принято будетъ такъ, отдаю свою голову на отсіченіе, что вся Европа умилится предъ удивительнымъ, торжественнымъ врівнищемъ, которое представить ей Россія.

"Хотите ли, я разскажу вамъ, какъ все это будетъ: крестьяне, въ назначенный день, въ синихъ кафтанахъ, пригладивъ волосы квасомъ, пойдутъ съ женами и дётьми, въ праздничномъ платъй, въ церковь, молиться Богу.

"О, по вакому низкому, сердечному поклону положуть всв они въ землю, однимъ духомъ, когда діаконъ, выходя со сватыми дарами, произнесетъ: Благочестивышаго Самодержавныйшаго Великаго Государя Императора Александра Николаевича....

"Эта молитва поднимется высово!

"Изъ цервви врестьяне потянутся длинной вереницей въ своимъ бывшимъ помъщивамъ, поднесутъ имъ хлъбъ-соль, и низво вланяясь, сважутъ: спасибо вашей чести на томъ добръ, что мы, наши отцы и наши дъды, отъ васъ пользовались. Не оставьте насъ и на предви своей милостію, а мы завсегда ваши слуги и радътели.

"Думаете ли вы, что одни только добрые пом'вщики получать такое прив'ьтствіе? Н'ють, всів, всів, безь исключенія; зло, еслибъ гдів и случилось какое, забудется въ эту прекрасную минуту, какъ будто и не бывалое; кто старое помя-

нетъ, тому глазъ вонъ; стерпится—слюбится; въвъ прожить не поле перейти, нельзя безъ причины; въ семъв не безъ урода, между врестьянами, точно вавъ и между дворянами. Вотъ, что у всъхъ будетъ въ умъ и на языкъ.

"Позволяю себѣ сказать здѣсь нѣсколько словъ и о помѣщикахъ.

"Всвиъ людямъ, говоря вообще, тяжело всегда бываетъ разставаться съ старыми своими правами, терать свои превмущества, отвазываться отъ своихъ выгодъ, лишаться собственности. Следовательно, если невоторые помещиви чемъ нибудь оказываются теперь недовольными, то въ этомъ нѣтъ ничего страннаго, предосудительнаго. Напротивъ, это очень естественно и извинительно. Но будьте увърены, что даже н они обрадуются окончанію дела, вздохнуть гораздо свободиве, чвмъ прежде. Какъ нибудь, да кончено, вотъ что они подумають на первых порахь, а после, и очень своро, поразмысливъ, попривывнувъ въ новому положенію, примутъ нсиреннее участіе въ общей радости и обнимутся братски съ любезными соотечественнивами, вакъ будто обновленные и просвътленные. Сердце у всъхъ Русскихъ людей, безъ различія званій, легкое и доброе.

"Нельзя вёдь не совнаться, что большая часть труда при разрёшеніи мудренаго вопроса, совершена все-таки дворянами, и что самая мысль объ уничтоженіи крёпостного права велась между дворянами издавна.

"Общая наша всероссійская обязанность возблагодарить дворянь за приносимыя ими жертвы, усповоить и обезпечить всёми возможными средствами, вознаградить за понесенныя потери, чтобъ при предстоящей перемёнё, они не только не лишились ничего, но еще, напротивъ, получили все съ лихвою. Помилуйте—развё дворяне не Русскіе люди? Развё они не дёти одной съ нами матери—святой Руси? Подъ Севастополемъ, не заходя уже далеко встарь, что же—дворяне оставались позади? Прильпни языкъ къ гортани у того, кто въ

эту священную минуту Русской Исторіи подумаєть, не только скажеть, какое нибудь противное объ нихъ слово!

"И первыми исполнителями общихъ нашихъ обязанностей въ отношеніи въ дворянамъ явятся тѣ же врестьяне; помѣщичьи поля въ нынѣшнемъ году вѣрно будутъ вспаханы в взборонованы тавъ, какъ нивогда.

"Случатся ошибки, недоразумѣнія, столкновенія; можеть быть даже они случились уже или случаются,—это неизбѣжно: доброй волѣ, народному толку, христіанской любви, предоставляется отстранять затрудненія, придумывать измѣненія и исправленія, а двери къ добру не заперты теперь на замокъни для кого.

"Съ благословеніемъ Божіимъ, върно все устроится какъ нельзя спокойнъе, тише, любовнъе.

"Вмѣсто толковъ, разсужденій и опасеній, предложу я лучше православнымъ мужичкамъ вотъ какую мысль: изъ первыхъ копеекъ, вольнымъ трудомъ добытыхъ, по приведенів въ дѣйствіе манифеста, собрать сумму и поставить въ Москвѣ, на память потомкамъ, церковь во имя благовѣрнаго князя Александра Невскаго. Тамъ, предъ святымъ образомъ, должна теплиться во вѣки вѣковъ неугасимая лампада; тамъ должна возноситься во вѣки вѣковъ теплая молитва за благодушнаго царя, который, вмѣсто Юрьева, скорбной памяти для крестьянъ дня, даруетъ крестьянамъ и дворянамъ, купцамъ и мѣщанамъ, воинству и духовенству, всему православному народу Русскому, прекрасный Александровъ день".

Графиня А. Д. Блудова, познавомившись съ этою статьею Погодина, писала ему: "Кавъ это вы не зашли въ намъ, бывъ въ Петербургъ. Ваша статья дълаетъ большой эффектъ и наши люди и старивъ врестьянинъ, воторый у насъ, слушали ее съ восхищениемъ и говорятъ, что точно все это правда и что надобно церковь выстроить непремънно въ Москвъ. Вотъ лучшая похвала".

"Я читалъ вашу статью,— писалъ Н. И. Любимовъ Погодину,—и нахожу, что вы исполичили долго честного человъка и гражданина, высвазавъ и напечатавъ подобныя мысли и убъжденія, которыя теперь удивительно какз кстати. Она, важется, на всюхз здёсь производить очень хорошее дёйствіе. Сужу это по тому, что я слышаль одобрительный объ ней отзывъ и отъ тёхъ, которые, въ несчастію, ничего не одобряють. Теперь намъ именно нужны рёчи и слова въ подобіе вашихъ,—слова миротворныя, творящія мирз и любовъ, и проливающія всявія надежды, а не уязвляющія и раздвояющія. Я не могъ утерпёть, чтобы не передать вамъ все это, чтобы не обнять васъ мысленно и всею душею за вашъ новый братсвій подвигъ. Очень любопытно бы знать, что говорята обз ней—все-таки о вашей статьть въ Москвъ и такое же ли тамъ она произвела впечатлёніе".

"Мысль Погодина, — писаль И. С. Аксаковъ въ Вёну къ протоіерею М. О. Раевскому, — о постройке церкви встрётила сильнейшее сочувствіе въ народе".

### XLV.

День святыя великомученицы Татіаны сто слишкомъ лѣтъ не проходитъ въ Москвѣ днемъ будничнымъ. Таковымъ не прошелъ онъ и въ 1860 году.

Приготовляясь въ обычному въ тотъ день праздниву, Безсоновъ, еще 2 января 1860 года, писалъ Погодину: "Кончившіе вурсъ студенты Московскаго Университета, въ числъ человъкъ до тридцати, желая собраться 12 января въ честь Университета и при этомъ отобъдать въ томъ простомъ и дешевомъ родъ. какъ выразили вы желаніе въ рѣчи прошлогодняго торжества, поручили мнъ предложить вамъ: не угодно ли будетъ и вамъ принять здѣсь участіе? Характеръ этого, совершенно частнаго собранія и объда, такой: отсутствіе всякой оффиціальности, всякихъ заранъе назначенныхъ тостовъ и писанныхъ ръчей, людей, имъющихъ въсъ и положеніе, но не сидъвшихъ на скамът университетской; людей,

общественно чёмъ-либо запачванныхъ, напримёръ, взяточниковъ, литературныхъ подлецовъ и т. п.; записва на обёдъ отъ товарища въ товарищу, но не по магазинамъ; простота товарищескаго собранія и—относительная—дешевизна обёда, три рубли серебромъ, а вому трудно—два; послё же обёда нежеланіе печатныхъ панегиривовъ, и т. п.

"По этому харавтеру нужно думать, что настоящее число тридцати человъвъ едва ли подымется выше пятидесяти.

"Студентовъ, продолжающихъ еще курсъ, по нъкоторымъ соображеніямъ, не будетъ, котя къ большому сожальнію. За то, къ удовольствію многихъ, будутъ нъкоторые профессора.

"Ничего краснаго и республиканскаго не будеть, по той простой причинъ, что таковаго ни въ Москвъ, ни во всей Руси не существуеть.

"Срокъ подписки девятое число. Принято собраться въ частномъ домъ, одного изъ бывшихъ студентовъ, но въ чьемъ,— это зависить пока отъ количества сбора и потому отъ помъстительности.

"Если вамъ будетъ угодно, то пришлите согласіе съ деньгами во мнѣ. Но во всякомъ случаѣ мы желали бы отъ васъ согласія или несогласія письменнаго, какъ дѣятеля, весьма много принадлежащаго Русской письменности".

Но этотъ предполагаемый Безсоновымъ празднивъ не состоялся. Черезъ нѣсколько дней Драшусовъ извѣщалъ Погодина: "Обѣдъ принимаетъ неожиданные размѣры. П. А. Тучковъ \*) изъявилъ желаніе быть на немъ и записался въ списовъ вмѣстѣ съ своимъ братомъ, какъ старые студенти" 122).

Учредители объда обратились въ Погодину съ просьбою произнести застольную ръчь, на что онъ, разумъется, съ удовольствіемъ согласился. Но ръчь эта должна была пройти черезъ цензуру учредителей объда и причинила Погодину много хлопотъ. "Въ мудреное время живемъ мы, —писаль онъ по этому поводу, —какъ ни удерживайся, а того и гляди,

<sup>\*)</sup> Московскій генераль-губернаторь. Н. Б.

что попадешь на объяснение. Месяца два запершись, вдали отъ городской суеты, сидёль я въ комнате надъ дёломъ царевича Алексвя Петровича, какъ вдругъ получилъ вызовъ на совъщание отъ учредителей студенческого объда, 12 января, которые просили меня провозгласить тость государя императора. Отвазаться мив было не только совестно, но казалось и непозволительнымъ. Занятый окончаніемъ своей исторической работы, я уклонился отъ личнаго участія въ совъщаніи, но отвічаль письмомь, что готовь исполнить возложенное порученіе. Оно было не такъ легко, относительно разных вившних обстоятельства: мив хотелось, чтобы тость государя быль принять громче, чёмъ это было на одномъ изъ последнихъ оффиціальныхъ обедовъ; съ другой стороны, я не хотвлъ осворбить ничьего слуха звуками, непріятными по той или другой причинъ въ настоящую минуту. Долго я думаль, и наконець написаль нёсволько строкь. Этимъ стровамъ былъ посвященъ цёлый вечеръ, и была посвящена цёлая ночь, которую я не могъ уснуть спокойно, безпрестанно пробужаясь тёмъ или другимъ выраженіемъ, коловшимъ какъ будто меня въ мозгу. Большинство не имфетъ понятій объ этихъ мукахъ рожденія, испытываемыхъ писателемъ-гражданиномъ, особенно теперь, когда тысячи глазъ на тебя смотрять, тысячи ушей тебя слушають, и всявое лыко по своему тянуть въ строку. На другой день уже поутру, рѣчь, не десять разъ съ боку на бовъ перевороченная, была окончательно готова, и я отправиль ее въ назначенный часъ на разсмотрвніе. Рвчь вполнів была одобрена учредителями единогласно, но оказалось нужнымъ подвергнуть ее, такъ или иначе, вившней цензурв.

"На последнемъ общемъ совещании и потомъ въ самую минуту съезда, передъ столомъ, я получилъ одно за другимъ цензорския замечания. Вотъ оне, передаваемыя съ строжайшею точностью:

"Одинъ цензоръ сказалъ: ваша рѣчь преврасна, и мы просимъ васъ только исключить слова, въ самомъ началѣ ея,

приданныя вами государю императору: перваю и передоваю Русскаю человъка.

"Другой, прівхавшій черезь часъ цензоръ сказаль: ваша різ превосходна, но я просиль бы васъ измінить смысль тіхть фразъ, въ которыхъ вы говорите: легче, благороднюе, искреннюе, спокойнюе. Сравнительная степень можеть быть истолеуема въ укоризну.

"Третьему цензору вазалось ненужнымъ говорить о будущихъ мѣрахъ для устроенія быта прочихъ сословій, ибо въ этихъ словахъ иные могутъ заподозрить намекъ.

"Четвертый цензоръ сказалъ: все преврасно, но разсуждать о врестъянскомъ вопросъ запрещено, слъдственно и поминать объ немъ въ ръчи не слъдуетъ.

"Пятый цензоръ свазалъ: отлично, но надо исвлючить мъжи новые, воторыми могутъ обидъться старые мъхи, будто би недостаточные.

"Я слушаль все съ подобающимъ почтеніемъ. Пусть четатели сравнять теперь эти замівчанія съ моею рівчью, и они увидять, что, принимая замівчанія въ исполненію, слідовало бы уничтожить всю рівчь, потому что въ ней остались живыми только слова: 1-е, 12-е января, и то потому только, что на обідів не было Хавскаго, а то онъ вірно доказаль бы, основывалсь на пасхаліи зрячей, что нынів не 12-е января, а либо одиннадцатое съ половиною, либо безъ четверти тринадцатое; 2-е, имя съ отчествомъ государево; 3-е, обращеніе въ студентамъ, старые, пожилые и молодые: старые не разсердились бы на меня, причисляя себя только въ пожилымъ, а пожилые считая себя молодыми, молодымъ же осворбляться было уже нечіты, ибо въ лістниції эпитетовъ остался только молокосось, которымъ нынів нивто быть не хочеть. И наконецъ, 4-е, выпьемте по полному бокалу!

"А превосходная рѣчь то гдѣ? Тю-тю!

"И вспомнилъ я стихи Грибовдова:

Нѣтъ, ужъ если зло пресѣчь, Такъ книги бъ всѣ собрать да сжечь. "Получивъ замъчанія, по вомандъ, я отнесся въ учредителямъ, и спросилъ, что дълать? — Говорите тавъ, отвъчали они, какъ опредълено было по первымъ замъчаніямъ.

"Следовательно, отвечаль я, нежелавшій принимать на себя ни малейшей ответственности, я не назову государя первымъ, передовымъ Русскимъ человекомъ, исключу слова о принятіи мёръ касательно другихъ сословій, и къ сравнительной степени легче и проч., прибавлю для ясности слова: чёмъ обыкновенно.

"Лучше, еслибъ не было совсвиъ сравненія, возразили учредители; сважите: легко, благородно, искренно" 144).

Съ своей стороны и Кошелевъ дёлалъ слёдующее замёчаніе на рёчь Погодина: "Ваша рёчь,—писалъ онъ,—какъ вчера я вамъ сказалъ, очень хороша; но четыре слова изъ нея должны быть исключены: соотвътственно развитію Европейской жизни. Эти слова рождаютъ ложныя понятія въ слушателяхъ, а въ Петербургѣ скажутъ: а! конституція! Не время закидывать такія слова. Дайте рёшить батьку вопросовъ: Доблюетъ дневи злоба его. Право, выкиньте эти слова. Не думаю, чтобъ я могъ попасть на обёдъ, ибо опоздалъ запискою.

"Вечеромъ мы увидимся? <sup>145</sup>)?

# XLVI.

Къ 4-мъ часамъ пополудни начали събзжаться въ Дворянскій Клубъ воспитанники и почитатели Университета Московскаго, чтобы отпраздновать день его учрежденія товарищескимъ об'єдомъ.

Съ небольшимъ въ 4-ре часа, начался самый обёдъ; въ самомъ началё его былъ провозглашенъ тостъ за здоровье государя... и Погодинъ обратился въ присутствующимъ съ слёдующею рёчью: "12 января, на студенческомъ университетскомъ праздникъ, первое привътствіе—первому, передовому Русскому человъку, государю императору Александру Нико-

лаевичу, который приняль къ сердцу судьбу меньшей братіи и стремится улучшить быть ея, который открываеть молодымъ университетскимъ покольніямъ новую, широкую дорогу для просвыщенной діятельности на пользу Отечества, при которомъ дышется легко, думается благородно, говорится искренно, живется спокойно. Помоги ему Богъ кончить начатое великое діяло къ общему всёхъ удовольствію, справедливо, безобидно, благопоспінно, благоуспінно, и, улучшивъ бытъ крестьянъ, приступить къ мірамъ для улучшенія быта прочихъ сословій, соотвітственно развитію Европейской жизни, и послюдніе мы, Русскіе, да будемъ въ царствованіе его первіи.

"Пошли ему Богъ умныхъ, честныхъ, способныхъ, благородныхъ помощниковъ, отврой *мъхи новые*, въ которыхъ новое вино сохранилось бы свъжее, игривое, веселящее сердца человъческія, въ цълости, безъ пролитой капельки.

"Выпьемъ, братья-студенты Московскаго Университета, старые, пожилые и молодые, выпьемте по полному бокалу, не проливъ капельки, однимъ разомъ, однимъ духомъ, съ однимъ чувствомъ, за его драгоцънное здоровье. Да здравствуетъ государь императоръ Александръ Николаевичъ"!

Еще громче, еще единодушнъе, еще продолжительнъе раздалось ура за этими словами Погодина 146).

По свидѣтельству самого Погодина, "произведенное, не понимаю къмъ и чъмъ, недоразумъніе съ музыкою, заигравшею гимнъ преждевременно, помъщало полному дъйствію ръчи" 147).

Вторая рѣчь принадлежала П. М. Леонтьеву. Лѣтописецъ университетскаго праздника приводить изъ нея нѣкоторые отрывки: "Когда сто пять лѣтъ тому назадъ, въ день чествуемый нынѣ нашимъ собраніемъ, получилъ жизнь нашъ дорогой Московскій Университетъ, наука была въ Россіи дѣломъ малоизвѣстнымъ, цвѣткомъ заноснымъ, требовавшимъ искусственнаго ухода. Первые профессора Университета были почти всѣ иностранцы; преподаваніе происходило на иностран-

ныхъ языкахъ, потому что Русскаго ученаго языка не было. Московскій Университетъ долженъ былъ приготовлять національныхъ профессоровъ сначала для себя, а потомъ и для другихъ университетовъ; онъ съ успёхомъ исполнилъ это дёло. Онъ долженъ былъ разработывать Русскій языкъ; всё теперь признають, какъ много и для этого совершилъ Московскій Университетъ. Сотни и тысячи слушателей, выходя изъ стёнъ его, распространили въ молодомъ обществъ разнообразныя свъденія и уваженіе къ просвёщенію. Русскіе университеты составляють безспорно одну изъ самыхъ свётлыхъ сторонъ Русской жизни. Московскому Университету, въ особенности, очень многимъ обязано Русское просвёщеніе, Русская литература, Русская государственная служба, гражданская и военная.

"Но, Ми. Гг.! Все ли туть? Этимъ ли должно ограничиваться значение университетовъ въ нашемъ Отечествъ Чего еще мы должны желать, къ чему еще мы должны стремиться?

"Кто не сознаеть, что наука въ Россіи не пустила еще корней, что она все еще остается цвъткомъ заноснымъ, что она не принесла еще тъхъ плодовъ, которые должна принести и которые дъйствительно приносить въ другихъ странахъ? Всъ согласны въ этомъ; всъ согласны, что наука не есть еще у насъ дъло жизни, что она не вошла еще въ плотъвровь нашего общества, что она остается у насъ дъломъ случайнымъ, слабымъ, отвлеченнымъ, что она носится надъ нашею жизнью какимъ-то туманнымъ облакомъ, которое разные вътры то нагоняютъ на нашъ небосклонъ, то сгоняютъ съ цего.

"Московскій Университеть, я говорю это съ полною ув'вренностью, им'веть силы для такого преобразованія. Онъ должень предшествовать своимъ собратіямъ на пути усп'єха; онъ можеть исполнить эту обязанность. Не даромъ существоваль онъ слишкомъ сто л'єть, не даромъ даны ему обширныя средства. Его Исторія укр'єпляеть въ ув'єренности, что онъ и впередъ будеть д'єйствовать съ усп'єхомъ ко благу Отечества в отечественной науки. Въ этой ув'єренности я им'єю честь пригласить васъ, Мм. 1'г., поднять наши бовалы. Помянувъ добромъ прежнюю илодотворную дѣятельность Московскаго Университета, пожелаемъ ему, чтобъ онъ продолжалъ служить вѣрно Русскому просвѣщенію, чтобъ онъ все болѣе и болѣе давалъ въ себѣ мѣсто духу истинной науки, чтобъ умственное и нравственное вліяніе его росло въ нашемъ Отечествѣ, чтобъ изъ стѣнъ его распространялся въ нашей странѣ свѣтъ разума, распространяя вмѣстѣ съ собою миръ, терцимость, самообладаніе, сближал и соглашая людей, давая необходимую энергію для дѣйствія. Да процвѣтаетъ Московскій Университеть еще съ большею славой и да будетъ процвѣтаніе его еще плодотворнѣе, при новыхъ, болѣе благопріятныхъ для науки условіяхъ, которыхъ настоятельно требуетъ духъ нашего времени".

Третья рёчь была произнесена  $\Theta$ . И. Иноземцевымъ. За нимъ слёдовали рёчи: М. Н. Капустина,  $\Theta$ . М. Дмитріева и  $\Theta$ . Б. Мюльгаузена.

Об'єдъ кончился и многіе уже оставили свои м'єста, когда въ начавшемся общемъ говор'є послышались голоса:—М. П. Погодинъ еще скажетъ слово, по м'єстамъ, гг., по м'єстамъ! И вс'є снова заняли м'єста.

учредителямъ Слово Погодина ОТНОСИЛОСЬ КЪ упревомъ **38.** роскошь, шампансвое, начиналось требовавшее въ свладчину по семи рублей съ каждаго и лишившее многихъ и очень многихъ воспитаннивовъ Московсваго Университета, скромно **работа**ющихъ въ ріяхь и архивахь, принять участіе въ празднивь, котораго эти тружениви были бы украшеніемъ. Погодинъ припоменль прежнюю студенческую жизнь-скромныя щи и кашу, и совътовалъ учредителямъ объда въ будущемъ году устроить его такъ, чтобъ на этомъ объдъ было не двъсти участниковъ, "а тысячу двёсти, и чтобъ размёстились они за столомъ по выпускамъ и факультетамъ: тогда праздникъ представиль бы живую вартину Исторіи Московскаго Университета". Рукоплесканія и браво неоднократно прерывали слова Погодина, закончившіяся общимъ тостомъ и просьбою къ нему участвующихъ въ правдникъ принять на себя распоряжение будущимъ объдомъ.

Въ это же время родилась мысль поздравить бывшаго попечителя Московскаго Университета графа С. Г. Строганова съ настоящимъ днемъ. Поздравленіе было тотчасъ написано и огромный листъ своро испещрился "подписями, принадлежащими лицамъ, глубоко-чтущимъ ту пользу, какую принесъ графъ Строгановъ Университету" 148).

Кавъ бы въ подтвержденіе дополнительныхъ словъ Погодина, вотъ что писалъ ему М. Н. Капустинъ: "Не смотря на мое полное сочувствіе вашему предложенію, я не считаю себя въ правѣ третью часть сбора въ пользу студентовъ отдать не-студенту. Признаюсь вамъ, я не думалъ, чтобы существовала такая нищета между нашими студентами, съ какою мнѣ теперь удалось ознакомиться; повѣрите ли, что есть буквально умирающіе съ голоду, есть студенты въ лохмотьяхъ и проч. Надѣюсь, вы согласитесь со мною, что именно этимъ слѣдуетъ теперь помочь, и что здѣсь уже рѣчь идетъ не о прекрасномъ употребленіи денегъ, а о самой настоятельной обязанности. Нищета вопіющая, которая не позволяетъ отвернуть глаза".

Рѣчь Погодина произвела сильное впечатлѣніе. Максимовичь, съ своей Михайловой Горы (6 февраля 1860 г.), писаль ему: "Спасибо тебѣ за твое прибокальное, заздравное словио—такое же живое и випучее, какъ всѣ твои рѣчи на горячій часъ. Но развѣ дозволены уже застольныя рѣчи на обѣдѣ?... Вѣдь Закревскому брали съ насъ подписки послѣ Коворевскаго обѣда...

"Сердечно радъ я, что тебъ пишется... Помогай Богъ тебъ! Да кому же и писать какъ не тебъ, въ твоемъ нынъшнемъ просторъ, на широкомъ Дъвичьемъ полъ—панъ на всю губу!... Только ты ужъ очень что-то надулъ губу".

О томъ же писалъ и Смоляръ, изъ Петербурга: "Ваша ръть возбудила здъсь чрезвычайное вниманіе, и наконецъ, появилась здъсь въ Нъмецкой Петербургской газетъ, однако въ очень совращенномъ видъ. Вина ли это редавтора или ценвора"?

Между тъмъ, настроеніе умовъ въ университетахъ было далеко не утъщительное. 1-го апръля 1860 года, И. Д. Бъляевъ писалъ Погодину: "Дъла наши въ Университетъ очевь тревожны, спорамъ и толкамъ конца нътъ, созываютъ по пяти засъданій для одного предмета и сидятъ и спорять часовъ по пяти. Тамъ наверху въ Питеръ что ли, а можетъ быть и въ Москвъ, придумаютъ какую-нибудь стъснительную мъру, коть бы письменный экзаменъ для студентовъ по каждому предмету, да и пустять эту штуку въ Совътъ, черезъ когонибудь изъ членовъ же Совъта, вотъ и пойдетъ исторія на мъсяцъ, а кончутъ тъмъ, что велять принять то, чего никто не хочетъ, кромъ одного члена. И такимъ порядкомъ идетъ все, живемъ какъ на волканъ" 149).

Нивитенко, подъ 1 декабря 1860 г., записалъ въ своемъ Днеонико: "Факультетское собраніе въ Университетъ. Толки о конкурст на каседру Философіи. Нівоторые прочать на нее Петра Лавровича Лаврова. Я противъ этого. Лавровъ способенъ не просвъщать, а помрачать умы".

Въ другомъ мѣстѣ своего Диевника, Никитенко выражается еще опредѣленнѣе: "На дняхъ прочелъ я, въ первомъ номерѣ Отечественныхъ Записокъ (1861), статью Лаврова: Три весподы о Философіи... Боже мой! Я не говорю уже о томъ, что тутъ все одинъ матеріализмъ. Но что за путаница.. И этого Лаврова котятъ навязать намъ въ Университетъ въ профессоры. Меня особенно огорчаетъ то, что его, между прочимъ, поддерживаетъ Кавелинъ. Всѣми силами надо спасти Университетъ отъ такого философа, какъ Лавровъ, котораго извѣстная партія всячески старается провести въ профессора Философіи " 150).

#### XLVII.

Вышедшая въ свътъ Исторія Петра Великаго, Устрялова, сильно заинтересовала Погодина. Въ *Днеоникъ* его мы находинъ слъдующія записи:

Подъ 16 неября 1859 г.: "Думалъ написать Петра по Устрялову.—О, еслибъ былъ живъ Пушвинъ, съ какимъ удовольствиемъ прочелъ бы ему".

- 18 — : "Въ влубъ объ Устряловъ".
- 30 — : "Читалъ Устрялова и записывалъ".
- 2 декабря : "Читалъ Устрялова и думалъ".
- 3 — : "Думаль о Петръ".
- 4 — : "Прилежно надъ Петромъ".
- 6 — : "Надъ Алевсвемъ Петровичемъ и ду-
  - 7 — : "Надъ Алексвемъ".
- 8 — : "Надъ Алексвемъ и все придумываются великолвиныя мысли".
- 9 — : "Надъ Алевсвемъ, писалъ много о стрвлецкомъ бунтв.
  - 10 — : "Писалъ и думалъ о Петрв".
  - 11 — : "Съ Кубаревымъ о Петръ".

Такимъ образомъ, сочиненію Устрялова о Петр'в Великомъ, мы, между прочимъ, обязаны и твиъ, что оно дало поводъ Погодину написать зам'вчательную статью о Судъ надъ царевичемъ Алексъемъ Петровичемъ.

Статью эту Погодину вздумалось прочесть въ Академіи Наукъ, и онъ обратился за совътомъ въ Хомякову, который отвъчалъ: "Ничего не сказалъ я о твоемъ вступленіи, по той простъйшей причинъ, что я условныхъ условій академическаго изложенія и академическаго успъха вовсе не знаю. Вудь это чтеніе публичное и въ Москвъ, — я бы сказалъ: прекрасно и успъхъ въренъ, но такъ ли тамъ? Не знаю. Если не ошибаюсь (это говорю съ крайнимъ сомнъніемъ).

авадемическій характеръ и авадемическія привычки потребовали бы вое гдѣ округленія въ фравѣ и нѣкоторой большей торжественности, какъ у тебя въ твоей преврасной рѣчи о Карамзинѣ. Впрочемъ, прими это не какъ совѣтъ, а только какъ смутную догадку. Прибавлю еще, что по теоимз особеннымъ отношеніямъ ко многимъ и многому, эта торжественность была бы очень, кыжется, кстати".

Въ тоже время Погодинъ обратился письменно въ предсъдательствующему во Второмъ Отдъленіи Авадеміи Наувъ П. А. Плетневу, съ изъявленіемъ желанія прочесть свою статью о царевичъ Алексът въ торжественномъ собраніи Академіи Наукъ, а также съ просьбою о напечатаніи своихъ сочиненій на счеть Академіи Наукъ.

Въ отвътъ на это, Плетневъ (17 декабря 1859 года) писалъ: "Нивогда еще не случалось со мной такой бъды, вавая последовала въ эти два последніе месяца. Что должны подумать обо мив вы, почтенивишій и любезивишій Михаиль Петровичъ, вы, котораго три письма лежатъ передо мною безъ отвётовъ? Эта беда произошла отъ хлопотъ, важдогодно застигающихъ меня во время приготовленія скучнійшихъ отчетовъ по Авадеміи и Университету. Въ половину отдёлавшись отъ лежавшей на мив тяжести, спвшу загладить вину мою передъ вами. Начинаю съ письма отъ 10 ноября. Очень справедливо замѣчаніе ваше, что дело автора только писать, а другіе пусть это описывають. Но описыватели, по общей человыческой слабости, часто забывають иное, чемъ авторъ въ праве обидъться. Для предупрежденія тавого случая и принято между близкими, ваковы всв члены одного общества, помогать другь другу: пишущіе составляють оглавленіе трудовъ своихъ, а описывающіе произносять имъ приговоръ. На васъ наводить уныніе литературная ябеда, господствующая въ современной вритикъ. Успокойте себя простою мыслію, что эту критику пишеть зложелатель, и онъ одинъ такъ мыслить, а зачастую и самъ онъ пишетъ противное тому, что думаетъ. Тысяча же читателей разсуждають по своему, нисколько не раздёляя мибвій его. Переберите въ мысляхъ своихъ всё прожитыя нами эпохи Литературы нашей. Кого же не ругали зложелатели. начиная хоть съ Карамвина и ованчивая Гоголемъ? А вогда умруть или пріутихнуть страсти-истина вавъ солнце опять сілеть. Тоже самое повторяется и съ неправедными восхваленіями. Въ отчетъ моемъ я не исчисляю по заглавіямъ всъхъ сочиненій вашихъ нынёшняго года изъ предосторожности: наши враги могли бы поднять на зубки и это обстоятельство. Зато въ общей характеристикъ трудовъ вашихъ я, не обинуясь, выражаю полное мое въ нимъ сочувствіе... При письм'в, отъ 29 ноября 1859 года, вы доставили мнв первый томъ сочиненій своихъ, приготовленный въ печати. Я сообщиль нашему президенту о желанін вашемъ видёть это изданіе въ печати на счетъ Академіи, подобно тому, какъ явилась Устрялова Исторія Петра Веливаго на иждивеніе вазны. Графъ мив ваметилъ, что о Петре I удостоилъ похлопотать самъ Неколай I, вероятно, по родству. Что касается до суммъ Авадемін, прибавилъ превидентъ, не сами ли вы входили по мив съ представлениемъ объ исходатайствованіи вамъ экстраординарнаго источнива на покрытіе издержевъ по предпринятому вами изданію Державина? На все это я не нашелся представить нивакого возраженія. Нивавъ не могу я оторваться отъ давнишней моей мысли, что вамъ съ Шевыревымъ въ Москви дилать теперь нечего, и вы оба должны перевхать на житье въ Петербургъ. Здёсь вамъ по праву принадлежало бы все Русское Отделеніе. Одинъ вто нибудь изъ васъ приняль бы должность председательствующаго. Изданія пошли бы на другой ладъ. Въ завонномъ видъ воскресили бы вы Русскую Авадемію. Сочиненія свои могли бы вы и отдёльно и въ изданіяхъ Отдёленія печатать всъ. А теперь, за глазами, какое участіе? Вы не даете никакого направленія Отделенію--- и оно еле-еле прозябаеть. По уведомленію вашему, я по листочку перебраль всё наши протоволы, и ни единой строви не встретилось относительно печатанія сочиненій вашихъ на иждивеніе Академіи. Не мо-

жетъ ли Иванъ Ивановичъ (Давыдовъ) навести на это дело хоть вавъдывающаго дълами академика? Наконецъ, вотъ ръшеніе и на письмо, отъ 13-го девабря. Дело о разсуждения вашемъ васательно вончины царевича Алексвя Петровича не могло быть разсматриваемо въ Отдъленіи Русскаго языка и словесности. По содержанію своему, оно прямо входить въ третіе Отділеніе Академіи. Я изложиль содержаніе письма вашего н отправилъ его въ непременному секретарю, который письменно отвъчалъ мнъ слъдующее: "1) Ежели Михаилъ Петровичъ жедаеть прочитать свое разсуждение въ торжественномъ собрания Авадеміи, 29-го девабря, то обязанъ испросить на то предварительное согласіе президента, который одинъ аппробуеть важдую статью для этого публичнаго чтенія; 2) если же ему желательно напередъ услышать мивніе общаго собранія Авадемів о написанномъ имъ разсужденіи, то следовало бы прислать его сюда въ 1-му девабря для довлада въ ежемъсячномъ собраніи конференціи, которая послів и представила бы президенту о завлюченій своемъ; 3) но буде Миханлъ Петровичь предполагаеть просто пом'єстить это разсужденіе въ одномъ изъ изданій Авадемін, то должень прислать его для просмотра въ наше третіе Отделеніе (влассь исторической), воторое, въ случав одобренія, препроводило бы его на разсиотрвніе той же цензуры, которою, по высочайшему повельнію, разръшено было печатаніе и Исторіи Петра Веливаго, сочиненной академивомъ Устряловымъ. Вотъ и еще подтвержденіе не повидающей меня мысли, что ваше завонное место не въ Москвъ, а въ Петербургъ. Этого мъста требують: таланть, ваша любовь во всему животрепещущему, импровизація ваша при важдомъ значительномъ событіи въ общественной жизни и современной Литературъ. Когда же наконецъ опредёлите вы свое значеніе въ Россія? Надеюсь, что это мое письмо будеть въ рукахъ вашихъ 19-го девабря. Вы легво можете собраться и явиться въ Петербургъ 23-го девабря. Въ этотъ же день, въ половинъ 6-го часа по-полудни, явитесь въ домъ Оедорова, что въ Караванной улица. Вы застанете графа Блудова въ его кабинетт за четверть часа предъ объдомъ, который и раздалите съ нимъ, дружески изложивъ ему содержание своего дала. Посла объда вы прочтете ему свое Разсуждение. Вотъ самая простая и самая върная дорога для окончательнаго рашения дала, которое изъ Москвы можетъ показаться нескончаемымъ. Върьте искренности моихъ чувствъ и неизмънной преданности"....

Когда въ Петербургъ увнали о статъъ Погодина, то П. В. Анненвовъ писалъ автору: "Я лично съ нетерпъніемъ жду вашей ръчн о царевичъ Алевсъъ, такъ какъ Устряловъ оставилъ во мит, да и во всей публикъ, волоссальное недоумъніе, смъщанное съ ужасомъ. Надо сиять съ насъ этотъ столбиякъ"!

Между тёмъ, 28 января 1860 года, графиня А. Д. Блудова писала Погодину: "Папенька проситъ васъ, если вамъ это не въ тялость, пріёхать прочитать ваше слово о Петрів и Алексів, въ Академіи, въ экстраординарномъ собраніи, но онъ не кочеть оффиціально васъ приглашать, чтобы не безпокоить васъ нарочной потодной, а только въ томъ случаї, если оно вамъ удобно и легко будеть. Прочитавъ ему предварительно ваше сочиненіе, ужъ отъ него будеть зависіть и отъ васъ назначить день для экстраординарнаго собранія Академіи. Начало, присланное вами, намъ всёмъ очень потиобилось. Отвівчайте мий два слова о времени вашего прибытія".

Въ тотъ же день Плетневъ оффиціально писалъ Погодину: "По порученію господина президента Академіи Наукъ, имъю честь увъдомить ваше превосходительство, что его сіятельство никакого не находить препятствія, чтобы вы на экстраординарномъ собраніи Академіи прочитали новое сочиненіе свое о царевичь Алексъв Петровичь. Только графъ Д. Н. Блудовъ просить васъ, не считать этой поъздки за нъкоторое для васъ обявательное дъло, а предоставляеть все собственному вашему усмотрънію". На этомъ оффиціальномъ письмѣ Плетневъ сдѣлалъ слѣдующую собственноручную приписку: "Жду и не дождусь отъ васъ, ночтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, увѣдомленія касательно имѣющейся у меня въ виду дачи на нынѣшнее лѣто. Помогите, Бога ради" 151).

Но Погодинъ рѣшилъ свою поѣвдку въ Петербургъ отложить, "ибо масляница близво и не успѣешь"  $^{152}$ ).

### XLVIII.

До отъвзда въ Петербургъ, Погодинъ рвшилъ прочесть своего Алексъя въ торжественномъ собраніи Общества Любителей Россійской Словесности. Чтеніе это состоялось 2-го февраля 1860 года, и произвело глубокое впечатлівніе.

Познакомимся повороче съ этимъ Разсужденіемъ.

"Судъ надъ царевичемъ Алексвемъ Петровичемъ-говорилъ Погодинъ, -- одно изъ важнейшихъ происшествій Русской Исторіи, представленъ нынѣ ученому свѣту, благодаря стараніямъ академика Устрялова, во всёхъ своихъ ужаснихъ подробностяхь. Изъ самыхъ потаенныхъ хранилищъ, недоступныхъ для науви, не только для любопытства, за семью замками и десятью печатями, извлечены трудолюбивымъ ученымъ подлинныя свидътельства: письма, севретныя инструкціи, допросные пункты, возраженія, приговоры, донесенія, вопросы и отвъты; восклицанія, вырвавшіяся у того или другаго изъ дъйствовавшихъ лицъ, среди дружеской попойки, слова, прошептанныя на ухо двумя старухами въ вавомъ-нибудь темномъ углу-все почти подслушано, подсмотрено, всерыто, исчислено, равобрано, обнародовано. Судъ современниковъ, со всеми его решеніями, предается высшему суду, суду потомства, Исторів, и сами судьи, поднятые изъ гробовъ, поступаютъ въ ради ими обвиненныхъ, ожидая себъ со смиреніемъ новаго окончательнаго на землъ приговора.

"Высовое назначеніе Исторіи! Чувствуешь невольный трепеть въ сердцъ, когда видишь, какъ могущественный госу-

дарь въ міръ, вотораго воля, въ продолженіе цълой жизни, не знала нивавихъ препятствій, на всемъ пространстве его владвий, а эти владвий обнимали почти цвлую часть света, преобразователь многочисленнаго народа, силою своей руки двинувшій его, противъ воли, по новому пути, завоеватель, завонодатель, распорядитель, -- съ Полтавою и Ништадтскимъ миромъ, флотомъ и арміей, имъ созданными, съ Петербургомъ и Кронштадтомъ, городами и врепостами, имъ построенвыми, съ каналами, имъ для соединенія морей и ръкъ провопанными, съ фабривами и мануфактурами, имъ учрежденными, съ новыми естественными произведеніями, имъ отовсюду собранными и введенными въ употребленіе, -- съ походомъ въ Персію, съ посольствомъ въ Китай, съ авспедиціей въ Хиву, съ мыслію о торговлів съ Индіей, съ заботами объ Японскомъ языкъ, - чувствуеть, повторяю, невольный трепеть въ сердив, когда видишь, какъ императоръ Петръ Великій призывается въ отчету въ его дъйствіяхъ, и вакъ последній изъ его изследователей разбираеть его поступви до совровенныйшихъ источниковъ, задаетъ ему вопросы, кои онъ не можетъ оставить безъ разръшенія, предлагаеть обвиненія, въ воихъ онъ не можеть не оправдываться.

"Высовое назначеніе Исторіи, — и надобно было случиться, чтобъ такой громогласный урокъ ея раздался, такой разительный примъръ предложился, — именно въ наше время, исполненное веливихъ задачь государственныхъ, въ воимъ мы, подъ исходъ нашего тысячельтія, со страхомъ Божінмъ и върою приступаемъ.

"Разсматривая это событіе, получаеть разительное довазательство, что надъ всёми человіческими діяніями господствуеть выстій Промысль, и что могущество, какъ бы оно ни было велико, сила, какъ бы она ни была неограниченна, слава, какъ бы ни была она блистательна, проходять на землі, какъ тівнь; только истина не боится ничего, только правда достигаеть цівли, только добро торжествуеть окончательно, и только любовь привлежаеть къ себі сердца.... "Русское общество, по прочтенін вниги Устрялова, исполнилось негодованія, уступая первому сильному впечатл'внію, произведенному ужасами Тайной Канцелярін, съ ея висками и дыбами, съ ея подъемами и встрясками, оскорбляясь въ самыхъ нёжныхъ чувствованіяхъ природы.

"Раздаются горькіе упреки, слышатся жесткія слова осужденія, бросаются тяжелые камни,—и обязанность науки: подать свой голосъ въ шумѣ разнородныхъ мнѣній. Судъ надъ царевичемъ Алексѣемъ Петровичемъ есть такое происшествіе, которое имѣетъ, какъ сказалъ я выше, великое значеніе въ Русской Исторіи: это граница между древнею и новою Россією, граница, орошенная кровію сына, которую пролилъ отецъ. Оно должно быть тщательно изслѣдуемо до мельчайшихъ своихъ подробностей, и честь времени, когда можно о такомъ важномъ вопросѣ говорить искренно и свободно, предлагать свои мысли безъ малѣйшихъ опасеній"....

За симъ Погодинъ предлагаетъ полный перечень, по мѣсяцамъ и числамъ, всѣхъ событій въ жизни царевича Алексѣя Петровича.

Сдёлавъ этотъ перечень, Погодинъ приступиль въ наслёдованію, которое окончилъ 26-мъ іюня 1718 года, "въ онь же день, пополудни въ 6 часу, будучи подъ карауломъ, въ Трубецкомъ раскатъ, въ гварнизонъ, царевичъ Алексъй Петровичъ преставися".

На другой день, 27 іюня, царь, министры и прочіе были у об'єдни въ Троицвой церкви. Поздравленіе съ Полтавской поб'єдой. Об'єдъ на Почтовомъ двор'є. Посл'є прибыли въ садъего царское величество, гд'є довольно веселились, потомъ, въ 12 часу, разъёхались по домамъ; а т'єло царевича было положено во гробъ и вынесено изъ Трубецкаго раската, въ 9-мъ часу по-полудни; поставлено въ хоромахъ близъ Комендантскаго дома.

28-го, въ 10 часу пополудни, тело вынесено въ церковь Св. Троицы.

29-го-въ именины царя, происходили допросы вновь

привезеннаго ландрата Казанскаго Авиноіева и очная ставка съ Лопухинымъ, братомъ несчастной царицы, который пытанъ былъ, кажется, больше всёхъ. Обёдъ въ Лётнемъ Дворцъ. Спускъ корабля. Пиръ до двухъ часовъ по-полуночи.

Въ понедъльникъ, 30 іюня, церемоніальное отпъваніе и погребеніе царевича, въ присутствіи царя, царицы и двора. Всъ прощались и цъловали руку.

Изобразивъ это ужасное событіе въ самыхъ яркихъ красвахъ, Погодинъ обратился въ своимъ слушателямъ съ тавими словами: "Думаете ли вы, Мм. Гг., что Петръ въ эти ужасныя мнеуты своей жизни, не занимался ничемъ более, вром' страшнаго розысва. И тъ, онъ продолжалъ государственное свое деланіе также тщательно и неутомимо, какъ будто-бъ не происходило ничего необывновеннаго. Ни одного дни, впродолженіе всего следствія и суда, не проходило безъ вакого-нибудь важнаго постановленія. Въ самые рішительные дни, напримъръ, въ день прибытія царевича въ Москву, назначенія суда, пытокъ, приговоровъ, казней, мы находимъ указы о самыхъ важныхъ государственныхъ вопросахъ: о соединении Церкви Восточной и Западной, объ устройствъ воллегій, объ учрежденіи и открытіи полиціи; и вмъсть о предметахъ второстепенной важности и даже самыхъ мелвихъ и ничтожныхъ: о собираніи натуральныхъ уродовъ и всявихъ редвостей, о почине ветхостей, о разведени садовъ и рощей, о сохранении и употреблении лівсовъ, о проведении жаналовъ, объ избраніи должностныхъ лицъ, о содержаніи нищихъ. объ учреждении фабривъ, о строении судовъ, о сбираніи рабочихъ, о позволеніи и запрещеніи провоза товаровъ, о собираніи недоимовъ... Нужно ли прибавлять, что всё сін распораженія вывывались тіми или другими нуждами, кои должно было разсматривать, провёрять, обдумывать и потомъ уже рѣшать.

"Судите же теперь, Мм. Гг., что это была за натура, и какова была крепость въ его голове, неутомимость въ его телев, твердость въ его воде, и какова была.... огнеупорность

въ его сердцѣ, когда онъ, въ одно и то же время, могъ пытать сына и мучить множество людей, углубляться въ важнѣйшіе умственные вопросы и разбирать судебныя тяжбы, опредълять отношенія Европейскихъ государствъ, вести счетныя дѣла, мѣрять лодки, сажать деревья, думать о собиранін уродовъ и пировать съ своими наперснивами?

"Съ такою силою духа и тёла, внё всёхъ человёческихъ размёровъ, напрасно онъ боялся за прочность своихъ учрежденій. Россія, двинутая Петромъ въ извёстномъ направленіи, не могла физически совратиться въ другую сторону, и только въ наше время, чрезъ полтораста лётъ, начинаетъ ошущаться ослабленіе даннаго имъ удара, и народный толкъ начинаетъ внушать многимъ мысль, не пора ли остановиться на этой дорогъ, передышать и одуматься".

Засимъ Погодинъ вопрошаетъ: "Какой же приговоръ произнесемъ мы Петру, по его дълу съ сыномъ"?

"Если велики были его вины, —отвъчаеть историкъ, —при производствъ этого роковаго дъла, какъ будто требованнаго таинственно самою Исторіею, въ образъ искупительной жертвы, если велики были его увлеченія и преступны различныя мъры, то не безпримърны ли, не чудны ли были прочіе его дъйствія и труды, безпрерывно, между тъмъ продолжавшіеся? Не испыталъ ли онъ самъ жесточайшихъ мученій впродолженіи этого безпримърнаго процесса? Не тоскуеть ли страшно духъ его даже теперь, если слышить наши о немъ сужденія" 158)....

При этомъ невольно впоминаются слова Грановскаго, сказанныя имъ за нѣсколько мѣсяцевъ предъ своею смертію. "На дняхъ я былъ у Погодина, — писалъ онъ, — и вынесъ оттуда глубокое впечатлѣніе. У Погодина есть портретъ Петра Великаго, написанный съ мертваго современнымъ художникомъ... Я не знатокъ въ живописи... Но передъ этимъ портретомъ готовъ былъ стоять цѣлые дни. Я отдалъ бы за него половину моей библіотеки, любимыя вниги мои. Я едва не зарыдалъ, глядя на это божественно-преврасное лицо.

Сповойную красоту верхней части нельзя описать. Только великая, безконечно-благородная и святая мысль можеть положить на чело печать такого спокойствія. Но губы сжаты скорбію и гитвомъ. Онт какъ будто дрожать еще. Онт еще причастны тревогамъ и волненіямъ жизни. Что за человъкъ быль этотъ Петръ" 154)!

Чтеніе свое Погодинъ завлючилъ молитвою: "Господи! Прости ему его согрѣшенія, и уповой его душу" 155).

## XLIX.

Подъ 2 февраля 1860 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневнивъ; "Превосходное засъданіе въ Обществъ Любителей Россійской Словесности. Чтеніе моей статьи произвело дъйствіе огромное. Комплименты".

Одинъ изъ слушателей, Б. Н. Алмавовъ, подавленный висчативнісмъ отъ слышаннаго, въ тотъ же день написаль Погодину сатадующее мисьмо: "Пишу въ вамъ еще подъ впечатабнісмъ вашей драмы. Какой историческій таланть! Какая глубовая и истинно вдохновенная проницательность, вавой драмативиъ и въ то же время спокойствіе въ изложеніи! Хоть я васъ очень давно знаю и глубоко уважаю ваши дарованія, но долженъ совнаться, что и отъ васъ не ожидалъ такого произведенія. Петръ Великій похерень вами изъ списка людей. Остается только вопросъ: куда его зачислить-въ веливіе ли изверги рода человіческаго, въ сонмище ли злыхъ духовъ, или просто оставить состоять по арміи въ томъ же чинъ. Слушая вашъ разсказъ, я дрожалъ отъ бъщенства и навонецъ пришель въ такую злобу на Петра со всёми его последствіями, что, прибъжавъ домой, отогналь отъ себя и разбраных понапрасну собственных детей, выбежавших во мнт на встрвчу. Могь ли такой.... человокь сделать что-нибудь не только благое, но даже что нибудь полезное для Россін? "Неть, — говорить Маколей, — ваковъ человекь въ частной жизни, таковъ онъ и въ дъятельности государственной". Ска-

жуть: "Но Людовивъ XI"? Но Людовивъ действоваль изъ любви въ Отечеству, а не изъ гнуснаго военнаго честолюбіа. А что Петръ производиль всё свои реформы съ фискальной цвлью — пріобретать деньги на войну, которая нужна ему была, чтобъ прославить себя и чрезъ то попасть.... въ общество Европейскихъ государей — это ясно повазано въ статъв Лешвова: Раздъление России на пубернии. Петръ погубиль Россію. Онъ нанесъ ей смертельную рану. Ежели Россія и послъ него жила и совершала иногла веливіе подвиги, то это показываеть только ея живучесть. Повторяю: ваша статья великолъпна и станетъ въ ряду первостепенныхъ Европейсвихъ историческихъ монографій. Если славанофилы дійствительно таковы, вакими я ихъ всегда себв представляю, т.-е., если они единственно честные и благородные люди (въ самомъ высовомъ значеніи этихъ словъ) между пишущей братьи въ Россіи, — то они должны вамъ заживо воздвигнуть монументь. Сколько они ни писали противь Петра, но никогда никто не могъ его такъ дойхать, какъ вы сегодня добхали его художественно изложенными фавтами. Честь вамъ и слава!.. Печатайте скорве вашу статью; боюсь, чтобъ вто нибудь не увраль у васъ ваши мисли. Но... (ужасное но! вавъ бы я быль счастливъ, еслибъ это но не было моимъ въчнымъ припъвомъ), но зачъмъ вы сдълали такое послъсловіе. Я знаю, что оно у васъ не проническое, а все-таки мев оно напоминаетъ слова Антонія въ Шекспировскомъ Юлін Цезарв: А все-таки Брутг честный человъка. Но я вамъ извиняю эту привычку благоговъть передъ Петромъ. Ее раздълялъ и Пушкинъ. Но наше поколъніе разділять ее не можеть. Вы говорите, что надо молиться за Петра. Нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велитъ".

Не смотря, однаво, на полный успёхъ статьи Погодина, воть что писаль ему И. В. Павловъ: "Рёчь вашу, не смотря на мои убёдительнейшія просьбы, Основскій не напечаталь. А вакъ вы думаете, по какой причине ? Примета у него есть:

тотъ журналъ, въ которомъ участвуетъ М. П. Погодинъ, непремънно закроется по Петербургскимъ распоряжениямъ. И на великолъпную вашу ръчь объ Алексъъ Петровичъ—Основскій будетъ смотръть съ этой же точки зрънія".

"О, чего бы я не далъ, — писалъ Погодину о. Белюстинъ, — чтобы детъть за вами въ Петербургъ и выслушать слово ваше. Слово объ этомъ страшномъ, преступномъ, отвратительномъ, провлятомъ дълъ, каковъ процессъ надъ Алексвемъ Петровичемъ. Въ этомъ процессъ выдился весь Петръ — въчный позоръ Россіи. Я знаю, что вы благоговъете передъ этой адской личностью; по крайней мъръ выразили свое благоговъніе къ ней въ самой первой статьъ Москвитянина. Но, гръщный человъкъ, я ненавижу его всъми силами души своей....

"Но, Бога ради, не забудьте, какъ отозвалось благородное, истинно-рыцарское казачество на требованіе отъ нихъ мивнія по этому звърскому процессу. Не забудьте поставить ихъ отвывъ въ параллель съ *Разсужденіемъ дуковнаго чина....* Благословляю Конисскаго, сохранившаго эту дивно-благородную черту казаковъ"!

Мы же, съ своей стороны, замѣтимъ, что и фельдмаршалъ графъ Борисъ Петровичъ Переметевъ, по свидѣтельству историва внявя М. М. Щербатова, "судъ царевичевъ не подписалъ, говоря, что онз рожсенз служить своему государю, а не кровъ его судить, и не устрашился гиѣва государева, воторый нѣсколько времени на него былъ, яко внутрение на доброжелателя несчастнаго царевича".

Самъ же Погодинъ писалъ: "Получаю со всёхъ сторонъ извъстія о дъйствіяхъ статьи. Для меня непріятно даже такое сильное впечатлёніе. Я не хотёлъ его и не думалъ причинить Петру вредъ въ такой степени".

"Ждемъ мы васъ,—писалъ 15 февраля 1860 г. И. И. Срезневскій Погодину,—воть уже третью недёлю. Я думаль васъ встрётить на диспутё Ламанскаго.... Нёть васъ и нётъ".

Въ Петербургъ Погодинъ думалъ остановиться у графа А. С. Уварова, въ его домъ на Большой Морской; но 28 января 1860 года, Лазаревскій писалъ ему: "По случаю запродажи здъшняго дома графа Алексъя Сергъевича, большая часть мебели и всъ вещи увезены въ Поръчье; часть же мебели осталась еще въ домъ. На дняхъ я жду сюда Семена Ивановича, которому приготовилъ кое-какъ помъщеніе. По пріъздъ въ Петербургъ, потрудитесь завхать въ нашъ домъ и взглянуть на помъщеніе; если вы найдете его для себя удобнымъ, то я съ удовольствіемъ предлагаю вамъ воспользоваться всъмъ, что у насъ есть".

5-го марта того же 1860 года, Коворевъ писалъ Погодину: "Если мятель утихнеть, сегодня прівзжайте ночевать и съ утра пустимся въ путь". Само собою разумівется, что Погодинъ былъ очень доволенъ йхать въ Петербургъ съ тавимъ попутчивомъ, какъ Коворевъ. Но тімъ не меніе, подъ этимъ числомъ онъ записаль въ своемъ Дневникю: "Былъ въ раздумь въхать или ніть къ Ковореву, потому что погода опять поднялась страшная. Ну, такъ я останусь у Коворева читать корректуры. Оттуда ближе, чёмъ отсюда. Простился. Дорога страшная и невіроятная... Прійхаль, а Коворева ніть уже: онъ отправился на желізную дорогу. Воть тебів разъ! Своріве туда. Насилу добхаль и засталь поіздъ. Выговаривался за безразсудство. Дорога неожиданно хороша, и бхаль пріятно. Играль и проиграль".

На другой день, т.-е. 6 марта 1860 года, Погодинъ "бла гополучно" пріёхаль въ Петербургъ и остановился у Коко-

рева. Здёсь въ то время пребывалъ В. В. Григорьевъ, который писалъ ему: "Проёздомъ черезъ Москву я не забылъ завернуть на Дёвичье-поле: миё сказали, что вы уёхали въ Петербургъ съ Кокоревымъ. Здёсь, я былъ у Кокорева, не засталъ васъ дома. Адресъ мой въ гостиннице Палкина, у железной дороги. Самъ я рыскаю съ утра до ночи, и застать меня дома невозможно " 156).

Въ первый день своего пребыванія въ Петербургі, Погодинь записаль въ своемь Дисонико: "Извістіє о дуэли между Набоковымь и Корфомь, который убить. Это все признаки броженія въ душахъ. Не могь побывать у Блудова. Мерзость молодыхъ людей-прогрессистовъ. Грустно".

Въ Погодинскомъ архивъ сохранился отрывовъ описавія его пребыванія въ Петербургв. "Прівхавъ въ Петербургъ,---читаемъ въ этомъ отрывев,---на недвию, отправить свою авадемическую череду, я прожиль слишкомъ двъ, захваченный водоворотомъ собраній, комитетовъ, коммиссій, чтеній, споровъ. Спіму отдать отчеть, тімь боліве, что частное соединяется здёсь съ общимъ. Прежде всего прочелъ я разсужденіе свое о Суд'в надъ царевичемъ Алексвемъ Петровичемъ, президенту Академіи, воторый пригласиль въ себ'я министра Просвещенія, попечителя и несколько другихъ лицъ. Графу Блудову принадлежить первое открытіе важивищихъ документовъ объ этомъ дёлё, при разборё вабинетныхъ и архивныхъ бумагъ, по порученію повойнаго государя. Онъ знаеть рукописную Исторію XVIII-го віка, разумівется дучне всъхъ у насъ, и намъревался ее обработывать, но, въ сожалівню, государственныя его занятія отвлевли отъ Исторіи. Онъ предложиль мев несколько замечаній, конми я съ благодарностію не премину воспользоваться, ибо, по моей теоріи, голось мивнія виатоковь всегда должень быть принимаемь въ соображение".

14 марта 1860 г., Погодинъ читалъ въ Пассажъ своего Алексъя. Въ этотъ день онъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Перечитывалъ Петра для чтенія. Деляновъ. Къ Ковалевскому. Объдъ у Делянова. Домой передохнуть. Чтеніе. Встръча и благодарности".

Чтеніе въ Пассажі иміло полний успінкь.

"Между множествомъ Петербургскихъ публичныхъ лекцій, — читаемъ даже въ Русском Словь, — заслуживаеть особеннаго вниманія не левція, а разсужденіе авадемива Погодина о царевичъ Алексъъ Петровичъ. Чтеніе это происходило 14 марта, въ залъ Пассажа, и доставило торжество бывшему Московскому профессору. Зала наполнилась слушателями, которыхъ собрали конечно не "Славянскія предпріятія", а извёстность Погодина, вавъ стариннаго и рыянаго деятеля Русской Исторіи, популярность, пріобретенная выт после Восточной войны, и желаніе, можеть быть, сравнить его историческій таланть и положеніе съ талантомъ и положеніемъ любимца Петербургской публики, профессора здёшняго Университета Костомарова... Погодинъ былъ встрвченъ самыми одушевленными рукоплесканіями... Малівітій остроумный вамекъ его, слово, сказанное нёсколько съ проническимъ оттенкомъ, шутва, или фигурное выраженіе, все вызывало общій восторгъ публики... Разбирая факты, относящіеся до жизня и деятельности царевича, Погодинъ несколько идеализироваль эту личность... Главное лицо въ этой исторической драм'в быль, разум'вется, Петрь, но Погодинь не возвысился до овончательнаго и ръшительнаго суда надъ нимъ... Онъ не могь судить его, особенно вдёсь, въ Петербурге, где, по словамъ Погодина, важдый камень говорить о немъ, на важдомъ шагу встрвчается его имя и память" 157).

О. Белюстинъ сообщилъ Погодину, что одинъ изъ близвихъ ему людей, бывшій на его левціи въ Пассажь, сейчасъ посль нея писаль ему: "Совсьмъ больной я, однавожь, повхаль на публичную левцію М. П. Погодина о жизни и смерти царевича Алексья Петровича; и не расканваюсь: она превзошла мои ожиданія, какъ и многихъ, не безъ нъвотораго предубъжденія противъ автора, явившихся выслушать его новое произведеніе и т. д. Поговаривають объ его дяспутв съ нашимъ ученымъ историвомъ. Если это будеть, то повду во чтобы то ни стало и вамъ сообщу подробно объ лекціи и диспутв" и пр.

За симъ, о. Белюстинъ прибавляетъ и отъ себя: "О, еслибъ тольво видъли вы, вакъ возрадовался я, прочитавши эти строви! Наконецъ-то воздають вамъ должное! Наконецъ-то Петербургскій ученый людъ, такъ враждебный вамъ, долженъ смириться и превлониться передъ вами! Благословенъ Господъ Вогъ, живый во Іерусалимъ!! Аллилуія, аллилуія, аллилуія."!!!

Самъ же Погодинъ въ своемъ вышеупомянутомъ отрыввъ писалъ: "На третій день, чтеніе въ Пассажъ, въ пользу ученихъ Славянсвихъ предпріятій, разръшенное министромъ Народнаго Просвъщенія. Безповойства, тревоги, сомивнія, было много сначала, но все вончилось благоуспъшно. Цензура присовътовала мнъ пропустить нъсколько мъстъ, неудобныхъ для прочтенія въ подобномъ собраніи; обращеніе въ сильнымъ міра сего и осужденіе, подозръние, что я въ врайнему своему присворбію исполнилъ, а какое прекрасное дополненіе въ моей апострофъ доставило мнъ напоминаніе графа Блудова при чтеніи, о lois des suspects во время Французской революціи, въ которой у меня тотчасъ присоединились изъ памяти эдивты противъ оскорбленія величества, изданные во время Римскаго терроризма".

Изъ Дневника же Погодина узнаемъ, что на другой день послъ чтенія въ Пассажъ, онъ посътиль внязя Вас. А. Долгорукова; а 17-го марта 1860 года, онъ писалъ ему: "Считаю нужнымъ повторить вашему сіятельству, что въ предпослъднее свиданіе я заключилъ изъ вашихъ словъ, что вамъ угодно получить статью мою о Судъ надъ царевичемъ Алексъемъ Петровичемъ для просмотрънія, а слушать чтеніе вы не можете. Это повторили вы, нажется, два раза. Я объщался доставить вамъ статью, что, разумъется, отъъзжая и исполню; прочесть же ее готовъ, когда назначите. Слъдовательно, нехорошо, нехорошо, я прошу покорнъйше ваше сіятельство взять назадъ: оно ко мнъ не можетъ относиться".

11-го марта 1860 г., Плетневъ писалъ Погодину: "Не забудьте, почтеннъйшій другь Миханлъ Петровичь, завтра, въ субботу, вечеромъ явиться въ намъ въ ложу въ Пассажь на историческое чтеніе Стасюлевича... Другое его же чтеніе, въ нашему съ вами несчастію, назначено въ тотъ же день и даже часъ, когда мы въ эвстраординарномъ васъданіи Академін будемъ слушать Дюло о царевичю Алексыю Петровичю. Но можно утъщиться: этотъ несчастный царевичь въ нашему Русскому сердцу ближе Римскаго императорафилософа"

Чтеніе въ Авадеміи состоялось на другой день посл'є чтенія въ Пассажі, т.-е., 15 марта 1860 года. Слушателяни были авадемиви, почетные члены и ворреспонденты, всего до тридцати. Въ началіє своего чтенія Погодинъ обратился въ авадемиву Устрялову, и выразилъ ему благодарность ученаго світа за отврытіе и обнародованіе важнійшихъ матеріаловь.

Свое чтеніе Погодинъ завлючилъ тавими словами: "Мм. Гг.! Мы говоримъ въ Авадеміи, Петромъ Веливимъ основанной. Дрожащей рукою, среди тяжкой бользин, за нъсколько дней передъ кончиною.... Господи! Прости ему его согръщеніе, и уповой его душу".

Президенть на этомъ академическомъ собраніи не присутствоваль и его дочь писала Погодину: "Батюшка быль такъ не въ духѣ вчера, что не рѣшился выѣзжать вечеромъ и не могъ быть въ Академіи. Видно, что то грустное творится; ибо на одну погоду нельзя взвалить всю хандру. Пріѣзжайте обѣдать къ намъ завтра. У насъ будутъ Иванъ Давыдовичъ Деляновъ, Ржевскій и Анненковъ".

На просьбу Погодина устроить и въ Москвъ публичное чтеніе объ Алексъъ Петровичь, И. Д. Деляновъ отвъчаль: "Я показываль письмо ваше Евграфу Петровичу (Ковалевскому) и онъ объщаль мнъ оказать содъйствіе въ тому, чтобъ излишнія ценсурныя придирки въ вашей стать были устранены. Въроятно, онъ исполнить свое объщаніе немедленю. Я нездоровъ, впрочемъ не тяжко, и какъ только выъду

узнаю о последующемъ и вамъ сообщу. Что касается публичнаго чтенія вашей статьи, то сколько для васъ, столько же и для Министерства Народнаго Просвещенія я советую вамъ отказаться отъ втораго чтенія, просто сказать, и не думать о немъ. Несовсемъ пріятныя для Министерства последствія Петербургскаго чтенія, т.-е., эхо громоваго грохотанія продолжается до сего времени. О. И. Тютчеву передано, что следовало. Онъ сворбить о расположеніи вашего духа я усердно вамъ кланяется. Впрочемъ, онъ и самъ находится въ такомъ же положеніи духа. Крёпко обнимаю васъ и остаюсь душевно и сердечно вамъ преданный".

Съ своей стороны и Москвичи остались недовольны тѣмъ, что Погодинъ читалъ своего Алексѣя въ Петербургѣ. М. Н. Лонгиновъ писалъ ему: "Зачѣмъ только вы въ Пассамъ читали и дали обкорнать цензурѣ вашего Алексъя. На васъ за то Москва сердита".

Еще ръвче выразниъ свое неудовольствие К. С. Авсаковъ. Онъ писалъ Цогодину: "Получили мы письмещо ваше, и очень благодаримъ, что вы дали знать о себв. Вамъ мерзовъ Петербургъ: я совершенно вамъ сочувствую. И, позвольте свазать отвровенно, мы, Москвичи, сътовали на васъ, что вы повхали въ Петербургъ и читали передъ нимъ свою статью объ Алексев Петровиче, и потомъ вели передъ нимъ публичный диспуть. — Можно ли это? — Кавъ можно такъ мало ценить себя, чтобы читать передъ Петербургской публикой? Ваша превосходная статья объ Алексев Петровичь, выслушанная съ такимъ серьезнымъ винианіемъ и пониманіемъ Москвою, развъ была въ Петербургъ понята? — Нътъ, намъ Москвичамъ, передъ Петербургомъ читать и говорить не слъдуеть: это для насъ унизительно. Я скорве соглашусь читать передъ Индейскими петухами, чемъ передъ Петербургсвой публикой; и конечно бормотанье этихъ пётуховъ было бы для меня лестиве, чвмъ всв Петербургские форо и апло**дисменты** " 158).

Вслёдъ за публичнымъ чтеніемъ о судё надъ царевичемъ Алексвемъ Петровичемъ, Погодинъ, 19 марта 1860 года, имёлъ достопамятный диспутъ въ стёнахъ С.-Петербургскаго Университета съ профессоромъ Николаемъ Ивановичемъ Костомаровымъ, о началё Русскаго Государства.

Въ первой внижет Современника 1860 года, Костонаровъ напечаталъ статью: О началь Руси, съ эпиграфомъ изъ Литовской пъсни: Выблюкали, выблюкали двое молодыхъ пловцовъ изъ села Руси... О Русь село: тамъ растетъ цвъточекъ, куда мое сердие стремится!

Въ этой стать в своей Костомаровъ, между прочемъ, писаль: "Мивніе о происхожденіи съ береговь Руси нашихь внязей не новость. Въ XVI-иъ във инсалось въ Степенной Книго, что Рюривъ "прінде отъ Варягь въ Веливъ-Новгородъ со двёма братома своима и съ роды своима, иже бё отъ племени Пруссова". Во многихъ нашихъ хронографахъ говорится единогласно, что внязьи пришли изъ Прусской страны.... Ломоносовъ, своимъ простымъ и зорвимъ взглядомъ, прямо напаль на мысль, искать нашей прародительской Руси въ этихъ странахъ и сказалъ, что Варяги-Россы съ древними Пруссами произошли отъ одного поволенія.... Но, - по межнію Костомарова, -- "ложный патріотизмъ не далъ Ломоносову вончить своего вывода безпристрастно и справедливо: производя нашихъ внязей съ береговъ Руси, онъ возвелъ ихъ въ Славянъ, и съ его легвой руки, въ XIX въвъ, расплодились разнородныя мивнія о славянствів Варяговъ-Руси... Если нельзя не уворять нашихъ славянистовъ въ недостатвъ безпристрастія, то столь же небезпристрастны были полытви выводить Рюрика и его братьевъ изъ Скандинавіи. Это выдумали ученые Нъмцы. Извъстно, что у насъ Нъмцы, отъ мала до велива, и ученые и не ученые, болбе или менбе испол-

нены верованія о превосходстве своей породы надъ Славянскою.... Учение Нъмцы выдумали призваніе князей изъ Скандинавін: этимъ хотять увазать, что Славяне не способны, безъ вдіянія Н'вмецваго элемента, въ устройству государственной и гражданской жизни. Одинъ изъ поздивищихъ борцовъ свандинавизма, почтенный и ученый Кунивъ, въ книгъ своей О призвании Шведских Россов, высваналь, что имъ руководило не одно желаніе разрішнть вопросъ сообразно исторической дъйствительности, но также и повазать, вавъ Варяжскій вопросъ связань съ позднійшею Русскою Исторією и должень быть разрішень, дабы достойно опінить фавты повдивншіе и уразуметь необходимость явленія Петра Великаго, который пришель въ тому же сознанію о состояніи Россін, какъ и Новгородцы въ IX въвъ, и вместе поняль, ято для истиннаго прогресса и возрожденія государственнаго быта, Славянскій человівки должени вмінсті си ними полвергнуться извёстному (Костомаровь спрашиваеть: какому? на Немецвій ладь и свладь!) измененію. Между темь, стремленіе заставить насъ признать ничтожность собственныхъ нравственныхъ силь такъ велика, что тотъ же Куникъ всёхъ, вто дерваеть сомивнаться въ Скандинанскомъ происхождении Рюрика, называеть не только полуобразованными, но укоряеть ихъ, что они совнательно враждебны влассическому образованію и противятся реформ'в Петра Великаго".

Въ той же январской внижев Сооременника (1860 г.), въ которой была напечатана статья Костомарова о началь Руси. была задёта и только что тогда изданная внига Погодина Норманскій Періодз Русской Исторіи, о которой, между прочимь, сказано: "Довольно давно уже Погодинъ находится въ пріятномъ положеніи—повторять собственныя старыя мысли и не слышать на нихъ возраженій. Одна изъ этихъ мыслей есть, какъ изв'єстно, мысль о норманств'в Варяговъ.... Нын'в изданная внижка составляетъ одно изъ безчисленныхъ повтореній этой мысли; но ей не суждено уже величаво пройти, при всеобщемъ безмолвномъ согласіи.... Въ нын'вшней вниже'в

Сооременника читатели найдуть статью Костомарова о начама Руси, совершенно не признающую пресловутаго норманства.... Другое дёло—тоже очень обидное—то, что Костомаровь воснользовался нёвоторыми изъ старыхъ возраженій противъ норманства Варяговь, возраженій представленныхъ, напримёръ, еще Мавсимовичемъ.... Съ Мавсимовичемъ Погодинъ сладить легво, потому что тотъ защищалъ славянство Варяговъ. Но теперь вдругъ является нападеніе совершенно съ другой стороны: Костомаровъ выводитъ Русь изъ Жмуди.... Что тутъ дёлать"?

Все это Погодинъ прочелъ еще въ Москвъ, и въ Дисе-

Подъ 7 февраля 1860 года: "Прочелъ разсуждение Костомарова и организовался въ головъ разборъ".

- 8 — : "Началъ рецензію на Костомарова".
- 12 — : "Набросаль отвёть Костомарову".
- 17 — : "Писалъ отвътъ Костомарову и сегодня".
  - 19 — : "Кончилъ Костомарова".
  - 24 — : "Перечелъ отвътъ Костомарову".
  - 25 — : "Пересмотрѣлъ отвѣтъ Костомарову".

Вся эта рецензія Погодина вылилась въ форму письма его въ Костомарову: "Не думалъ я, — писалъ Погодинъ, — чтобъ мнѣ пришлось начинать докучную свазку о Норманахъ, которымъ въ концѣ втораго тома Изслюдованій о Русской Исторіи, въ 1848 году, пропѣлъ я: quiescant in pace. Но вашей статьи нельзя оставить безъ отвѣта. Пушкинъ сказалъ:

За новизной бъжать смиренно Народъ безсмысленный привыкъ.

Чего добраго—толна завричить подъ пъсню Литовской свистопляски, вслъдъ за ученой редавціей Сооременника: Мы изъ Жмуди, мы изъ Жмуди! Вотъ мы откуда, вотъ мы кавовы! Мы изъ Жмуди!

О, Русь село, тамъ ростеть цвъточекь, туда мое сердие стремится.

Послѣ сего вступленія, Погодинъ равлагаеть статью Костомарова на составныя части и каждую разбираеть.

По пріведв въ Петербургь, Погодинь имвль свиданіе съ Костомаровымъ въ Публичной Библіотект, 9 марта 1860 года. Тамъ онъ прочелъ ему вышеупомянутое письмо, которое вавлючиль такими словами: "Я считаю вась честнымь, добросовъстнимъ изследователемъ въ вуче шарлатановъ, невъждъ, посредственностей и бевдарностей, которые, пользуясь исключительнымъ положениемъ, присвоили себъ на минуту авторитеть въ дёлё науви, и приводять въ заблуждение неопштную молодежь. Воть почему я требую оть вась во имя этой науки, полной сатисфавціи, то есть торжественнаго отступленія взъ Жиуди, или поднаго отраженія приведенных мною вратвих доказательствь, за коими я готовь выдвинуть и тяжелую артиллерію. Иначе-бросаю ванъ перчатку и вызываю на дуэль, хоть въ Пассажв. Секундантовъ мев не нужно, развв твии Байера, Шлецера и Круга, если у васъ въ Петербургв есть вызыватели духовъ, а вы, для потёхи, можете пригласить себв въ секунданти любыхъ рыцарей свистопляски. Сборъ, въ довазательство моего безпристрастія, я готовъ уступить въ польку неимущей Жмуди. Безъ шутовъ, прівхавъ на недълю въ Петербургъ, я предлагаю вамъ публичное разсужденіе, въ Университеть, Географическомъ Обществь, или Авадемін, въ присутствін лицъ, принимающихъ живое участіе въ вопросъ. Хоть я леть двадцать уже оставиль его, но, посвятивъ ему десять лучшихъ лёть живни, помню во всъхъ подробностяхъ, и готовъ отстанвать ero unguibus et rostris" 159).

Костомаровъ, выслушавъ прочитанное ему Погодинымъ письмо, принялъ вывовъ. "Кавъ ни неожиданно было для меня,—писалъ Погодинъ,—услышать согласіе Костомарова, но не могъ же я сказать ему, будто струсивъ: нътъ, я пошутилъ! Я отвъчалъ ему, разумъется: ну, такъ идемъ на бой " 180).

Между твиъ, Костомаровъ представилъ на утвержденіе

С.-Петербургскаго оберъ-полиціймейстера графа П. А. Шувалова проекта объявленія о вызов'в Погодина. Всл'ядствіе сего, 12 марта 1860 года, С.-Петербургскій генераль-губернаторь генераль-адъютанть Изгнатьевь писаль министру Народнаго Просв'ященія Е. П. Ковалевскому слідующее: "22 декабря 1859 года, я имълъ честь препроводить въ вашему высовопревосходительству копію съ предложенія моего С.-Петербургскому оберъ-полиціймейстеру графу П. А. Шувалову о порядей учрежденія суда третейскаго, узаконеннаго по діламъ акціонерныхъ обществъ. Нинв свити его величества генералъ-мајоръ графъ Шуваловъ сообщилъ, что г. Костомаровъ представилъ ему на утвержденіе проекть объявленія о вызовів г. Погодина на публичный диспуть въ залв Пассажа, по поводу сдвланнаго имъ, Погодинымъ, замъчанія на статью Костомарова, напечатанную въ первой внижев Современника нынвшняго 1860 года: Начало Руси. Графъ Шуваловъ, находя, что упомянутое предложеніе мое относится въ діламъ акціонерныхъ обществъ, для разбирательства которыхъ существуеть установленный въ законахъ порядовъ, предполагаемый же ныне диспуть составляеть предметь собственно ученаго вопроса, испрашиваеть на сей предметь разрешенія. Имею честь поворявите просить ваше высовопревосходительство почтить меня увъдомленіемъ, изволите ли признавать возможнымъ удовлетворить ходатайство Костомарова. Къ сему долгомъ считаю присововупить, что во всявомъ случав я полагаль бы нужнымъ исвлючить изъ проекта объявленія Костомарова выраженіе о вызовть на поединокъ".

Министръ Народнаго Просвъщенія отвъчаль (14 марта 1860 г.): "Предметь публичнаго диспута, по воторому Костомаровь вызываеть Погодина, составляеть одинь изъ важнъйшихъ и еще не ръшенныхъ вопросовъ Исторіи нашего Отечества—это вопрось о племенномъ происхожденіи Рюрика, положившаго основаніе Государству Россійскому. По сему, какъ министръ Народнаго Просвъщенія и какъ русскій, я не могу не желать, чтобы оный диспуть состоялся. При та-

вомъ значеніи диспута и при томъ положеніи, какое занимають вь ученомъ мір'в диспутанты, изъ воторыхъ, вавъ вамъ, милостивий государь, известно, одинъ---Костомаровъ--профессоръ С.-Петербургскаго Университета, а другой — Погодинъ-бывшій профессоръ Московскаго Университета, а нынъ академивъ Императорской Авадемін Наувъ, -- этотъ диспуть, вакъ изволите убъдиться, не можеть быть подведенъ подъ условія, узаконенныя для третейскихъ судовъ по дъламъ акціонерныхъ обществъ, и настоящій вопросъ не можеть рёшиться посреднивами и суперарбитромъ; въ немъ должны быть вомпетентными судьями всв, вто трудами своими по разработв'я матеріаловъ Отечественной Исторіи, пріобр'яль возможность пролить новый свыть для разрышенія предлежащаго вопроса. На основаніи этихъ соображеній, я, съ своей стороны, полагаю, что предполагаемый диспуть, по его значенію и харавтеру, было бы соответственные назначить въ одной изъ залъ Университета, а не въ Пассажъ; и диспутъ этотъ не можеть быть подчинень условіямь, установленнымь для третейских судовъ".

Послё упомянутой уже нами сцены въ Публичной Библіотекъ, происшедшей между Погодинымъ и Костомаровымъ, первый получилъ отъ Н. В. Калачова следующую записку: "Я пригласилъ Костомарова и другихъ, имъющихъ желаніе видёться съ вами" 161). Пользуясь этимъ приглашеніемъ, Погодинъ спросилъ Костомарова: "Гдё же намъ условиться о времени, мёстъ, порядет боя? Кстати, мы приглашены на вечеръ въ Калачову—тамъ переговоримъ всё вмёсть" 162).

На следующій день, въ *С.-Петербургских Въдомостях* появился ответь Костомарова Погодину. "Тавъ какъ М. П. Погодинъ, — писалъ Костомаровъ, — вызываеть меня на публичный поединовъ, то я отвечаю ему публично. Это значить, мы дописались до поля, какъ во время оно деды наши, отыскивавшіе себе управы по судебникамъ, досуживались до поля. Я принимаю вызовъ М. П. Погодина съ полнымъ уваженіемъ, какъ къ наукъ, такъ и къ почтенному ея ветерану;

считаю это предложение высокою для себя честию и объявляю М. П. Погодину, что онъ найдеть меня съ оружіемъ въ рукахъ, вездъ и всегда, куда только назначить явиться. Но въ такомъ случав, чтобы споръ нашъ, какъ часто бываеть со спорами, не овончился ничёмъ, и чтобы каждый изъ насъ не стояль упорно въ своемъ мевніи, я предлагаю выбрать посредниковъ, не менъе трехъ особъ, извъстныхъ ученыхъ, оказавшихъ Русской Исторіи действительную пользу, и притомъ такихъ, которые не писали о Варяжскомъ вопросв и не принимали участія въ споражъ по поводу его. Предъ ними, въ присутствіи постороннихъ любителей науки, я выскажу свои возраженія на ваши, и пусть они по сов'єсти р'вшать, на чьей сторонъ болъе правды. Я объщаюсь покориться ихъ приговору и выступлю изъ Жмуди, если они оправдають васъ. Твин Байера, Шлецера и Круга не помогуть намъ: они уже только твин, да еслибь и имвли твло, то не могли бы сохранить совершеннаго безпристрастія, а настоящая моя готовность отказаться отъ своего мивнія, если оно не будеть имъть достаточной силы, чтобъ убъдить нашихъ посредниковъ, можеть служить М. П. Погодину ручательствомъ, что я не думаю мивніе свое защищать одобреніемъ рыцарей свистопляски. Съ своей стороны, я предлагаю просить оказать намъ честь принять на себя званіе посредниковь въ нашемъ спорів: Калачова, Кавелина и Буслаева. Надвюсь, что М. П. Погодинъ согласится вмёстё со мною просить этихъ ученыхъ, потому что нельзя сомнъваться ни въ ихъ добросовъстности, ни въ ихъ основательномъ знаніи науки, ни въ важности твхъ плодовъ, какіе принесла Русской Исторіи ихъ многолътняя и почтенная дъятельность".

На это Погодинъ отвъчалъ: "Искренно благодарю моего ученаго друга за его любевное согласіе. Посредники, имъ избранные, люди слишкомъ во миъ близкіе по университетской памяти, едва ли возьмутся принять на себя окончательное ръшеніе. Это дъло внутренняго, личнаго убъжденія, которое предоставимъ лучше слушателямъ. Главная цъль наша—возбудить въ молодыхъ дъятеляхъ участіе въ вопросу о происхожденіи Руси, воторый тавъ для насъ важенъ, особенно въ наше время, вогда своро исполнится тысяча лътъ основанному ею Государству <sup>163</sup>).

#### LП.

Передъ вечеромъ у Калачова (11 марта 1860), Погодинъ посътилъ въ Университетъ левцію Костомарова и замътилъ: "Левція Костомарова о Литовской мисологіи. Пресвучная. Видно онъ помъщанъ на Литвъ".

Вечеръ у Калачова состоялся, и объ этомъ вечеръ вотъ что писалъ самъ Погодинъ: "Собрались профессора, авадемики, литераторы. Я понадвялся, сказать правду, что большинство сважеть намъ: объ чемъ же вамъ спорить, господа? Дъло ясно. Сравненія мивній, количества, твердости доказательствъ, быть не можетъ. Есть только недоразумънія на той н на другой сторонъ: вамъ нужно только объясниться, пожалуй, передъ нами. Нътъ, этого не послышалось. Большинство или запамятовало на ту пору старыя основанія, нии не познавомилось внимательно съ новыми, или увлевлось только мыслію о спорв, независимо оть его содержанія. Вознивли вопросы: вто нападаетъ — Погодинъ или Костомаровъ. Нападаетъ Погодинъ, ибо онъ вызываетъ, говорили одни. А другіе отвівчали: нівть, нападаеть Костомаровь, ибо онъ представляеть новое мнвніе; онъ нападаеть на старое мивніе, а Погодинъ только защищается. Тотчасъ разговоръ перешель въ сравненію спора ученаго съ юридическимъ, и явилась на сцену мысль о судьяхъ или арбитрахъ, которые, выслушавь объ стороны, ръшили бъ, кто правъ и кто виновать. Если оть веливаго до смёшнаго одинъ только шагъ, господа, то отъ серіознаго до смішнаго еще ближе. Нельзя нивому прійдти съ мивніємъ о Китайскомъ, Японскомъ или Тибетскомъ происхожденій, и уйдти непремінно съ Монгольсвимъ или Манжурсвимъ. Нельзя лечь спать съ Нѣмпами, и встать съ Французами или Англичанами, принявъ въ исполненію верховный судъ какого-то супер-арбитра. Мевній можеть быть двадцать, вромѣ Нормансваго и Литовскаго, о коихъ идетъ рѣчь. Ученыхъ вопросовъ пельзя рѣшать, по моему, третейскимъ судомъ, иначе легко было бы наукѣ идти впередъ. Довольно съ насъ передать все, что можемъ, въ пользу нашихъ мнѣній, а окончательный выводъ должно, кажется, предоставить сознанію всякаго слушателя, смотря по тому, какое въ комъ выработается убѣжденіе. Рѣшенія опредъленнаго, какъ и вообще у насъ въ дѣлахъ случается, не послѣдовало; а поговорили, поспорили, и разошлись съ мыслію, что споръ все-таки какъ-нибудь да будетъ" 164).

Въ Дисоникъ же своемъ, Погодинъ объ этомъ вечеръ замътилъ: "Вечеръ у Калачова. Познавомился съ Семевскимъ. Костомаровъ показалъ себя неспособнымъ внимать дълу. Толки забавные, но все-таки безтолковые. Въ 2 часа домой".

Въ то же время Куникъ, задётый Костомаровымъ, прислалъ Погодину выписку изъ письма въ нему Деритскаго профессора Ширрена, съ следующимъ предисловіемъ въ нему: "Я получиль изъ Дерпта письмо отъ профессора Ширрена, или лучше свазать два письма. При этомъ следуеть извлеченіе изъ второго письма полнаго язвительнаго юмора. Ширренъ представляетъ изъ себя натуру богато одаренную, онъ лингвистъ и особенно силенъ въ исторической топографіи Остзейскихъ провинцій, а также и Литвы. Русскіе источники онъ также конечно читаетъ. Пятнадцать летъ тому назадъ я написаль Исторію ученаго спора по Варяжскому вопросу; до позднъйшаго времени я ее совершенно сберегъ. Такъ вакъ я теперь убъжденъ, что намъ еще долго придется ожидать иныхъ неэрвлыхъ плодовъ съ дерева историческихъ познаній, то я придамъ своему обозрівнію дидактическую форму (въ сповойномъ тонъ); только я считалъ бы необходимымъ именно изъдидавтическихъ целей назвать последняго мечтателя его настоящимъ именемъ. Во главъ послъдняго будетъ стоять заглавів: "Нашествіе исторического донкишотства изъ Жмуди".

За симъ следуетъ следующая выписка изъ письма Ширрена: "Только что взялся за перо, чтобы пожелать вамъ счастья съ такимъ ученымъ противникомъ, какъ Костомаровъ. Сейчасъ же получилъ внижву (Соеременникт) и прочелъ ее съ восхищениемъ. Кавъ много начитанности и свольво проницательности въ вритиве! Я жаждалъ изучить Костомарова; его Вогдана Хмельницкаго... прочесть у меня не было еще времени. Теперь, благодаря Современнику, я поняль, что это ва человъвъ. Какое сумасбродство бросать источники такъ безъ разбора! Нессельману вогда-нибудь придется отвътить за то, что онъ написаль Литовскій Лексиконь, ибо если бы онъ этого не сдълаль, то и непріятныя страницы 15, 16, 17 въ Сооременникъ не были бы написаны. Какъ много сильныхъ довазательствъ: Берновъ — бернасъ... Сколько ребячесвихъ завлюченій!.. А потомъ идеть страшная галиматья, дивое пренебрежение во всемъ законамъ неторической топографіи. Костомаровъ стоитъ теперь передо мной одётымъ... Я ему въ высшей степени обязанъ за веселые утренніе часы. Должна ли обработывать Русская медота вопросы науки, развиваться въ противоподожность всёмъ западнымъ, укрепияться и желать распространяться<sup>и 165</sup>)?

Между тёмъ, въ городё тотчасъ пошли толки о диспуте, споре, поединке. По свидетельству современниковъ, "два дня до диспута походили на новый годъ; прівзжему человеву можно было подумать, что всё разъезжають съ визитами, а это они за билетами рысвали! Въ Университете уже въ четвергъ оказался недостатокъ въ билетахъ, и вследствіе того въ городе, на каждомъ шагу, можно было встретить озабоченныя лица, и биться объ закладъ, что они тревожно заняты изобретеніемъ средствъ достать билетъ или какимъ бы то ни было образомъ попасть на диспутъ. Даже люди, которые принимали Нормановъ за потомковъ Нормы, а о Литве знали только по Литовскому рынку, и тё приходили въ вол-

неніе отъ одной мысли о диспутѣ... Слова: Погодинъ, Костомаровъ, дуель—безпрестанно оглашали воздухъ,—и на Невскомъ проспектѣ, и на набережныхъ Невы, и въ театрахъ, концертахъ, ресторанахъ, и даже въ каждомъ домѣ, гдѣ сходилось пять-шесть человѣкъ" 166).

"Начальство Университета, — писалъ Погодинъ, — замътивъ такое рвеніе, возъимбло мысль обратить его на пользу нуждающихся студентовъ. Мы съ Костомаровымъ рады были отъ души содействовать благой цели. Въ Петербурге дела идуть гораздо быстрве, или коловративе, чвиъ въ нашей смиренной Москвъ, и на другой день я прочелъ уже объявленіе съ цівнами въ 5, 4, 3 и даже на хоры въ  $1^{1}/_{2}$  р. с. за мъсто, чуть ли не дороже концертовъ Вьетана и Рубинштейна. Мив было непріятно это назначеніе, изъ опасенія, чтобъ присутствовавшіе, расходясь, не сказали: плакали наши денежей; но въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходять, и я удовольствовался только скромнымъ протестомъ, какіе ныні въ моді въ дипломатін. Билетовъ тысячи дві было расхватано въ несколько часовъ. Потомъ была постоянная давка въ университетскихъ свняхъ отъ множества новыхъ охотнивовъ, которыхъ желаніе не могло быть удовлетворено. Билеты перекупались изъ рукъ въ руки, и предложенія доходили, какъ было слышно, до 50 руб. <sup>« 167</sup>).

"Билетовъ, — писалъ ревторъ Университета П. А. Плетневъ внязю П. А. Вяземскому, — уже нивакого разряда нѣтъ ни одного. Поэтому и деньги имъю честь возвратить вашему сіятельству. Но я все-таки проту васъ пожаловать на этотъ поединовъ. Только не найдете ли вы возможности прибить во мнѣ на ввартиру никакъ не позже 7-ми часовъ вечера? Мы и отправились бы вмъстъ, чтобы намъ пріютиться рядомъ, близъ ваеедры" 168).

Съ просьбою о билетахъ обращались и въ Погодину.

"Какъ досадно, — писалъ ему внязь В. О. Одоевскій, что не засталъ тебя. Какъ хочешь, а посади меня завтра къ себъ въ карманъ и принеси на диспутъ, ибо уже тры для не могу достать себъ никакою мюста и ни за какую плату. А въдь ты понимаешь, что это дъло лично до меня касается: надобно же мнъ провъдать, что я такое? Нормань или жмудь? Всего бы лучте, если бы ты заъхаль за мною по пути въ Университеть; или еще лучте, прівхаль бы ко мнъ завтра объдать — въ какомъ часу хочешь, а потомъ виъстъ бы и отправились".

"Ради Бога, — писалъ Погодину же баронъ М. А. Корфъ, — пришлите мив на сегоднишній вечеръ, коть какойнибудь билеть. Въ Университеть уже нать ни одного".

## LIII.

Навонецъ, 19 марта 1860 года, въ ствнахъ С.-Петербургскаго Университета, произошелъ и самый диспутъ.

За нёсколько часовъ до диспута, Касторъ Нивифоровичъ Лебедевъ написалъ Погодину письмо; но письмо это долго "тоскалось по всёмъ домамъ Кокорева" и получено Погодинымъ уже послё диспута.

Въ этомъ запоздавшемъ письмъ Лебедевъ писалъ: "Позвольте мив, ученику старой школы, передъ диспутомъ вашемъ, сказать несколько словъ старому учителю. Судя по напечатанному письму, вы проиграете дело и передъ молодежью, и въ журналахъ. За нъмца вы не пойдете, но за вами и за Нѣмцами они quand même не пойдуть. Моя рѣчь не о существъ дъла, которое вамъ извъстно до подноготной, и которое вы должны были принять подъ свою защиту, потому что съ поля науки Костомаровъ переносить его на поле національностей. Річь моя — объ этомъ полі. Время не то, что было въ 30-хъ годахъ и жизненныя начала публицистиви и національностей втираются въ возгрѣнія даже на событія IX столетія. Мив важется, вопрось должень быть поставленъ и разсмотренъ чисто въ ученомъ поле, и хотя въ воротенькой стать Костомарова дело, съ его точки зренія, не выросло до зрилости Норманской обработки и слидовательно, не созрело для равносильного состизанія, но если оно ужъ должно быть, то преданіе нашей шволы требуеть, чтоби очевидность истины была довазываема осязательно, буквально, математически. Во второмъ призывъ могутъ быть и историческія віроятія, въ третьемь и аналогія, но ни въ первомь, ни въ десятомъ не должно быть места для доводовъ, подобныхъ выраженнымъ Кунивомъ, Блюмомъ и др. Они, въ знаменательномъ фавтъ призванія, видять сознаніе безсилія. Въ такомъ случав скорве должно принять необходимымъ условіемъ сосъдство и соплеменность призванныхъ и, пожалуй, согласиться съ Васильевымъ. По межнію моему, у насъ существовала феодальная система, свольво могла на безлюдныхъ степяхъ и при Византійскомъ вліяніи. Кормленіе есть ленъ. Идеи имперскаго единства и Римскаго права довершають различіе. Еще я осмілюсь сказать, что Петръ ввель — какъ не безъ основанія доказывается въ одной докторской диссертаціи-не одив формы, оставя прежнее содержаніе, и учрежденія, для воторыхъ не было соответственныхъ (Европейскихъ) элементовъ и которыя потому не могли приняться и развиться. И въ первую эпоху призванія, и при Петр'в вина недостатва самостоятельнаго устроенія туземцевъ — во времени. Они не созръли. Слово собственность -- безъ него же и перваго камня зданія нъть — является у нась въ конць XVIII ст. Когда Новогородцамъ пришлось перевести Eigenntum, они не нашли слова и перевели своество. Еще я осивлюсь свазать, что, для ознавомленія нашего, вамъ необходимо было написать тоже статейку Начало Руси. Она должна бы предшествовать диспуту.

"Вообще вы въ невыгодныхъ условіяхъ. Да говорить за васъ дёло и истая преданность ему съ 1821 г. И, наконецъ, осмёлюсь сказать, что диспутъ и исходъ его сильно занимаютъ любящаго и преданнаго вамъ Кастора Лебедева (160).

Свое настроеніе предъ диспутомъ Погодинъ описываеть такъ: "Споръ принималъ совершенно новый характеръ: тол-ковать передъ такой разнородной публикой о томъ или дру-

гомъ мёстё наъ лётописи, о значенін того или другаго слова въ язывъ, прибъгать въ тонвостямъ логиви, было бы слешкомъ неумъстно и неблаговременно. Положимъ, всъ знали, что они идутъ на ученый споръ, а не на потвху, но всетави нельзя было требовать отъ большинства, чтобъ оно постигло вполнъ всю его для себя скуку, и употреблять во вло его доверенность было бы жестово. Надо было подумать и о томъ, чтобъ публика не получила отвращения отъ ученыхъ состязаній, а напротивъ, расположилась бы еще болёе въ ихъ пользу. Следовательно, надо было сообщить спору, по возможности, общую занимательность, показать образчивъ, какъ можно говорить о самыхъ сухихъ предметахъ съ участіемъ, -оэ отанэру отанйолого собимери сикром симроком стар и стязанія; наконець-показать тімь людямь, которые смотрять у насъ на науку и литературу изъ подлобья, съ какимъ-то предубъжденіемъ, если не съ подозрѣніемъ, что ученые и литераторы имфють свои вопросы, въ которыхъ принимають живое, горячее участіе, независимо отъ времени и обстоятельствъ, и что даже общіе вопросы получають въ ихъ глазахъ особые оттёнки: слёдовательно, судить объ ученыхъ и литераторахъ деловимъ людямъ по себе невозможно. Все эти мысли, мелькнувшія у меня въ голові, я сообщиль Костомарову, который вполнъ съ ними согласился. посовътовались, какъ бы, въ такихъ видахъ, устроить дъло благоприличнее, и решились, обдумает свои речи, соответственно вновь открывшимся цёлямъ, сойдтись наванунё на насколько часовъ, чтобъ раскинуть сообща планъ мирнаго сраженія. Не успівь исполнить это въ одинь разъ, мы сошлись еще передъ объдомъ въ день самаго диспута, и переговорили окончательно о предвлахъ состязанія; а чтобъ не оставить спора безъ вонца, безъ развязви, требуемой обывновенно отъ романовъ, для своего усповоенія, публивою, мы, соразмъривъ удары, опредълили и формулировали взаимныя возможныя уступки, то есть, безъ Мадженты и Сольферино, о воихъ не могло быть и рвчи при такомъ оборотв двла,

мы завлючили миръ въ Вилла-Франкъ, оставляя герцоговъ Нормансвихъ и Литовскихъ, ad interim, до печати, въ ихъ владъніяхъ, между небомъ и землею. Въ такомъ расположеніи, подобно двумъ Малороссіянамъ, ъздившимъ изъ деревни въ городъ жаловаться другъ на друга на одной телътъ, ин поъхали въ одномъ экипажъ на поле сраженія <sup>с 170</sup>).

Между твих, по свидвтельству очевидцевь, "въ университетской залв, съ 7-ми часовъ вечера, давка была страшная; стулья были нумерованные, но половина народа не нашла своихъ мъстъ; многіе остались въ проходахъ между стульями, другіе забрались въ бовъ, поближе въ каоедрамъ двухъ противниковъ, стоявшимъ одна противъ другой по объимъ сторонамъ залы. Словомъ, въ теченіе получаса публика въ жнвой картинъ представляла собою положеніе Новгородцевъ, Кривичей, Чуди и Веси, въ то время, какъ они, изгнавши Варяговъ за море и не давши имъ дани, не знали, что виз затъмъ съ собою дълать. Публика была велика и обильна, а порядка въ ней не было. Наконецъ, явились Норманы въ образъ Погодина. Тогда все стихло 1711)...

"Черезъ свии,--писалъ Погодинъ, -- намъ понадобилось, въ настоящемъ смысле слова, пробиваться. Давка была страшная. Толпы, безъ билетовъ, напрасно испращивая позволенія пройдти за вакую угодно цену, готовились брать приступомъ мъста. Съ большимъ трудомъ могли мы пройдти даже по валь до ванедръ. Толкотня, шумъ, крикъ - и совершенный безпорядовъ. Ректоръ, открывая преніе, произнесъ нёсколько словъ, которыхъ никто разслышать не могъ. Народу набралось столько, что, когда я сёль на канедру, я не могь буквально оборотиться, чтобъ не задёть головою сосёда. Духота нестерпимая! Гдв же быть туть ученой бесвдв, подумаль я, привывшій въ благочиннымъ собраніямъ Мосвовскаго Общества Любителей Русской Словесности, гдв, передъ самымъ отврытіемъ засёданія, не тольво во время чтенія, слышво бываеть, вавъ пролетить муха. Множество посетителей ходило и исвало своихъ местъ. Другіе должны были уступать занятые стулья. Безпрестанно раздавались влики: садитесь, садитесь, а садиться было невуда. Молодые люди, которые приняли на себя распоряженія, должно совнаться, могли бъ устроить дёло дучше: если зала не можеть, положимъ, помівстить боліве 1,500 человівнь, то нельзя пускать вы нее 2,000. Надо было устроить свободиве проходъ со всехъ сторонъ. Надо было отделить мёста безъ стульевъ вагородвами. Надо было, при всявихъ пяти рядахъ, поставить по особому увазателю. Надо было означить мёста на билетахъ самымъ яснымъ образомъ. Надо было предупредить о началъ состязанія и о порядев, который должень быть наблюдаемь впродолженін онаго. Надо было для гг. студентовъ, непринадлежащихъ въ историческому факультету, устроить особое собраніе, если бъ они непремвно пожелали познавомиться съ вопросомъ о происхожденін Руси. Надо было позаботиться о движенін воздуха. Публика, заплативъ большія деньги, имъла полное право на вниманіе со стороны учредителей, а равно и диспутанты имъли полное право ожидать себв по врайней мърв повоя. Долго продолжалось смятеніе, и, признаюсь, была минута, когда я решился было, изъ опасенія худшихъ последствій, просто яться бёгу, сославшись на внезапную головную боль, очень естественную и почти дъйствительную. Но что произошло бы въ залв, подумалъ я вследъ за этой мыслію. Нетъ, надо оставаться, во чтобъ ни стало: взявшись за гужъ, не говори, что недюжъ. Сважу привътствіе, прочту письмо, выслушаю отвёть, а тамъ увидимъ, будеть ли возможность продолжать " 172)...

"Все, что только есть въ Петербургѣ мыслящаго, пишущаго, — свидѣтельствовалъ профессоръ Буличь, — всѣ, вто только принадлежитъ почему нибудь въ литературному міру, были въ этомъ собраніи. Представьте себѣ большую залу, освѣщенную тремя небольшими люстрами съ абажурами, проливающими неясный полусвѣтъ, который напоминаетъ таинственный сумравъ Готическихъ соборовъ, остроумно названной Погодинымъ Норманскою и Литовскою тьмою, не позволявшею даже видёть ему своего соперника; двё каседры, одна противъ другой, на разстояніи всей ширины залы, съ двумя свёчами, покрытыми также зелеными абажурами; ни однаго пустаго мёста, вездё волнующуюся толпу, и въ сердцё невольно зарождалось ожиданіе чего-то небывалаго, невидённаго, неслыханнаго " 173).

### LIV.

Какъ бы то ни было, въ 8-мъ часу вечера, на каседри взошли Погодинъ и Костомаровъ.

Диспутъ отврылъ вратвою речью ревторъ Университета, П. А. Плетневъ.

За темъ, Погодинъ, обратясь въ публиве, громвимъ голосомъ, сказалъ: "Ми. Гг.! Первымъ словомъ нашимъ должва быть благодарность обществу, благодарность глубочайшая, исвренняя за то вниманіе, которымъ ему угодно было насъ удостоить. Ученый споръ предпринять нами съ пълію возбудить въ молодомъ повольнін-въ студентахъ, участіе въ важивишему вопросу Русской Исторіи. Онъ относится ко времени самому отдаленному, въ предмету самому темному и неопределенному. Довавательства, которыя мы будемъ употреблять другъ противъ друга, заимствованы изъ источнивовъ самыхъ сухихъ, старыхъ лексиконовъ, ветхихъ хроникъ, руническихъ вамней и подобныхъ источниковъ, поврытыхъ пылью и тлъніемъ. Эта пыль и тленіе отзовутся неминуемо въ нашей бесъдъ. Общество является на върную, неминуемую скуку. Больше ничего мы объщать не можемъ, по крайней мъръне сместь. — Являясь съ такимъ рвенісмъ, какъ будто би для эстетического наслажденія произведеніями наящныхъ искусствь, общество представляеть самое ясное, разительное и утвинтельное для наблюдателя довазательство, что мы совреми для разсужденія, для участія въ вопросахъ всёхъ родовъ, для насъ важныхъ и нужныхъ, теоретическихъ и практическихъ (рукоплесканія).

"Достойный мой соперниев, котораго и едва вижу сввозь иглу Литовскую или Норманскую, изъявиль желаніе, чтобы и прочель сперва письмо свое въ нему съ возраженіями на его инівніе, дабы вы, милостивые государи, получили понятіе о вопросахъ, около которыхъ будеть обращаться наше преніе. Съ своей стороны, я считаю нужнымъ прежде всего сообщить враткое обозрівніе того мийнія, котораго я держусь, дабы вы иміли данныя для сравненія.

"Русское Государство основано Варягами-Русью. Кто такіе эти Варяги-Руссы? Теперь нѣтъ ни одного народа, ни одного племени, которое бы носило это названіе. Ученые, вътеченіе 150 лѣтъ, разработывали этотъ вопросъ. Болѣе 20 мнѣній о происхожденіи Руси пущено въ обращеніе. Древнѣйшее и наиболѣе распространенное мнѣніе состоитъ въ томъ, что Варяги-Руссы суть Норманы.

"Костомаровъ напечаталъ въ одномъ Петербургскомъ журналѣ разсужденіе о пришествіи Руссовъ изъ Литвы. Выступивъ съ такимъ блистательнымъ успѣхомъ на историческое ноприще въ сочиненіяхъ своихъ о Богданѣ Хмѣльницкомъ, Стенькѣ Разинѣ и разныхъ журнальныхъ статьяхъ, онъ имѣлъ, по моему мнѣнію, право на вниманіе къ его словамъ, и я счелъ для себя непозволительнымъ промолчать, и написалъ Костомарову письмо".

При этомъ Погодинъ прочиталъ свое письмо, а Костомаровъ, въ свою очередь, прочелъ свой отвътъ, въ воторомъ, между прочимъ, свазалъ: "Тавъ вавъ вызовъ былъ
сдъланъ Погодинымъ, то я считаю умъстнымъ, во все продолжение настоящаго ученаго поединва, сохранить оборонительный характеръ и буду васаться только тавихъ сторонъ
вопроса, на воторыя напасть будетъ угодно моему противнику. Поэтому я не нахожу нужнымъ излагать, подобно ему,
моей теоріи: это значило повторять до слова мою статью
Начало Руси, напечатанную въ первой внижвъ Современника.
Я прямо буду отражать наносимые удары".

За тъмъ начались словесныя пренія.

По согласію съ Костомаровымъ, передавшимъ свое право обратиться съ посл'єднимъ словомъ къ публикъ, диспуть быль заключенъ сл'єдующею краткою р'єчью Погодина: "И такъ, да здравствуетъ наша Русь, откуда бы она ни пришла! Да живетъ она не тысячу л'єтъ, а долго, долго, по выраженію Карамзина, если только н'єть на земл'є ничего безсмертнаго, кром'є души человъческой. Да цв'єтетъ наука въ ст'єнахъ сего Университета, въ ст'єнахъ и за ст'єнами вс'єхъ Русскихъ университетовъ; или, выражаясь стихомъ Пункина:

Да здравствуеть разумь, Да скроется тьма".

Съ своей стороны и Костомаровъ свазалъ: "И я приведу слова Пушкина: Что Литва, что Русь ли... все равно" 174)!

По свидътельству профессора Булича, "вончился диспутъ, посреди самыхъ восторженныхъ, продолжительныхъ воскинцаній. Героевъ диспута вынесли торжественно на рукахъ изъ залы, при оглушительныхъ кликахъ. Съ профессоромъ Костомаровымъ сдълался обморокъ, что очень естественно послъ двухчасового напряженія въ страшно душной и жаркой отъ многолюдства залъ " 175).

Съ своей стороны, Погодинъ засвидътельствовалъ: "Какъ историвъ, — писалъ онъ, — я долженъ отмътить одно утъщетельное явленіе, которое порадовало меня впродолженіи состязанія. Это — совершенное безпристрастіе, со стороны Русскихъ, къ результату спора, — признакъ добраго, легкаго сердца. Воть чъмъ отличается наше племя, какъ я имълъ случай говорить часто. Нельзя не желать, чтобъ это прекрасное чувство раздълялось всъми нашими соплеменниками. Братскій любовный союзъ между Россіей, Польшей и Литвой — вотъ твердая опора общаго нашего значенія въ Европъ, вотъ основаніе нашихъ отношеній къ Славянамъ, вотъ залогъ нашего собственнаго благосостоянія " 176).

. На присутствующихъ диспутъ произвелъ различное впечатлъніе.

"Не желаю скрыть, - писалъ Погодину К. Н. Лебедевъ,

—искренняго сожальнія, что безтолочь, безпорядки, гамъ и отсутствіе даже молодого приличія заставили меня, непривичнаго къ такимъ сценамъ научнаго раута, оставить залу до полнаго развитія и окончанія вашего состазанія. Я занималь 69 № перваго ряда съ лівой стороны и, не смотря ни на такъ называемыхъ распорядителей, ни на такъ называемаго попечителя Делянова, держаться не было никакой возможности. Если мы созріли для всякихъ вопросовъ, то для разрівшенія ихъ нами еще нужны пути фактическіе (voie de fait), которыя мив, криминалисту (повволяю себі такъ назваться), необычны. Постараюсь повидаться съ вами проіздомъ черезъ Москву и, можеть быть, прочесть не одну страничку Тацитовской літописи. Кланяюсь старому другу А. М. Кубареву потраниси. Кланяюсь старому другу А. М. Кубареву тоторыя матописи. Кланяюсь старому другу А. М. Кубареву тоторыя матописи.

А. В. Лохвицкій, въ Русском Слово, между прочимъ, писаль: "Торжественный диспуть о вопросв науви нивогда не быль у насъ, до 19 марта 1860 года, съ техъ поръ, какъ стоить Русская земля. Не смотря на то, что диспуть 19 марта повазался чёмъ-то чрезвычайнымъ, всё о немъ толковали, всв ждали его съ нетерпвніемъ. Причина понятна. Тонъ двлаетъ музыву. Объявленіе Погодина было далеко отъ скромныхъ извъщеній ректора Университета, что въ часъ пополудни вандидать № будеть защищать диссертацію, къ чему и приглашаются любители просвещенія. Нёть, это быль грозный вызовъ на поединовъ. Погодинъ, тяжелый на подъемъ, прівхаль изъ Москвы, изъ подъ Двичьяго-поля, нарочно для этого въ Петербургъ. Вызовъ его, напечатанный въ газетахъ, произвелъ большой эффектъ. Вотъ первая причина. Втораяличность диспутантовъ. Костомаровъ, изъ своихъ оффиціальныхъ левцій, ділаетъ чрезвычайныя и публичныя-по необычайному стеченію слушателей и слушательницъ. Погодинъ.... но вто въ Россіи не знаетъ его имени и деятельности, кавъ всторика и оратора? За нъсколько дней до диспута, онъ познавомилъ Петербургскую публику съ своимъ сильнымъ талантомъ, превосходной лекціей о царевичь Алексъв Петровичь.

Нескоро придется услышать словесный бой такихъ бойцовъ. Навонецъ, — самый предметь диспута, старый, избитый, но вакой-то неугомонный; онъ представляется вдругъ въ новомъ видь, съ новымъ значеніемъ... Огромная, зала Университета была битвомъ набита... Разумвется, туть было много тавихъ, воторыхъ интересовалъ не самый предметь диспута, а обстановка и процессъ... Есть много людей, страстно любящихъ ученые споры только за механизмъ.. Я зналъ одного почтеннаго помъщика, безъ всякаго образованія, разорившагося на конскихъ заводахъ, который говаривалъ: "Еслибъ я былъ богатъ, то приглашалъ бы въ свою подмосвовную на лето ученыхъ, угощаль бы ихъ веливолённо, доставляль бы всё возможныя развлеченія, съ тёмъ тольво, чтобы они за об'ёдомъ спорили при мив"! Присутствіе этого почтеннаго класса сильно обнаруживалось топаньемъ и гамомъ, часто вовсе не встати, что немало смущало и утомаяло диспутантовъ... Публива разоплась съ самыми разнородными толвами. Вотъ, впрочемъ, общее мивніе, сколько намъ удалось слышать: "Я думаль, что диспуть будеть интересние. Но, право, не жаль ни денегъ, ни времени. Когда-бъ чаще бывали такіе диспуты, — вакъ бы хорошо было <sup>и 178</sup>)...

Въ Споерной Пчели было напечатано слёдующее любопытное заявленіе: "Редакція Споерной Пчелы долгомъ поставляеть заявить, что 16-го и 17-го марта, одинъ изъ членовъ ен получиль по городской почтё два безъименныя письма, написанныя, очевидно, исковерканнымъ почеркомъ. Въ нихъ заключались до крайности пристрастныя программы газетной статьи о диспутть 19-го марта, которую неизвёстные авторы просили помёстить въ Споверной Пчель въ понедёльникъ 21 марта. Программа эта въ пользу Жмуди" 179).

И. И. Панаевъ, въ своихъ Замъткахъ Новато Поэта, писалъ: "Мы сейчасъ вернулись съ диспута Погодина и Костомарова о началъ Руси. Мы только замътимъ, что во время диспута въ залъ раздавались громы рукоплесканій, не всегда, впрочемъ, встати. Эти громы заглушали слова профессоровъ

н мѣшали слушать... Тавой энтузіазмъ приличнѣе, важется, въ залѣ театра, чѣмъ въ залѣ Университета" 180).

Отвечественныя Записки отнеслись въ диспуту весьма несочувственно. "Во всёхъ газетахъ, — читаемъ тамъ, — появились уже отчеты объ ученомъ диспуте, доставившемъ тавое пріятное развлеченіе всёмъ, кому нечего дёлать въ Петербурге; но для людей серьезныхъ, для людей, которымъ дорога Русская наука и Русская мысль, диспуть былъ явленіемъ прискорбнымъ " 181).

Также несочувственно отнесся въ диспуту и профессоръ Университета Нивитенко. "Вчера былъ-писалъ онъ, - публичный диспуть между профессорами Костомаровымъ и Погодинымъ. Народу собралось веливое множество. Студенты разражались неистовыми рукоплесканіями, преимущественно въ честь Костомарова. Какая въ этомъ споръ животворная истина? Нивакой. Но туть было эрвлище, и толпа собралась. Нехорощо, что брали съ нея деньги. Положимъ, что это въ пользу нуждающихся студентовъ. Но, право, нехорошо штувами возбуждать общественную благотворительность въ ихъ пользу, да еще въ ствнахъ Университета. Говорять, хорошо, что публива дёлается участницей умственныхъ интересовъ. Да развѣ это участіе въ умственныхъ интересахъ? Тутъ просто зрълище, своего рода упражнение въ эввилибристикв. По поводу этого диспута, внязь Вяземсвій разразился следующей удачной остротой: Прежде мы не знали куда идемь, а теперь не знаемъ и откуда" <sup>182</sup>).

Отзывчивый В. А. Мухановъ, писалъ: "Въ Университетъ былъ ученый поединовъ между авадемивомъ Погодинымъ и профессоромъ Костомаровымъ: одинъ производитъ Русь отъ Нормановъ, а другой изъ Литвы. Публиви стевлось много, и всъ съ понятнымъ любопытствомъ ожидали пренія. Оно началось; но студенты, которые составляли большинство слушателей, безпрестанно мъшали дълу рукоплесканіями и всявими знавами одобренія или неодобренія. Какое неуваженіе въ наувъ, и гдъ и отъ вого! Въ самомъ ея святилищъ и отъ

твхъ, которые приходять туда за ея сокровищами. Потомъ, какое пренебрежение къ публикъ, которая, къ изумлению своему, находитъ невъжливость и какую-то грубость тамъ, гдъ центръ просвъщения, изъ котораго должно исходить все доброе и прекрасное! По окончании прения, студенты бросились на состявателей, подхватили ихъ и понесли. При этомъ расположении жаль, что имъ не привелось жить въ Индіи, гдъ вмъсто экипажей употребляютъ паланкины или въ Дрезденъ, гдъ обыкновенно на вечера отправляются на носилкахъ: тамъ крайне нуждаются въ носильщикахъ" 183).

Гостившій въ Петербургѣ Смоляръ сообщалъ Погодину: "Вашъ споръ съ Костомаровымъ все еще служитъ темою для разговоровъ здѣшнему обществу, и публика чрезвычайно довольна исходомъ диспута: легковѣрная молодежь и литературные партизаны склоняются больше на сторону Костомарова; всѣ же ученые, которые привыкли въ серьезныхъ вещахъ требовать серьезнаго научнаго изученія, ревностно берутъ вашу сторону"...

На просьбу Погодина сообщить ему слухи о диспуть, Коворевь отвъчаль: "Вы желаете знать о слухахь, по поводу диспута. Право ничего не слыхаль, быть можеть отъ того, что никого не видаль изъ пишущихъ. Вышло хорошо, что вы назвали печатно рыцарями свистопляски. Это слово ихъ (современниковъ) завлеймило навсегда. Смотрите Искру. Славная вещь. Рюрикъ бродяга, непомняций родства".

Съ непріятнымъ чувствомъ, 23 марта 1860 года, Погодинъ выбхалъ изъ Петербурга. Въ Дневникъ его мы находимъ следующую запись: "Съ грустью выбхалъ, и вместе съ удовольствиемъ, что домой. Северцовъ спутнивъ. Ночь провелъ въ почтовомъ вагоне. Две францужения изъ Химовъ".

Костомаровъ напутствовалъ Погодина такими словами: "Желаю вамъ бросить якорь вмёстё со мною на счастливыхъ, завётныхъ берегахъ любезной мнё Жмуди, а до того временя благополучно прибыть на Дёвичье-поле и въ полномъ здравів и благополучіи встрётить праздникъ Свётлаго Воскресенія

Христова. Примите увъреніе въ неизмънномъ, глубочайшемъ уваженіи въ вамъ и сохранить въ добромъ расположеніи вашего бывшаго соперника и покорнъйшаго слугу"...

Въ Москвъ уже Погодинъ прочелъ слъдующее письмо въ нему вназа П. А. Вяземскаго, писанное въ Петербургъ: "Если трудно дознаться, отвуда мы вышли, то въ нынъшнее время и при устройствъ, или разстройствъ нашихъ мостовихъ, не менъе трудно вуда нибудъ попастъ. Каждый день собирался я въ вамъ, любезнъйшій Михаилъ Петровичъ, и отъ трусости все отвладывалъ до удобнъйшихъ путей сообщенія. А вотъ вы и уъхали и оставили упревъ на моей совъсти. Спъщу, по врайней мъръ, выслать вамъ мою визитную варточву личную и внутреннюю. Примите ее благосклонно и не поминайте лихомъ. Потрудитесь передать другой экземпляръ С. П. Шевыреву при моемъ нижайшемъ и дружескомъ поклонъ".

Приведемъ здёсь встати отрывовъ изъ письма одного Московскаго педагога въ Погодину: "О вліяніи помпиционно элемента на Мишеньку вотъ вамъ факта. Одинъ изъ его товарищей сказалъ ему, что вы спорили съ Костомаровымъ (откуда приходять въ дётямъ эти свёдёнія?), и онъ отвёчалъ: съ дюдушкой никто не смпеть спорить, от того, что онъ ченералъ. Спрашивается: какимъ образомъ и откуда такія Русско-Татарскія или Татарско-Русскія мысли западають въ невинную дётскую головку"?

## LV.

Московскіе друзья Погодина были очень недовольны его Петербургскими похожденіями, и онъ, какъ бы предчувствуя это, по возвращеніи въ Москву, затворился на своемъ Дъвичьемъ-полъ.

"Вчера я узналъ, —писалъ Погодину Шевыревъ, —что ты возвратился и что въ тебъ проъзду нътъ. Послъ твоихъ Петербургскихъ подвиговъ, конечно, всъ желаютъ тебя истер-

пъливо видъть. Можешь же посудить объ моемъ нетерпъніи. Увъдомь, есть ли въ тебъ проъздъ? Или гдъ бы назначить свиданіе?... Отъ чего же Петербуріскія Въдомости до сихъ поръ не передали нивавихъ подробностей о знаменитомъ диспутъ? Или потому, что онъ неблагопріятенъ быль для Костомарова? Статья его довольно пуста, основана на однихъ пустыхъ филологическихъ догадкахъ — и есть въ ней промахъ о житіи Антонія Сійскаго, довольно невъжественный. Riu-rik—терзающій внязь—это верхъ историческаго комизма. А какъ онъ спряталь въ карманъ Днъпровскіе пороги, выставивъ только два! Но что за стремленіе въ Петербургъ въ уиственной жизни! Это любо. Онъ перещеголялъ Москву".

"Вы, — писалъ Погодину Лонгиновъ, — улетвли (изъ Москвы) неожиданно скоро, но вамъ такъ Богъ велитъ. По крайней мъръ, Нормановъ отстаивали, а не то

> И такъ прежалкіе мы люди, А чтобъ еще намъ жальче стать, Теперь хотять намъ доказать, Что происходимъ мы отъ Жмуди"!!??

Изъ Дневника Погодина, мы узнаемъ, что по возвращенін въ Москву, онъ, 26 марта 1860 г., написаль Костомарову письмо, въ которомъ жаловался на поведение студентовъ во время диспута. Костомаровъ не замедлиль ответомъ. Онъ писалъ: "Я говорилъ со студентами, они увъряють, что не думали вовсе делать вамъ какого-бы то ни было неудовольствія, а если происходило шиванье, то вовсе не на вашъ счетъ, а противъ техъ, которые другимъ метали. Надобно быть несправедливымъ, чтобы обвинять нашихъ студентовъ. Если бы остался ето нибудь изъ тысячи человъвъ, вто велъ себя нехорошо, то въ семьй не безъ урода и это на студентовъ не можеть падать. А что студенты овазали болве расположенія къ моему мивнію, чвить къ вашему, то это вовсе не потому, что я ихъ профессоръ, а потому что, какъ они говорять, моя теорія важется имь болье въроятною, чвиъ Норманская. О победе и о поражени не можеть бить

рвчи, что васается до нашихъ личностей; но о перевъсъ того или другого ученаго митнія должна идти ртчь-пиначе зачтить же мы являлись въ публику. Мое митие одержало рашительный верхъ надъ вашимъ. Я теперь говорю это съ сознаніемъ и съ невыразимымъ удовольствіемъ. Я слышаль объ этомъ не отъ студентовъ. На другой день посме битвы, въ вонцерть я получиль поздравление съ побъдою наль вами отъ знавомыхъ и незнавомыхъ. Я говорилъ тоже самое, что вы пишете: но о побъдъ надъ вами ръчи не можетъ быть, ибо мы напередъ, споривши и толковавши много дней, знали предварительно о ходъ нашего спора. Мнъ отвъчали, что твиъ хуже для Норманской теоріи, когда при такихъ условіяхъ, она не могла сбить противной и повазать свою силу. Всеобщее мевніе таково, что если я не вполив утвердиль свою теорію, то все тави она въроятиве Норманской, и что довазательства, съ которыми вы вышли на бой, несостоятельны, обветшалы и не удовлетворяють современнымъ требованіямъ науки, что на моей сторонъ прогрессъ, на вашей-застой, нбо вы выставляете решеннымь то, что оказывается подпертымъ чрезвычайно слабыми доводами. Это мивніе господствующее въ Петербургъ, исключая развъ Греча съ кружкомъ. Напрасно нівоторые говорять, что все было условлено: многіе считали мое дёло пропавшимъ, узнавши о вашемъ вызовъ, и съ удивленіемъ услышали, что вы являетесь не съ вавими либо прямыми новыми довазательствами, а съ темъ притупленнымъ оружіемъ, воторымъ можно было воевать только леть за соровъ назадъ. Михаилъ Петровичъ ничего не сказалъ намъ, кромъ того, чему безъ доказательствъ, безъ самомышленія, на основаніи повлоненія авторитетамъ, привазывали намъ въ детстве верить учителя гимназій и въ несостоятельности чего были мы уже прежде увърены -- говорили объ васъ въ публикъ послъ нашего диспута. Имъя полное право не сомнъваться въ томъ, что вы утверждаете: будто мнъніе о литовствъ Руссовъ можетъ быть принято только виляющими жеством, а вст степенные и свъдущіе люди останутся на

сторонъ норманства, въдь эти степенные люди всегда остаются при старыхъ предразсудвахъ, а виляющіе хвостом ведуть родъ человъческій къ умственному и нравственному совершенству. Знаете ли, что если принимать авторитеть чей-либо, то я готовъ скорве принять авторитеть молодого поколенія, виляющаю хвостоми, чёмъ вашихъ Байеровъ, Шлецеровъ, Карамзиныхъ. Не стыжусь это говорить и готовъ напечатать и думаю, что не умалить это заслуги великих ученыхъ; именно у молодого поколенія, еще съ свежими силами, есть нъкотораго рода ясновидъніе, которое побуждаеть его принимать то или другое, часто по влеченію, а у насъ старивовъ, какъ говорить Гамлетъ, и въ головъ дълается такое же безсиліе, вавъ въ ногахъ; говорю это темъ смеле, что я самъ уже не молодъ и чувствую приближеніе старости и совнаю, что, трудясь для молодого поколенія, сообщая ему результаты моихъ трудовъ, моихъ думъ-я въ то же время долженъ следить за темъ, какъ ценить ихъ и какіе плоди извлекаеть изъ нихъ новое поколеніе и руководствоваться его впечатленіями. У молодыхь-и умъ быстре, и сердце воспріимчивъе и чище, и энергіи больше. А что оно виляеть хвостоми, то это именно его заслуга: молодое поколение сворве отважется отъ того, чему ошибвою положило, ибо истива для него осязательнъе и святъе.... И тамъ гдъ одно предположеніе, оно не видить истины. Молодое поколеніе на моей сторонъ вовсе не потому, чтобъ увърилось въ Литовскомъ происхождении Руси, ибо и самъ я не считаю это дело решеннымъ, а потому что я указываю ему путь низвергать освященные временемъ предразсудки въ Русской Исторіи, которые выдавались намъ за аксіомы. Въ числѣ ихъ видное мъсто занимаетъ происхождение Руси отъ Нормановъ. Я теперь думаю, что Русь была Жмудь, но, быть можеть, я разстанусь съ этимъ мненіемъ, если мне доважуть, что я заблуждаюсь — непремённо разстанусь: докажите, опровергните. Тоже вамъ сважетъ и молодое поколеніе, разделяющее мое мевніе: оно думало было съ немъ разставаться, когда ви

явились на диспуть; виновато ли оно, когда ваши доводы повазались ему до того слабы, что оно болве еще убъдилось оставаться на моей сторонъ. Въ среду явился я на левцію: вром'в студентовъ, было множество постороннихъ; едва я вошель, раздались оглушительнейшія рукоплесканія съ выраженіями торжества надъ Норманскою теоріею; я сказаль имъ сь ваоедры, что дёло далеко не окончено, что теперь я приглашаю ихъ работать, трудиться, изучать Русскій, Литовскій Норманскій міръ, чтобъ общими силами низложить закоренълый предразсудовъ о Норманскомъ происхождения, который твиъ важиве, что свизанъ съ другими, и низложение его повмечеть въ изгнанію многихь другихъ наводняющихъ нашу науку. Отвътомъ были еще сильнъйшія рукоплесканія по ованчаніи левціи о народныхъ песняхъ, преданіяхъ и свазвахъ Литовскихъ, представляющихъ аналогію съ Русскими. Спрашиваю я: что же личность моя развѣ была причиною такого сочувствія? Нётъ, не личность, а то, что молодое покольніе дъйствительно видить въ моемь мнаніи болье вароятія, чёмъ въ вашемъ, и притомъ сочувствуеть тому, что я приглашаю его повърять мое мнъніе, а не признавать его вавъ овончательно решенную очевидную истину, не навязываю ему этого мивнія на томъ основаніи, что такой-то и такой-то знаменитый мужъ раздёляль его.

"Вы пишете объ арбитрахъ. Не я ли предложилъ ихъ? Вы отвазались, вы сдались на судъ публиви, вы провозгласили торжественно, что она соврвла для сужденія о тавихъ вопросахъ... Можете ли теперь быть недовольнымъ ею, потому что она приняла не вашу, а мою сторону, то есть, не ваше Норманское, а мое Жмудское происхожденіе? Если она ошиблась, то виноваты вы, зачёмъ представили ей тавіе слабые доводы; еслибъ они были сильне, тогда бы они приняли вашу сторону. Повторяю—о поблодь Костомарова надъ Погодинымъ говорить нельзя; объ этомъ ръчи быть не можеть, ибо ни Погодинъ, ни Костомаровъ не хотёли предъ публикой побеждать одинъ другаго и потому сообщали другъ

другу заранве свои возраженія и защищенія, - что о побыв той или другой теоріи должна идти річь; для того и публичный диспуть совершень, чтобь публива могла обсудить и видъть, чья теорія доказательнье и публива, избранная судьею Михаиломъ Петровичемъ Погодинымъ, оказала предпочтеніе теоріи противной той, которую пропов'ядываль М. П. Погодинъ. Публика ясно признала, по вашему предоставленію ей суда, ваши Норманскія доказательства несостоятельными, ву что же? Vae victis! когда такъ. Давайте другія. Прочь двусмысленныя места Бертинскихъ летописей, и Ліутпранда, прочь испорченныя слова Константиновы: представьте такія явленія нравственной общественной и домашней жизни у Руссвихъ и Свандинавовъ, вакихъ не было ни у кого, кромъ этихъ народовъ, или же которые бы у Русскихъ и Скандинавовъ сложились особымъ образомъ, сходными между собою, но не сходными съ теми формами, въ какія облеклись одинавія начала у другихъ народовъ, единоплеменныхъ съ нами или имъвшихъ на насъ вліяніе. Если сумма такихъ явленій будеть столь велика, что не дозволить предполагать случайности, а следы позднейшаго заимствованія будуть столь очевидны, что не допустять относить таковаго сходства въ общему сходству Индо-Европейскихъ племенъ, ни къ другимъ эпохамъ сближенія Русскихъ съ Скандинавами, тогда я положу предъ вами оружіе".

Какъ бы въ утвшеніе, И. Д. Бъляевъ писалъ Погодину: "Вашъ диспутъ съ Костомаровымъ породилъ въ Москвъ множество толковъ и вы вели дъло отлично, это видно даже изъпристрастнаго къ Костомарову описанія диспута, сдъланнаго Буличемъ. А у меня шибко чешутся руки отдълать Костомарова печатно".

Само собою разумѣется, что письмо Костомарова раздосадовало Погодина, и онъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, рѣзко отвѣтилъ ему. Но такъ какъ Погодинъ имѣлъ обычай свон письма посылать не по почтѣ, а по оказіи, то Кокоревъ, по этому поводу писалъ ему: "Письмо Костомарова возвращаю. Мы должны другъ друга оберегать. Мит двла итть до содержанія письма, но такія письма, гдт затрогивается личность, следуеть посылать съ почтою, а не черезъ третье лицо. Костомаровъ можеть обидеться, получая черезъ меня согнутую записку, темъ, что содержаніе ея знаеть лишнее лицо".

Коворева также удивило и то, что въ вапискъ своей въ Костомарову, Погодинъ поручаетъ ему передать Редавціи Соеременника, чтобы она выслала ему свой журналъ; а между тыть, въ той же запискъ своей въ Костомарову, Погодинъ бранилъ Соеременникъ "самымъ неудобнымъ манеромъ".

# LVI.

Торжество Костомарова продолжалось недолго. Вскоръ на его Жмудскую теорію посыпались критики со всвуъ сторонъ, и онъ съ грустью (5 апрвля 1860 г.) писалъ Погодину: "Каково мое горькое положеніе. Я одинь, а враговь у меня множество. Воселивну съ Псалмопевцемъ: "Обыдоща мя темы многи, юниы тучнии одержаща мя. Отверзоша на мя уста своя, яко левъ восхищаяй и рыкаяй. Яко обыдоша мя пси мнози, соных лукавых одержаща мя: ископоша руць мои и нозъ мои. Исчетоша вся кости моя и проч. и проч. Тутъ Михаилъ Петровичъ готовится отватать меня на объ ворви; тамъ Явовъ Гротъ посылаеть въ печать филиппику противъ Жиуди; тамъ Гримиъ уже послалъ въ Отечественныя Записки другую; Редавція Отечественных Записок восится на меня, какъ на сотрудника Современника, и пользуясь этимъ, рыцари другого ордена свистопляски хотять пускать... не по Жмуди, а по Богдану Хмельницкому и Стеньке Разину (первый не имълъ ръшительно никакого отношенія къ Жмуди и развъ за то виноватъ, что въ универсалъ своемъ не назвалъ Русскихъ Норманами и по-видимому разделяетъ мою теорію; а второй в врно и не слыхиваль о Жмуди). Въ Искръ нарисовали меня въ такой позъ, въ какой я никогда не бываю. Въ Илмострации разсвазывають, что вавая-то дама во-

шла во время диспута въ залу, навела на меня биновль и восиливнувъ: "Ахъ, онъ уже не молодой человъкъ"! ушла. Я было пришель въ совершенное отчаяніе, прочитавь это, но въ сластію, другая дама нашлась, которая въ тоть же день увърила меня, что я еще не такъ старъ и удивительно хорошъ собою: только это меня и утвшило отъ вдвой выходки *Илмостраціи!!* Видите ли, почтеннвишій Михаилъ Петровичъ, какія отвсюду бури и тучи. А все черезъ вашихъ Нормановъ. Какъ же мив не ненавидъть ихъ! О, если бы вы знали, какъ я ихъ ненавижу! Это мон враги и не будеть съ ними примиренія: бой на смерть, либо они меня выгонять и изъ Университета и изъ Литературы, либо я ихъ, разбойнивовъ, прогоню изъ Русской Исторів. На счеть моего характера, скажу вамъ, что вы можете вакой угодно тонъ брать. Это отъ васъ зависитъ. Не знаю, вавъ далеко я перешелъ точку замерзавія, но хотя бы вашъ градуснивъ дошелъ до +30, и тогда я все останусь въ вамъ еъ прежнимъ глубовимъ, истиннымъ уваженіемъ; впрочемъ, это не помфиветь мий никогда запить вамь въ тонъ вашь. Вы готовили мев отступление. Да съ чего вы взяли, скажу вашими же словами, что я буду радъ такой милости. Въдь это не отъ васъ лично, а отъ вашихъ protegés моихъ свирвныхъ враговъ. Нетъ, не отступлю я и умру не отступлю. Катайте меня на объ ворви: развъ въ вамъ Рюривъ приходилъ и говорилъ вто онъ таковъ? Тогда иное дело, в тв доказательства, съ которыми вы выступили съ вашими секундантами, твнями Байера, Шлецера и Круга, право очень плохи! Константинъ никуда не годится, а Бертинскія летописи да Ліутпрандъ говорятъ такія двусмысленности, что н мев также служать какь вамь; объ нихь вполив можно сказать: и вашимъ и нашимъ! Не знаю, что-то вашъ Кунивовскій Іоаннъ скажетъ! Разумбется, если найдутся новыя доказательства, я безъ стыда помирюсь съ Норманами, но съ тами довазательствами, какія до сихъ поръ повторялись, и не думайте и не воображайте меня принудить въ присоединенію

въ вашей соборной Нормановаеолической церкви. Не только не поваюсь, но еще дервостиве буду изрыгать ядъ Жмудсвой ереси. Но, оставляя тутки въ сторону, сважу вамъ не яко порманисту, что мив надовдять своро эти провлятые Варягивто-бы они ни были! Это искушение бъсовское, отвлекающее меня отъ дёла. Теперь у меня на очереди Новгородскія чтенія; вмісто того, чтобъ прододжить изученіе подробностей Новгородской живни, и невольно думаю о томъ, вакъ бы прибрать какое нибудь доказательство противъ васъ съ братіею. Исторія Малороссін также лежить, почивая сладвимъ сномъ. Варяги провлятые -- это вавъ будто что-то хмельное, одуряющее. И теперь отписывайся противъ васъ всёхъ, а васъ такъ много. И между твиъ, инчего не будетъ! Въ результатв всетави останется неизвъстность... Но, по врайней мъръ, не Норманы. Да, Михаилъ Петровичъ, можетъ быть мив придется пожертвовать Жмудью, но проклятых вашихъ Нормановъ выгоню. Пусть дучше вакантное мёсто останется, да не норманство! Если, что нибудь не понравится, простите, а не вляните. На то война. Вы сами мира не хотите. Вольно вамъ стоять за такихъ разбойниковъ, а ужъ я имъ не покорюсь... Какъ угодно! — Не положу оружія докол'в не воскликну: Изuнахомz Hорманы за море и не даемz uмz данu".

Въ одинъ день съ Костомаровымъ, т.-е., 5 апръля 1860 года, писалъ въ Погодину и Кунивъ: "Я вполнъ согласенъ съ вами относительно печальнаго состоянія литературной вритики и незрълости публиви, но я не смъю мъшаться въ дъло. Если я это сдълаю, то мой еразъ Костомаровъ схватится за это, кавъ за особаго рода средство, чтобы навлечь на меня подозръніе публиви. Я болъе, чъмъ вогданибудь сознаю за собой одни чистыя стремленія и не отказался бы отъ сраженія, но не хочу плыть противъ теченія. Я не побуждалъ васъ въ диспуту, но предложилъ вамъ частное преніе съ опубливованіемъ результатовъ. Костомаровъ, важется, чувствуетъ, что у него уходитъ почва подъ ногами; однако, его честь теперь тавъ затронута, что онъ хватается

за всявіе софизмы, чтобы не овазаться невъждой и плохимь работнивомъ. Къ этому приводить его несчастная погона за эффектомъ и за благосклонностью толпы. Вы, впрочемъ, сделали ему уступку безъ достаточно уважительныхъ причинъ. Нападеніе на васъ въ № 3 Сооременника не произвело здесь, вавъ я слышу со всвхъ сторонъ, того впечатлвнія, вотораго ожидали журналисты. Находять этоть маневрь достойнымь сожальнія и скучнымъ. Калачовь серьезно взялся за дело и потребоваль отъ Костомарова, чтобы на будущее время онъ отвазался отъ всяваго участія въ Соеременникъ. Но посл'в того, вавъ вы свазали правду легкомысленнымъ журналистамъ, вы должны были написать письмо и открыто потребовать, чтобы рецензенты подписали свою статью. Тогда отвроется цълая толпа шарлатановъ. Нивто не вричить болве, чвиъ фельетонисты и журналисты, о гласности, но они сами боятся свъта и имъють на то основанія. Эти аноними я считаю большимъ несчастіемъ въ Литературъ. Фраза: Направленіе журнала-и при этомъ анонимы-это чистые софизми. Берхгольцъ, одинъ изъ способнъйшихъ библіотекарей Публичной Библіотеви, согласился, навонецъ, разобрать Литовскія имена внязей съ точки зрвнія Лингвистики. Онъ на дружеской ногъ съ Костомаровымъ; но смъется надъ нимъ, вавъ вритивомъ. Берхгольцъ говоритъ по Латышски и, какъ лингвисть, изучаль Санскритскій и Литовскій языки. Онь человыкь, способный осветить это дело. О Норманских формах имень не можеть быть нивакой різчи; но мей очень хочется, чтобы мое предположение, что именно слоги munt, olt и rit Готскаго происхожденія, оказалось действительнымъ. Если эти формы не отъ временъ Готовъ, то онъ должны принадлежать въ тому времени, когда Германцы, Латыши и Славяне составляли нераздёльное цёлое, а это важется мнё пова сомнительнымъ " 184).

### LVII.

Мы уже замётили, что Московскіе друзья Погодина были очень недовольны Петербургскими его похожденіями.

"Ты пишешь про диспуть Погодина,—писаль Хомяковъ А. В. Веневитинову, —выходить, что Петербургская публика осрамилась да и нашь Московскій боець также не заслужиль лавровь. Не съумёль поддержать чести Москвы. А вёдь дёло-то дакое было ясное! Просто обидно: его Сооременнику осмёнль и по-дёломъ".

Еще рѣзче Хомяковъ писалъ въ А. Ө. Гильфердингу: "Срамъ: какое ясное дѣло и не умѣлъ его выиграть такъ, чтобы и слѣпые видѣли, кто побѣдилъ! Что публика была безсмысленная, вовсе не отговорка. Нѣтъ публики, при которой было бы позволительно не разбить Костомарова въ пухъ и прахъ. Это обида для Москвы " 185).

Чтобы уволоть Погодина, К. С. Авсавовъ описалъ ему засъдание Общества Любителей Россійской Словесности, происходившее на другой день его диспута, 20 марта 1860 года. "А у насъ въ Москвъ, —писалъ Аксаковъ, —было строгое засъданіе Общества; на немъ читаль я свою историческую статью о смутномъ времени, были прочтены стихи Ивана, статья Бевсонова о духоборцахъ, со множествомъ стиховъ ихъ, и при томъ вступительная и завлючительная преврасная ручь Хомявова. Были прочтены и стихи Вяземскаго. Публика высидела три часа, и слушала съ такимъ вниманіемъ, что когда Безсоновъ останавливался (онъ читалъ очень медленно), можно было подумать, что зала пуста. Понравилось засъданіе, въ особенности статья Безсонова, чрезвычайно. И при всемъ томъ, рукоплесканія не переходили въ какой-то физическій восторгъ, но служили выражениемъ психическаго ощущения. Была та приличная міра, которая вызывается серьезностію, степенностью настроенія. Воть это публика. А диспуть вашь съ

Костомаровымъ? Говорятъ, вы начали прекрасно, но вамъ не дали продолжать въ этомъ тонъ. А публива на этомъ диспутъ была до того безобразна, что обожание и необожание ея были равно противны".

"Диспуть вашъ, — писаль Погодину Н. В. Бергъ, — говоря также безъ фокусовъ, мнё не понравился. Окота была лёзть въ шайку пустозванныхъ гаэровъ, смотрящихъ на всякій предметъ, какъ на пищу статьямъ, за которыя можно взять деньги. Весь Петербургъ — все это одна шайка, родъ журнала Искры. Въ публике и въ журналахъ одинъ тонъ, все станцовалось. Дельные люди затерты и пропали тамъ вовсе, потому что поневолё вяжутся съ гаэрами. Иначе имъ не дадутъ работатъ " 186).

Разумъется, все это огорчало и раздражало Погодина, и онъ ръшился написать и напечатать въ *Русской Беспьди*: "Отчетъ Московскимъ друзьямъ".

Въ этомъ Отчето мы, между прочимъ, читаемъ: "Публичное наше преніе возбудило множество толковъ въ обществѣ, въ ученомъ сословіи, въ журналистивѣ, Петербургской и Московской, между партіями. Считаю долгомъ изложить исторически ходъ дѣла, принимающаго нѣкоторое значеніе въ нашеѣ общественной жизни, представить объясненіе разныхъ недоразумѣній, и наконецъ, оправдаться передъ моими Московскими друзьями, которые смотрятъ на дѣло науки построже иныхъ Петербургскихъ весельчаковъ.

"Мнѣніе Костомарова о Жмудскомъ происхожденіи Руси я счель съ перваго раза, какъ вы знаете, мимолетною прихотью ученаго, которому захотѣлось на минуту потѣшиться пріисканіемъ доказательствъ въ пользу несбыточнаго парадокса. Само по себѣ, оно не имѣло никакого значенія передъ судомъ современной ученой критики; но Соеременникъ, гдѣ она напечатана, помѣстилъ въ той же книжвѣ статью, объявившую торжественно Литовское происхожденіе Руси за дѣло рѣшеное.

"Въ отвътъ многораспространенному журналу, и висстъ

изъ уваженія въ имени Костомарова, котораго ученыя и художническія достоинства охотно признаю, я написаль къ нему письмо, въ коемъ разобраль вкратцѣ всѣ его положенія и возраженія.

"Письму своему а далъ шутливый тонъ, для того, чтобъ, во-первыхъ, не придавать важною рёчью взлишняго вёса мнёнію, въ монхъ главахъ совершенно несостоятельному, во-вторыхъ, потому, что не могъ же я читать статью ученаго Современника, а слёдовательно, и говорить объ ней безъ смёха.

"Я быль увъренъ, что, прочитавъ и обдумавъ мое письмо, Костомаровъ согласится со мною, и чтобъ облегчить ему согласіе, подать удобный случай свазать нёсколько удачныхъ словь въ отвётъ, я предложиль ему дуель.

"Это было ничто иное какъ шутка. Что это была шутка, то, казалось мив, выразилъ я ясно въ словахъ, следующихъ за предложениемъ: "Безъ шутокъ, привхавъ на неделю въ Петербургъ, я предлагаю вамъ публичное разсуждение, въ Университетв, Географическомъ Обществе или Академіи, от присутстви лицъ, принимающият живое участие от вопросъ".

Въ томъ же Отчето Погодинъ напечаталь и второе свое письмо въ Костомарову, которое оканчиваетъ такими словами: "Мив кажется, что нивто не можетъ принять Литовскаго мивнія, ни повърить ему, кромъ нъкотораго рода весельчаковъ, и то по особымъ отношеніямъ молодежи, и то только такой, которой не важенъ процессъ, а важно ръшеніе, по какой бы то ни было причинъ, —и наконецъ, г-жи Чванкиной, которая говорила:

Xoms suncy, da ne supro".

Отчеть свой Московскимъ друзьямъ, Погодинъ завлючаетъ тавими словами: "Но довольно! Мий совйстно, мий стыдно распространяться тавъ много, заниматься тавъ долго, пустымъ, неблагодарнымъ вопросомъ. Сважу вамъ теперь просто, безъ околичностей: мий даже стыдно за себя, за Русскую науку, за наше время, за университетское образованіе, видёть, что общій нашъ уровень тавъ низовъ, и мы безпрестанно им'вемъ нужду возвращаться въ своимъ задамъ, повторять свою азбуку.

"Въ предосуждение Костомарову, Жмудское мивние отнодъ не можетъ быть отнесено: ученый — есть существо особаго рода, съ нимъ случаются иногда затмвнія, увлеченія и такія странности, какихъ обывновеннымъ аршиномъ не измвришь. Въ полное оправданіе и объясненіе Костомарова скажу, что самъ Шлецеръ (надвюсь, что выше чести я оказать ему не могу) могъ же ввдь утверждать, что Аскольдова Русь была особая Русь, sui generis, а не Кіевская!

"Напрасно ссылаться на публику, какъ говорять одни, воторой предоставилъ я самъ право решенія вопроса, и которая склоняется будто на Жмудскую сторону.

"Я не знаю, въ какой степени это върно; но еслибъ десять публикъ склонилось въ пользу Жмуди, я пожалъть бы объ нихъ, и подалъ бы апелляцію къ ихъ дочкамъ, внучкамъ и правнучкамъ, увъренный, что та или другая правнучка возвратится къ Норманамъ, и скажетъ непремънно съ улыбкою объ своей прародительницъ: Ахъ, бабушка, въ какую трущобу она попала, и съ чего это она туда сунулась!

"Напрасно было ожидать отъ меня новыхъ доказательствъ въ пользу Норманскаго происхожденія Руси, коихъ желали, будто, другіе. Ученыя доказательства не изобрѣтаются къ назначенному дию собранія, да еслибъ онѣ и были, то не нужно было употреблять ихъ въ дѣло, для того, чтобъ не показать сомнѣнія или недовѣрчивости къ прежнимъ. Для старыхъ истинъ не нужно новыхъ доказательствъ, и если  $2 \times 2 = 4$ , то смѣшно было бы ожидать отъ меня доказательствъ дополнительныхъ, въ родѣ четырехъ съ половиною. Новыя доказательства или подтвержденія, поясненія, употребятся въ свое время и на своемъ мѣстѣ.

"Я приписалъ публикъ зрълость для участія, для сужденія о всъхъ вопросахъ, для насъ нужныхъ, отвъчу я третьимъ, но я отнюдь не приписывалъ ей папской непогръшительности, тъмъ болъе, что жители Романьи усомнились даже те-

.

перь и въ этой древнейшей привиллегіи папства. Публика можеть и должна принимать участіе во всявихъ сужденіяхъ, но она можетъ ошибаться; всё Европейскія публики, не только созрёдыя, но и перезрёдыя, и даже устарёдыя, ошибаются безпрестанно, Errare—humanum est.

"Напрасно говорить съ четвертыми, что принимать старое мивніе знаменуєть застой въ наукв, а новое-прогрессь. Вопросъ о происхождении есть тысячный вопросъ изъ числа. вопросовъ, составляющихъ Русскую Исторію. Изм'яненіе его, состоящее только въ возобновлении старыхъ погудовъ на новий ладъ, не имъетъ нивавого вліянія на сововупность Руссвой Исторіи. Русская Исторія не двинется, если объ одномъ ея вопросв выразится новое мивніе. Ніть, Жмудской эпизодъ сворбе можно причислить въ темъ понятнымъ шагамъ, воторые заметиль еще Шлецерь, разсуждая о судьбахъ Руссвой Исторіи; она идеть обывновенно три шага впередъ, и потомъ два опять назадъ. Я пережиль уже много такихъ попятныхъ шаговъ: козарство Эверса, черноморство Неймана, свептициямъ Каченовскаго, славянство Морошвина, родовой быть Соловьева, - и дружески советую Костомарову, обдумавь дъло повнимательнъе, устремиться впередъ, съ трудами подобными Богдану Хмельницкому, Стеньвъ Разину, разсужденію о торговив Русской въ средніе въка, а не подаваться ни на минуту назадъ, вследъ за теми бездарностями, у воторыхъ охота смертная, а участь горькая " 187).

# LVIII.

Отчетъ Погодина своимъ Московскимъ друзьямъ о публичномъ диспутъ въ залъ С.-Петербургского Университета, касательно происхожденія Руси, воздвигъ противъ него цёлую бурю въ Петербургскомъ журнальномъ мірѣ.

Въ Современникъ, Костомаровъ напечаталъ Посмъднее слово Погодину.

Задътый за живое, Костомаровъ писалъ: "Погодинъ гово-

ритъ, что сначала онъ счелъ мое мевніе мимолетною прихотью ученаго, которому захотьлось на минуту потвшиться прінсканіемъ доказательствъ въ пользу несбыточнаго парадокса. Дурное, чрезвычайно дурное мевніе, я вмёль несчастіе заслужить отъ Погодина, какъ видно изъ его словь! Прежде Погодинъ думалъ обо мев хуже, чвмъ послі диспута; ибо въ конців скоей статьи онъ приписываеть мев только какос-то затмівніе, а тогда считаль меня умышленнымъ лгуномъ въ ділів науки. Я бы себя презираль, еслибъ різпился провозгласить съ каседры, а потомъ напечатать въ видів ученой статьи мевніе для потіхи. Я могь заблуждаться, и Погодинъ, или кто другой, могь открыть мев глаза новыми доказательствами, но отчего же Погодинъ могь подозріввать меня въ недобросовівстности?

"Погодинъ говоритъ: Я былъ увъренъ, что, прочитавъ и обдумавъ мое письмо, г. Костомаровъ согласится со мною, и чтобъ облегчить ему согласіе и дать удобный случай сказать нъсколько удачныхъ словъ въ отвътъ, я предложилъ ему дуэль.

"Беру теперь на себя смёлость сказать почтенному моему антагонисту, что одно только излишнее самолюбіе могло ввушить ему тавую увёренность.

"Меня могли принудить въ соглашенію съ Погодинымъ только новые, болье ясные доводы съ его стороны, но онъ явился съ старымъ, тысячу разъ повтореннымъ, и имъ самимъ и многими другими прежде его. Погодинъ долженъ же былъ предполагать, что всв до того времени напечатанныя довазательства въ пользу Норманскаго происхожденія мнъ были извъстны, и если не убъдили меня прежде, то почему могли убъдить теперь, оставаясь все тъми же, какими прежде были!

"Или Погодинъ думаетъ, что личность его одарена какимъ-то животнымъ магнетизмомъ, такъ что одно явление его заставитъ покориться все несогласное съ нимъ? Какъ великодушный побъдитель, Погодинъ даже думалъ заранъе о томъ, чтобы побъда надо мною не была слишкомъ чувствительна для побъжденнаго врага, и потому предложилъ миѣ дуэль единственно для того, чтобы и могъ свазать нѣсколько удачныхъ словъ!

"И на какомъ основаніи онъ могъ предполагать, что сдівласть мий благодінніе, дарованши мий возможность сказать нісколько удачныхъ словъ?

"Для чего же Погодинъ не высказаль тогда своей цёли вызова меня на дуэль? Для чего онъ высказываеть ее теперь? Кто же можеть теперь ему повёрить?

"Далъе, Погодинъ пишетъ: Это было ничто иное, вавъ шутва. Что это была шутва, это, вазалось, выразилъ я ясно въ словахъ, слъдующихъ за предложениемъ: безъ шутовъ, приъхавъ на недълю въ Петербургъ, я предлагаю вамъ публичное разсуждение въ Университетъ, Географическомъ Обществъ или въ Авадемии, въ присутстви лицъ, принимающихъ живое участие въ вопросъ?

"Во-первыхъ, г. Погодинъ противоръчить самъ себъ; сказавши, что это была шутка, онъ приводить въ подтвержденіе своихъ словъ мъсто изъ своего вызова, мъсто, начинающееся словомъ безъ шутокъ. Во-первыхъ, если въ самомъ
дълъ это было шутка, то Погодину слъдовало бы сказать объ
этомъ тогда же. Я бы никогда не принялъ его вызова; какъ
предметъ науки, такъ и подобныя мъста, какія избиралъ Погодинъ для публичнаго разсужденія, въ моемъ понятіи изъяты
отъ шутокъ. И если Погодину угодно было съ къмъ нибудь
(только не со мною) шутить публичнымъ разсужденіемъ о
Варяжскомъ вопросъ, то умъстнье было бы устроить публичное разсужденіе въ балаганъ на Адмиралтейской площади,
или лътомъ на Крестовскомъ островъ. Тамъ приличные мъсто
всякаго рода шуткамъ, а не въ Университетъ, не въ Географическомъ Обществъ, не въ Академіи!

"Погодинъ говоритъ, что для него было неожиданно услышать мое согласіе на вызовъ. Для меня теперь еще болѣе неожиданно услышать отъ Погодина, что все это была съ его стороны шутва. Погодинъ поступилъ со мною очень

неумъстно, скрывши отъ меня, что предлагаемый вызовъ сдъланъ мнъ только для шутки... Я на столько не былъ догадливъ, чтобы пронивнуть въ тайный смыслъ его предложенія; я слишкомъ много уважалъ тогда Погодина, чтобы допустить себъ мысль о томъ, чтобы онъ ръшился шутить и надъ наукою, и надъ публикою. Я принялъ его вызовъ совершенно серьезно. Погодинъ говоритъ: Не могъ же я сказать ему, будто струсилъ: я пошутилъ! Отчего же онъ теперь это говоритъ? Если теперь можетъ сказать, то могъ к тогда: по крайней мъръ, онъ вывелъ бы меня изъ заблужденія относительно его намъреній.

"Погодинъ несправедливо говоритъ, будто бы мысль объ арбитрахъ явилась на сцену въ тотъ вечеръ, когда мы были приглашены въ Калачову. Осмелюсь напомнить ему, что тотчасъ после вызова, сделаннаго мне Погодинымъ въ Публечной Библіотекъ, я предложилъ ему въ посредниви Калачова, Кавелина и Буслаева, и онъ согласился; самое собраніе у Калачова случилось именно потому, что хозяинъ былъ однимъ изъ приглашаемыхъ мною въ посредниви. Погодинъ даетъ моему предложенію о посреднивахъ совсёмъ другой смыслъ, а не тотъ, какой я имълъ, дълая это предложение; я не думалъ вовсе въ посредникахъ видеть судей, которые бы решили: откуда пришли наши Варяги? Я хотълъ только, чтобъ посредники сказали: чьи доказательства убъдительнъе. Погодивъ сначала согласился на арбитровъ, именно тъхъ самыхъ, на которыхъ я указалъ, но потомъ перемънилъ свое мивніе, очевидно потому, что началь ожидать отъ избираемыхъ лиць не того, чего бы желаль. Указанные мною посредники, люди въ высшей степени добросовъстные и осторожные, какъ оказалось впоследствіи, хотя и не признали бы моего предположенія о происхожденіи Руси изъ Жмуди несомивиною истинною, но тоже не украсили бы побъднымъ вънкомъ Норманскіе доводы Погодина. Самъ Погодинъ косвенно совнается въ этомъ теперь: Я понадъялся, сказать правду, - говорить онъ, -- что большинство (собранныхъ у Калачова) сважеть намъ: О чемъ же вамъ спорить, господа? Дъло ясно. Но это большинство, по выраженію Погодина, запамятовало старыя основанія или не познакомилось внимательно съ новими или увлеклось только мыслію о споръ, независимо отъ содержанія; иначе, г. Погодинъ увидълъ, что Норманское происхожденіе для многихъ вовсе не такая неоспоримая истина, какою хочетъ ее сдълать Погодинъ. Тогда Погодинъ отдълался отъ посредниковъ отвътомъ, посланнымъ имъ въ Типографію на другой день, отвътомъ, въ которомъ отстранилъ посредниковъ подъ тъмъ предлогомъ, что эти люди, слишкомъ въ нему близкіе по университетской памяти, едвали возъмутся принять на себя окончательное ръшеніе. Сколько мнъ извъстно, всъ три избираемые мною посредника удостоили согласіемъ сдъланное мною имъ предложеніе, не стъсняясь близостью въ Погодину по университетской памяти.

"Всѣ три — слинвомъ благородны и слишкомъ добросовъстны для того, чтобы быть одержимыми рабскимъ уваженіемъ къ авторитету бывшаго своего профессора и не смъть пивнуть противъ него. если бы дѣло науки этого требовало.

"Погодинъ дале говоритъ, что онъ съ неудовольствіемъ увидёлъ въ печати одно заключеніе своего письма. Но въ этомъ его вина. Прежде, чёмъ объявленіе о вызовё было напечатано, онъ самъ просматривалъ корректуру и дёлалъ измёненія и прибавки; слово дуэль замёнилъ словомъ ученый поединовъ; отвётъ объ арбитрахъ написанъ имъ былъ уже въ корректуръ. Погодинъ имёлъ возможность перемёнить свои выраженія какъ угодно, и даже вовсе не печатать своего вызова и не начинать предполагаемаго поединка: все было въ его волё.

"Я оканчиваю свой споръ съ Погодинымъ навсегда и равнимъ образомъ рѣшаюсь, на будущее время, уклоняться отъ отвътовъ на чьи бы то ни было возраженія, если они основаны только на прежнихъ, давно извъстныхъ и ни къ чему положительно не ведущихъ доводахъ о норманствъ, ибо я уже высказалъ свое мнѣніе объ этихъ доводахъ. Дальнѣйшіе толки

объ одномъ и томъ же будутъ пустымъ словопреніемъ. Остаюсь при убъжденіи, что, по самой большой въроятности, наши князья происходять изъ Литовскаго міра; Погодинъ можеть оставаться при своемъ норманствъ, какъ ему угодно: и безъ шутокъ, и для шутки"!

#### LIX.

Съ особеннымъ ожесточениемъ вооружился противъ Погодина самъ Чернышевский. Воспользовавшись послюднимз словомз Костомарова, онъ пожелалъ "принести" и "свою лепту въ сокровищницу воспоминаний объ этомъ достопамятномъ своею странностию явлении", т.-е., о диспутъ.

"Костомаровъ, — писалъ Чернышевскій, — долженъ теперь видьть справедливость того мевнія объ ученыхъ трудахъ и пріемахъ Погодина, которое я ему выражаль на словахъ во время совъщаній о предполагаемомъ диспуть и еще раньше того, при разныхъ случаяхъ, которое отчасти выразилось нечатно въ стать в Современника о VII том В Лекцій и т. д. Погодина, — статьв, написанной, впрочемь, не мною, —и съ которымь Костомаровъ имълъ ошибку не соглашаться. Надвемся, теперь онъ не имъетъ возможности оспаривать это мивніе. Вотъ оно: Ученые труды Погодина не имъютъ ровно никакого ученаго значенія, а между тімь, Погодинь очень долго пользовался репутаціей человівка, оказавшаго важныя услуги Руссвой Исторіи, - такъ долго пользовался этою репутаціею, что самъ сталъ наконецъ върить, будто она по справедливости заслужена имъ. Когда человъвъ, неимъющій заслугь, считаетъ себя имъющимъ заслуги, онъ становится тщеславіемъ и наглостью. Человівь тщеславный и наглый бываеть неразборчивь на средства. Погодинь обнаружиль это свойство въ своихъ будто ученыхъ возраженіяхъ Соловьену и Кавелину, - возраженіяхъ, наполненныхъ бранными выраженіями и высовом трными назиданіями людямъ, уже и тогда далево

превосходившимъ его ученостью и учеными заслугами. Кромъ высовомерных в бранных назиданій, отатьи противъ Кавелина и Соловьева имъли ивкоторыя черты, встръчаемыя въ особенномъ роде Литературы, въ которомъ столь усердно упражнялся въ старину Булгаринъ, а въ недавнее время г. Ксенофонтъ Полевой, и въ которому вообще быль навлоненъ Москвитянина, подъ редавцією господина Погодина, въ союзъ съ господиномъ Шевыревымъ: тутъ были намени на либерализмъ, на недостатовъ патріотизма, на неуваженіе въ тому, что долженъ уважать хорошій гражданинъ и т. д. Кромф своихъ ученыхъ трудовъ, Погодинъ занимался публицистикою. Онъ описываль разныя Московскія торжества, изображаль добродетели разныхъ важныхъ Московскихъ и другихъ Россійскихъ сановниковъ и г. Коворева. Этою публицистикою пріобраль онъ извастность совершенно особеннаго рода, вовсе незавидную. Пріемы, составлявшіе увеселеніе читателей въ его публицистическихъ статьяхъ, онъ переносилъ также въ свои ученые труды, такъ что и они многими своими страницами пробуждали веселое чувство въ немногихъ читавшихъ ученыя сочиненія Погодина. Словомъ сказать, Погодинъ давно быль известень, какъ-положимь хоть, какъ забавникъ.

"Когда онъ сдёлаль вызовь на диспуть, нёвоторые изъ людей, знакомыхъ Костомарову, и въ томъ числё я, убёждали Костомарова не принимать вызова. Я могу говорить только за себя и только о томъ, на что имёю свидётелей, кромъ Костомарова и самого себя: потому упомяну лишь о собраніи у одного изъ профессоровъ здёшняго Университета, дня за два до собранія, бывшаго у Калачова: лица, находившіяся туть, могуть припомнить, что я тогда говорилъ Костомарову. Я говорилъ воть что: Погодинъ вызываетъ васъ на шутовство. Онъ самъ имёетъ такую репутацію, что уже не можеть ничёмъ испортить ее; но человёку, пользующемуся уваженіемъ публики, какимъ пользуетесь вы, неудобно связываться съ Погодинымъ: вы компрометируете себя черезъ это и увидите, что Погодинъ принудить васъ къ объясненіямъ,

очень непріятнымъ для васъ, человѣка не любящаго полемики даже и приличной, а не только такой, какую имѣетъ обычай вести Погодинъ. Я смягчаю для печати выраженія, которыя употребляль тогда. Читатель можетъ дополнить ихъ воображеніемъ.

"Костомарову не угодно было тогда согласиться съ людьми, старавшимися удержать его отъ появленія передъ публикою въ обществъ Погодина. Изъ основаній, мъщавшихъ ему, по его словамъ, отвергнуть вызовъ Погодина, только одно могло быть признано до некоторой степени справедливымь; всв остальныя создавались только излишнимъ желаніемъ Костомарова ценить ученое достоинство даже и тамь, где его неть, а есть только бездарное труженичество. Онъ говориль, что нельзя пренебрегать Погодинымъ, какъ ученымъ, до такой степени, до какой довожу я мевніе о немъ. Это и нівоторыя другія возраженія подобнаго рода, не им'вли нивакой дъйствительной силы въ моихъ глазахъ. Но нельзя было назвать неосновательнымъ одного изъ соображеній, приводившихся Костомаровымъ, въ оправдание ръшимости принять вызовъ Погодина. Костомаровъ говорилъ: Если я откажусь, онъ станетъ разглашать, что я почувствовалъ свое безсиліе спорить съ нимъ. Это правда; поступки Погодина после диспута, на воторомъ онъ быль решительно пристыженъ, -- не Костомаровымъ, нътъ, собственнымъ своимъ невъжествомъ, довазывають, что онь сделаль бы именно тавъ. Мнё вазалось, однаво, что и это соображение не имфетъ достаточной силы, чтобы переввсить неудобствъ вступать въ дело съ Погодинымъ для такого человека, какъ Костомаровъ. Мне казалось, что лучше было бы для Костомарова снести самохвальство Погодина, нежели рисковать уваженіемъ публики, сеязываясь съ такимъ компаньономъ. Результатъ показалъ, что я ошибался. Уваженіе публики къ Костомарову такъ велико и онъ держаль себя на диспуть съ такимъ достоинствомъ, что даже появленіе въ товариществ' съ Погодинымъ не заставило публику сменться надъ Костомаровымъ, какъ я того опасался.

Но Костомаровъ въроятно самъ чувствуетъ теперь, что рискъ былъ очень великъ.

"Надобно свазать несколько словь и о самомъ диспуте. Я не такой знатокъ Русской Исторіи, чтобы брать на себя оцінку тіхь, относящихся въ ней мивній, которыя требують спеціальных занятій для выраженія согласія или несогласія съ ними. Но убъжденіе, которое защищаль Погодинь, принадлежить въ числу такихъ мивній. Кто имветь хотя малъйшее понятие о сравнительной филологии и о законахъ исторической вритики, видить совершенную нелѣпость доказательствь, которыми старые ученые подтверждали норманство Руси. Во времена Шлёпера еще не было ни Гримма, ни Боппа съ ихъ сподвижнивами, и Шлецеру натурально было дълать филологические промаки, какие находимъ у него. Но теперь повторять подобныя вещи можеть только невъжда. Я не быль высоваго мевнія объ учености Погодина, признаюсь, нивакъ не ожидаль отъ него такихъ поразительныхъ наивностей, вакими угощаль онъ насъ на диспутв. Въдь онъ ст Шевыревымъ перевелъ Грамматику Добровскаго, думаль я, стало быть, должень иметь хотя какое нибудь понатіе о филологическихъ пріемахъ. Онъ превзошель всё мои ожиданія: послѣ того, что я слышаль на диспуть, для меня становится непостижимо, вавимъ же образомъ могъ Погодинъ быть переводчикомъ Грамматики Добровскаго? Я решительно не умъю отвъчать себъ на этотъ вопросъ. Быть можетъ, вто нибудь изъ людей, бывшихъ студентами Мосвовскаго Университета, во время изданія этого перевода, разъяснить намъ вагадку. Я имёль случай видёть Турецво-Татарскую Грамматику, переведенную съ Французскаго студентомъ одного изъ нашихъ университетовъ и носящую на заглавномъ листв на Русскомъ язывъ имя профессора того же Руссваго университета. Но этотъ профессоръ имель по крайней мере добросовъстность объяснить настоящій ходъ дёла въ предисловіи книги, которую издаль подъ своимъ именемъ.

"Не менъе филологическихъ подвиговъ были замъчательны

историческія понятія, обнаруженныя Погодинымъ. Ольга гордо держала себя при Константинопольскомъ Дворъ, потому она была норманка; Олегъ плавалъ по морю на лодкахъ, потому былъ норманъ. Я не понимаю одного: какимъ образомъ Костомаровъ могъ продолжать спорить съ человъкомъ, удивившимъ насъ такими диковинными заключеніями? Я на его мъстъ сказалъ бы послъ этихъ словъ Погодина: Милостный государь! Спорить мнъ съ вами объ историческихъ вопросахъ также неумъстно и неприлично, какъ неприлично и неумъстно было бы какому-нибудь оріенталисту спорить со мною о синтаксическихъ правилахъ Сіамскаго языка. Поэтому я принужденъ кончить диспутъ. Костомаровъ не сказалъ ьтого и теперь подвергся совершенно заслужевной непріятности печатать полемическія объясненія.

"Очень можеть быть, что Костомаровь найдеть это мое мные о Погодины слишкомы жесткимы; очень можеть быть, что оны будеть недоволень такимы суждениемы обы авторы неполнаго и невырнаго алфавитнаго указателя вы Русскимы Льтописямы, изданнаго поды именемы Лекцій и т. д. о Русской Исторіи,—выдь выражалы же оны мны свое неудовольствіе за статью Современника о седьмомы томы Лекцій Погодина, говоря, что Погодины заслуживалы нівкотораго уваженія (впрочемы, я и самы недоволены этою статьею, только сы другой стороны: она еще слишкомы мягка). Но если я навлеку на себя неудовольствіе Костомарова, то не огорчусь этимы, потому что неправы будеть оны.

"Изъ дъла Погодина съ Костомаровымъ выводится одно заключеніе, полезностью своей искупающее всю странность диспута, на который согласился Костомаровъ, по ошибочному уваженію къ Погодину: пора намъ дъятельнъе прежняго приняться за перетряску хлама многихъ ученыхъ и другихъ нашихъ знаменитостей, чтобы всъмъ стало видно, что это именно хламъ, ничего нестоющій, ни къ чему негодный и чтобы не мъщалъ этотъ хламъ дъятельности тъхъ немногихъ хорошихъ ученыхъ, которыхъ, къ счастію, мы уже имъемъ.

Пора намъ навонецъ раздёлаться съ пустыми репутаціями, мёшающими намъ сосредоточивать наше вниманіе исвлючительно на меёніяхъ дёльныхъ людей" <sup>188</sup>).

Противь Отчета Московским друзьями возсталь также ученый, который не разділяль мийнія Чернышевскаго о Погодинъ. "Непріятно поражаеть, —писаль А. В. Лохвицвій, даже изумляеть, тонь Отчета и тоть удивительный маневръ, воторый употребляетъ Погодинъ съ целію довазать, что онъ шутняъ, а всв принимали его шутку за серьезное двло, и теперь онъ отъ души хохочеть надъ простотою свонхъ собратій. Полноте, такъ ли все происходило, вакъ вы пишете?.. Дело, однаво, происходило не совсемъ тавъ, какъ передаеть Погодинь, и большинство вовсе не было тавъ близоруво, какъ онъ хочетъ представить. Приглашенные должны были подавать мижнія не о томъ: быть или не быть диспуту, а о томъ, какъ его устроить, чтобъ онъ былъ не потряюю... Посодину говорили: для правильного хода диспута необходимъ судья или президентъ, который бы направлялъ ходъ, остановивъ диспутантовъ, когда они вздумали бы удалиться въ сторону отъ предмета, установиль бы пункты пренія, и закрыль бы диспуть, когда увидель, что противники сказали все, что идеть въ дълу... Безъ этого будеть шумъ, хлопанье, свисть, выйдеть свандаль и больше ничего. Погодинь решительно отвергь это предложение... Ему хотвлось быть и борцомъ, и судією... Костомаровъ, напротивъ того, настанваль на необходимости судей... Вообще Костомаровъ не обнаружилъ той родительской нёжности въ Жмуди, вакую Погодинъ питаетъ въ Норманамъ. Погодинъ не желалъ диспута въ присутствін публиви, -- оні желаль, чтобы были тольво студенты, профессора и нъсколько другихъ ученыхъ и литераторовъ. Но ему на это отвъчали: это невозможно. У насъ теперь двери Университета отврыты для публиви на всв левціи. Какъ же вы хотите, чтобы мы затворили ихъ для такого необывновеннаго случая. Да намъ, послъ этого, прохода не дадуть въ обществъ... Если Погодинъ недоволенъ диспутомъ, то въ этомъ долженъ винить самого себя; онъ самъ избралъ для него самую худшую форму... Но Погодинъ не захотълъ сознаться, а придумалъ новое и весьма остроумное средство: написать въ Москвъ, что онъ шутилъ въ Петербургъ <sup>м 189</sup>).

Замѣчательно, что послѣ статей Чернышевскаго и своей, Костомаровъ, 21 іюня 1860 года, написалъ Погодину слѣдующее дружеское письмо: "Давно бы я писалъ къ вамъ, если бъ зналъ куда, но съ тѣхъ поръ, какъ вы уѣхали изъ Москвы, я не вѣдалъ, гдѣ вы обрѣтаетесь, только Мордовцевъ писалъ мнѣ, что вы проѣзжали черезъ Саратовъ и направляли путь вашъ на Кавказъ.

"Меня отделывають самымъ отчаннымъ образомъ и въ С.-Петербургских Въдомостях, и въ Отечественных Записках, и въ Споерной Пчель; много дельнаго замечено, много и придировъ, много желчи. Васъ безбожнъйшимъ образомъ отделалъ Чернышевскій, чемъ я чрезвычайно недоволенъ. Вообще непріятно, что къ нашему спору присоединились съ объихъ сторонъ люди, которые смотрять на насъ, какъ на враговъ и бранятъ насъ подъ знаменемъ одного изъ насъ. Вы написали, что шутили; за это я тоже свазаль вамь нъсволько жествихъ словъ; извините великодушно: на то война. Вы сами спрашивали и я отвъчаль, что если вы меня задънете, то я не спущу съ своей стороны, но это не должно поселить серьезной вражды между нами. Никавіе Норманы и Жмудины не изгладять изъ моего сердца того глубоваго уваженія, которое я питаль къ вамь болье двадцати льть, не зная васъ лично, и которое теперь еще поливе и живве, послів того, какъ въ послівднее время я имівль удовольствіе солизиться съ вами. Впрочемъ, преломивъ съ вами копіе за честь Жмудиновъ, я снова предлагаю честный миръ, безобидный для обоихъ. Признайте, что происхождение Руси отъ Нормановъ не переступаетъ области въроятности, а я, съ своей стороны, признаю, что и Жмудское происхождение только въроятно, но не имъетъ признаковъ несомнънности. Я счи-

таю Жмудское въроятиве Норманскаго; вы считаете Норманское въроятиве Жмудскаго, но въ сущности мы сойдемся въ томъ, что приянаемъ следующій аргументь: происхожденіе Руси не вполив неизвістно. Затімь я скажу: существуетъ много мн'вній, но самое віроятное есть то, которое находить начало Руси въ Прусско-Литовскомъ край, на берегахъ ръв Руса. Вы сважете подобное о Норманахъ, если хотите серьезно. Скажите пожалуйста какъ вы объясните Пруссвую улицу въ Новгородъ? Замътили ли что жители ея называются Прусы, а не Прусцы. И отчего это Прусы стоятъ особнявомъ въ отношеніи другихъ частей города и неріздво во враждъ. Не разъ Пруссвую улицу разоряли до тла. Прусы были аристократы Новгорода. Не повазываеть ли это ихъ древняго особаго происхожденія? Не есть ли это тв люди Новгородцы отъ рода Варяжска, о которыхъ говорить намъ летописецъ. Что на Прусской улице была Литовская кровьэто ясно: отчего же они Прусы? Замётьте, что Прусы прежде были вив города, составляли особую местность и носле уже вошли въ городъ: оттого и конецъ, гдф они жили, назывался Загородсвимъ. Когда же Литовцы (по племени) сдълались обитателими Новгорода? А! Что сважете? Прусы извёстны уже въ XI въвъ, какъ только летописи Новгородскія выдёляются. Что скажете"?

Въ томъ же письмъ, Костомаровъ писалъ: Мивешинъ, работающій надъ памятникомъ, хочетъ помъстить въ горельефахъ изображеніе внаменитыхъ людей Россіи. Пришлите сворье перечень, вавихъ вы найдете достойными, на мое имя пришлите, ради Бога сворье. Общими усиліями надобно помочь этому въковому дълу. Я былъ у Долгорукаго и онъ свазалъ мнъ вашъ проектъ памятниковъ. Я свазалъ ему, что лучшій памятникъ тысячельтія былъ бы основаніе еще одного университета и прибавка средствъ содержанія существующимъ".

Въ другомъ письмѣ (10 января 1861 года), Костомаровъ писалъ: "Мнѣ очень прискорбно, если вы, почтеннѣйшій достоуважаемый Михаилъ Петровичъ, можете подозрѣвать какое-нибудь мое участіе въ явленін техъ статей, котория васъ оскорбили, тогда какъ въ Съверной Пчель я два раза заявиль не только о своемь неучастін, но и своемь глубокомь уваженін къ вамъ, при которомъ не можеть имъть мъста одобренія тому, что высказано было другими. О древлехранилищъ я не писалъ-вы слышали, а о балаганъ-вы сами подали этому поводъ, но въ такомъ случат извольте принимать это мое выражение ответомъ на ваше, а не вамъ, и навонепъ извините, аще что переписахъ. Если же вы намърени воевать со мной, то не забудьте коснуться моего замізчанія въ Съверной Пчель (последняго), по крайней мере, не извольте вившивать меня въ то, что писали Чернышевскій и Соистокъ. Я самъ по себъ, они сами по себъ. Подобно тому какъ я съ изъявленіемъ уваженія къ вамъ высказаль о непричастности моей въ тому что по моему предмету писали противъ васъ другіе, если вы заявите, что и не сомніввались въ томъ, то мы темъ самымъ покажемъ тщету усилій поставить насъ враждебно другь противъ друга, которыя очевидно употребляли лица, вмёшавшіяся въ нашъ споръ и pro и contra васъ и меня.

"Когда вы отдали мий статью вашу, я спрашиваль у васъ дозволенія напечатать ее въ Сооременникъ, сообщивъ вамъ о предложеніи Неврасова. Вы согласились и тогда же свазали, что нёть необходимости отдавать имъ ее даромъ. Я разумівется и требоваль, чтобъ вамъ заплатили и съ тімъ отдаль. А что въ томъ нумерій явится Соистокъ, я этого не зналь и не предвидійль и они тщательно сврывали отъ меня, зная, что иначе я бы не отдаль. Примите увівреніе въ глубочайщихъ чувствахъ моего истиннаго уваженія и сердечной преданности. И еще разъ прошу васъ: можете вакъ угодно на меня сердиться за мое, но, ради Бога, не оскорбляйте меня хотя бы тінью подозрівнія, чтобъ я иміть вакое бы то ни было соучастіе съ тіми, что писали на васъ другіе. Съ Сооременникомъ у меня ніть никавой нравственной связи; я помітщаль тамъ свои статьн

потому что мив тамъ хорошо и исправно за нихъ платили; а *писатъ для журнала*, какъ бы то ни было, я никогда не буду. Трудиться буду посильно только для науки и болве ни для чего другаго<sup>4</sup>.

По поводу злостной выходки Чернышевскаго, Щебальскій (15 апрыля 1861 года) писаль Погодину: "Скажите, ради Бога, не имълось ли какихъ отношеній враждебныхъ, неизвыстныхъ у васъ съ Сооременникомо? Да скажите на милость, что это за журналъ, который рышительно все попираеть, надъ всымъ глумится? И неужели ничего, кромы сарказмовъ, не вызываетъ, когда видишь человыка за шестъдесятъ лытъ отправляющагося за семьсотъ верстъ, чтобъ спорить за свои ученыя миннія,—хороши они или худы!.. И наконецъ, гды секретъ этого всеобщаго восторга по поводу Жмудскаго происхожденія? Вражда ли это къ Нымцамъ, желаніе ли это поматерно выругать потомковъ Рюрика и его самого, или наконецъ, открыть, что прикосновеніе къ жмудину даетъ чтонибудь другое вромы чесотки?.. Но туть секретъ какой-нибудь есть" 190)....

### LX.

По возвращении Погодина въ Москву, Хомяковъ писалъ о немъ А. В. Веневитинову: "Прівхавъ отъ васъ, Погодинъ забился на Девичье-поле да никуда и носу не показываетъ" <sup>191</sup>).

Это затворничество Погодина объясняется тёмъ, что въ то время онъ былъ женихомъ.

Еще 28 февраля 1860 года, Максимовичъ, съ своей Михайловой Горы, писалъ своему другу: "Еслибъ я могъ—сотворилъ бы тебъ помощницею овдовъвшую премудрость". Въ томъ же письмъ Максимовича, читаемъ: "Кланяйся нашему любезному первомученику Стефану (Шевыреву) и попроси его прислать мнъ 1-й томъ его Лекийй 2-го изданія. Я бы такъ сразу и прочелъ, кажется, отъ доски до доски. Обнимаю васъ обоихъ" 192).

Извлечемъ теперь лаконическія свідінія изъ *Дневника* Погодина, касающіяся до его сватовства и вступленія во второй законный бракъ.

Подъ 8 января 1860 года: "Много говорилъ съ Софьею Ивановною, которая нравится все больше и больше".

- 11 — : "А мысль о Софіи нивавъ не дается... Господи, поважи мив путь"!
- 13 — : "Думалъ было объясниться, но число 13-е не понравилось; а между тъмъ, это день кончины отца".
- 14 — : "Думается болье о Софью Ивановню. А завтра пятница. Не отложить ли до 18 и 19 чисель, которыя вазались мню благопріятными".
- 17 — : "Думалъ о Софін, и сказалъ бы, еслибъ пришла. Молился".
- 19 — : "Странно все сходится и откладывается. Такъ бывало въдь со мною и прежде".
- 21 — : "Хотвлъ объясниться, но не пришла по утру; вечеромъ пришла, да не выговаривалось.
  - 26 — : "Думалъ о Софъв Ивановив.
- 28 — : "Думалъ о Софъѣ Ивановнѣ, а сказать не рѣшался".
- 29 — : "Не выговаривается. Господи, да скажи же".

Подъ 2 февраля — - : "Все думается сказать и не выговаривается".

- 4 — : "Примъчательный день. Все утро думалъ и молился и ръшился объясниться въ угольной, вуда
  Софья Ивановна приходитъ читать газеты или послъ въ комнатъ, куда приходитъ учить дътей. Думалъ и молился. Наступаетъ время... Дожидаюсь... Вдругъ, неожиданно входитъ
  вмъстъ съ нею Митя (сынъ Погодина) изъ Сибири. Я обомлълъ. Не знавъ ли это мнъ остановиться, котораго я просилъ, и я остановился съ сожалънемъ".
- 10 — : "Навъщалъ Софью Ивановну и цъловалъ. Ну, если она умретъ, и я отвлеченъ отъ нея".

— 11 — — : "Съ Софьей Ивановной". — 24 — — : "Съ Софьей Ивановной о нянъ". — 26 — — : "Говорилъ съ Софьей Ивановной, которая, кажется, оживилась". — 28 — — : "Толвовалъ съ Софьей Ивановной". — 5 марта — — : "Съ Софьей Ивановной. Все не говоритъ рѣшительнаго слова. Думается". — 24 — — : "Наконецъ, прівхаль въ Москву. Софья Ивановна обдумала—что? День исповеди. Пріобщился. Слава Богу". — 25 — — : "Получить согласіе. Поциловаль. Господи благослови"! -- 28 --- --— : "Смотраль съ удовольствіемъ на Софью Ивановну". — 31 — — : "Причастіе съ ніскольвими только живыми минутами. Поздравленія усердныя. Передалъ съ удовольствіемъ отзывъ священника Софь Виванови В... Объясненіе примъчательное съ Софьею Ивановною". — 1 апръля — — : "И въ цервви и дома вяло. Сближеніе и умолчаніе". — 2 — — : "Съ Софьей Ивановной о неисправ-HOCTAXT". — 3 — — : "Кокоревъ о площадной брани Соеременника. Скорбно, но утвшительно съ Софьей Ивановной". — 4 — — : "Видель во сие. Масловь, товарищь

— 5 — — : "Проснулся въ 5-ть часовъ. Видълъ что-то во снъ необывновенное, но позабылъ. Съ Софьею Ивановною, исполненною невинности. Господи, благослови"!

Ивановною".

по Гимназіи, приглашаєть зайдти къ нему въ комнату, наливаєть мит рюмку наливки, потомъ выпиваєть ее самъ, а въ бутылкт ничего уже не осталось. Я говорю: по усамъ текло, а въ ротъ не попало! Проснувшись, примтиню съ неудовольствіемъ къ своему положенію. Пріятныя минуты съ Софьею

- 7 — : "Воротилась Софья Ивановна. Толковали".
  - 8 — : "Воротилась Софья Ивановна".
  - 9 — : "Съ милой моей Софьей Ивановною".
- 16 — : "Дожидался Софью Ивановну. Я найду въ ней усповоеніе, а грустно мнѣ и тяжко. Ни единаго слова сердечнаго".
  - 17 — : "Съ Софьей Ивановною".
- 18 — : "Размышляль и разсуждаль съ Софьей Ивановною. Грустя, думаль о Митв, который не имветь движенія свазать даже: Папа, какъ я счастливъ и доволенъ-Грустно".
- 19 — : "Къ Хомякову. Радъ онъ и поздравилъ. Къ портному. Давыдовъ. Къ Авсаковымъ. Безъ памати рады, разсыпались въ похвалахъ Софъв Ивановив, и я чувствовалъ, что онъ искренни, и радовался и воображалъ, какъ разскажу ихъ Софъв Ивановив".
- 21 — : "Во сий видёль отца и мать. Развладываль карты. Остановка на червонномъ королё. Вёдь онъ загнуть. Да, онъ загнуть, а подъ нимъ пиковая девятка. Не значить ли это смерть? Проснулся и смутился. Потомъ вздумаль: внушеніе это добраго духа или злаго? Проснувшись, позабылось. Долго ожидаль милую мою Софью Ивановну, съ которой удивительно сблизился... Тёнь ревности женской, съ одной стороны, и досады—съ другой. Хотёль ей разсказать всю исторію. Потолковали. Бритье и шинель".
- 22—26 — : "Не помню. Въроятно, приготовленія и посъщенія".
- 27 — : "Вѣнчаніе. Завтравъ. Увладываться. Отъвздъ".

Тавимъ образомъ, Погодинъ обрълъ предреченную Мавсимовичемъ "овдовъвшую премудрость".

"27 апръля 1860 года, — какъ гласитъ церковная запись, — дъйствительный статскій совътникъ Михаилъ Петровичъ г. Погодинъ вступилъ во второй законный бракъ съ же-

ною Великобританскаго подданнаго Джона Бель, умершаго въ 1858 году вдовою Софією Ивановною Бель, и объявленъ въ Московской, Пречистенскаго сорока, Саввинской, что въ Саввинской улицъ, церкви. Въ чемъ, съ приложеніемъ церковной печати, удостовъряю вънчавшій ихъ Пречистенскаго сорока Саввинской, что въ Савинской улицъ, церкви священникъ Іоаннъ Никольскій".

Этотъ бракъ Погодина довершилъ его неразрывную связь съ Знаменскимъ. Онъ женился на дочери Сеймонда, друга дома Трубецкихъ, имѣвшихъ такое значеніе для Погодина на зарѣ его дней.

Въ день своего вънчанія, Погодинъ писалъ внязю П. А. Вяземскому; "Все тотъ же, все добрый, любезный, милостивый внязь Петръ Андреевичъ. Храни васъ Богъ долго, долго, на утъху и пользу всъмъ нуждающимся въ вашей сворой помощи, всъмъ желающимъ слышать вашъ родной, знакомый, сладвій голосъ. Сейчасъ отправляюсь на Кавказъ, прямо изъ цервви въ тарантасъ и на пароходъ. Воротясь, думаю опять приняться за живое дъло. Надо возвысить голосъ нашему повольнію и возстановить связь, прерванную сорванцами, забіявами и всявою сволочью,—съ чистой струей Руссвой Словесности, поръщить съ анархіей " 193).

Въ тотъ же день Погодинт писалъ и Шевыреву: "Ну, какъ же это случались, что и не сказалъ еще тебъ о важномъ событіи, и не увижу предъ дальнимъ путешествіемъ? Въ среду я только кончилъ Нормановъ среди свадебныхъ и проч. заботъ, а въ субботу — новые документы Петровскіе. Въ воскресенье читалъ по черновой тетради, надъясь видътъ тамъ тебя. Понедъльникъ и вторникъ — устройство всъхъ дълъ. Нынъ, середа, въ 6 часовъ вънчаніе. О. Ө. Кошелева сказала, что ты будешь. Хотълъ забхать къ тебъ въ тарантасъ. Лошади пришли въ 9 вмъсто 6. Если удастся, все-таки заъду, а если не удастся, то прости и пожелай мнъ всякаго добра, какого я желаю тебъ. Обнимаю и кланяюсь всъмъ. Бдемъ въ Нижній, оттуда по Волгъ до Астрахани, по Каспій-

скому морю, въ Баку и Тифлисъ. Буду писать оттуда, а ти пиши туда".

"Желаю скоръй принести вамъ поздравленіе, — писалъ Кокоревъ, — вамъ и Софъв Ивановив. Позвольте мив поднести вамъ подаровъ: ящивъ Цымлянскаго. Оно легонькое и его слъдуетъ въ теченіе недъли поръшить".

Отъ прочихъ друзей своихъ Погодинъ получилъ поздравленія уже во время своего путешествія.

18 мая 1860 года, Максимовичь, съ своей Михайловой Горы, писалъ: "И я, и Маруся моя, и нашъ Алексійко, поспѣшаемъ всѣ трое за одно, съ Михайловой Горы, за горы Кавказскія, изъ Украины въ Грузію, привѣтствовать тебя съ твоимъ второзаконіемъ, и поклониться тебѣ и подружію твоему, и твоимъ дѣтямъ милымъ; и отъ всей души и сердца нашего желаемъ тебѣ обрѣсти новую радость и счастіе въ обновѣ твоей жизни. Ты знаешь изъ моихъ словъ изустныхъ и моего письма послѣдняго, какъ это по мысли мнѣ. Дай же Господи тебѣ насладиться всевозможнымъ благомъ и миромъ душевнымъ въ новые годы твоей жизни! Обнимаю тебя, цѣлую ручку твоей Софьи Ивановны, и пью за общее всего твоего семейства здоровье. Ура!... Любящій тебя".

"Поздравляю васъ, — писалъ Погодину Н. В. Бергъ, — отъ души, но легко вообразить, что я этимъ все-таки пораженъ. Ваша настоящая жена, говоря безъ фокусовъ, казалась мив всегда самою достойною женщиною".

Навонецъ, М. А. Дмитріевъ, изъ своего Богородскаго, писалъ: "Поздравляю васъ съ женидьбой. Вы сдълали очень хорошо: недобро быти человъку единому; а при томъ и выборъ вашъ, но такому долговременному знакомству, чрезвичайно благоразуменъ. Рекомендуйте меня заочно Софъв Ивановнъ, пока не довелось лично рекомендоваться".

Предъ отътвядомъ Погодина изъ Москвы, Шевыреву не удалось съ нимъ проститься. "Грустно мнт было,—писалъ онъ,—что я не могъ обнять тебя передъ твоимъ отътвядомъ и пожелать тебт и Софът Ивановит встать благъ отъ Господа

въ день твоего брака. Намъ нельзя скрывать другь отъ друга важнъйшихъ событій въ нашей жизни. Не сочти этого за упрекъ, а за выраженіе върнаго чувства, которому я не измёню нивогда. Славное совершаете вы путешествіе. Пора такимъ людямъ, какъ ты, знавомиться съ Россіею. Встречи и пріемы тебя меня радують. Я хотёль просить тебя, чтобы въ Саратовъ ты побываль на горахъ, моей колыбели, на самомъ берегу Волги. Но уже было повдно. Еще другая была просьба. Топорнинъ свазывалъ мнъ, что у дворянъ Саратовскихъ есть мысль основать университеть въ Саратовъ. Ничемъ бы лучше я не могь заключить поприща моего на вемлъ, какъ основаніемъ университета вольнаго на своей родинв. Ты могь бы эту мысль сообщить моимъ землявамъ, дворянамъ и вупцамъ. Но передъ этимъ я желалъ бы постранствовать за границею и пробыть года два въ Западной Европъ, чтобы поближе познавомиться съ нею въ теперешнемъ ея видъ, особенно же узнать возрождающуюся Италію. Много бы можно было сдёлать превраснаго въ нашей Землъ, если бы развязали руки. А то все еще куда какъ насъ пеленаютъ, считая за младенцевъ".

## LXI.

Собираясь въ путешествіе, Погодинъ, еще будучи въ Петербургъ, счелъ полезнымъ вручить себя покровительству главноуправляющаго Почтовымъ Департаментомъ О. И. Прянишникова. Онъ обратился въ нему съ слъдующимъ письмомъ: "Не смъя безпокоить васъ спозаранку, давно внутренно миъ близкій и дорогой Оедоръ Ивановичъ... Не соблаговолите ли вы написать на моей прилагаемой карточкъ: Поручается благорасположению почтоваго чиновника. На семъ письмъ послъдовала слъдующая резолюція: "Путь счастливый. Отдайте лично по адресу".

Не обощлось безъ содъйствія Кокорева. "Пароходъ Николай Новосельскій, — писалъ онъ. — отправится изъ Казани 3-го мая въ Астрахань. До Казани можно добхать на пароходахъ Общества Самолетъ, которые идутъ постоянно черезъ день. Когда вы соберетесь бхать, дайте миб знать. Всё пристани будутъ извъщены и пароходы будутъ въ готовности, и будутъ випъть горячимъ кипяткомъ".

Предъ отъбадомъ на Кавказъ, Погодинъ счелъ долгомъ посътить Ермолова, который, не принявъ его, 26-го апръля 1860 года, писалъ ему: "Отъбажая на Кавказъ, печтенний Михаилъ Петровичъ сдълалъ одолжение посътить старожила страны. Борящійся съ бользнію, я отдыхалъ въ это время и не могъ принять васъ; но, желая чрезвычайно видъть васъ, я готовъ побесъдовать съ вами о странъ, оставнящей во мето однъ пріятныя воспоминанія. Вы изберите удобнъйшее для васъ время сего дня или завтра, въ продолжение дня. Если возможно по лътамъ моимъ дождаться вашего возвращенія, изъ замъчаній вашихъ увижу исполняются ли надежды мон процвътанія великольпнаго врая, при началахъ вводимаго отлично благоразумнаго управленія".

Верстовскій, узнавъ о повідкі Погодина, писаль ему. "Зачімъ Богъ несеть на Кавказъ—Шамиль уже взять. Лучше на Амуръ, откуда насъ турять".

Изъ Москвы Погодинъ вывхалъ въ самый день своего вънчанія, 27 апръля 1860 года.

"Задумавъ вхать на Кавказъ, — писалъ онъ, — Волгою и Каспійскимъ моремъ, я долженъ былъ узнать предварительно дни отплытій. Вотъ тутъ-то и начались затрудненія, даже непреодолимыя, такъ что ничего не оставалось больше двлать, какъ пуститься на авось, по примъру предвовъ. Сколько хлопотъ, сомнѣній, трудовъ, просьбъ, чтобъ добиться до свѣдѣній. кои должно имъть на всякомъ переврествъ.

"Парижсвіе спекуляторы, язъ двадцати тысячь франковъ, назначаемыхъ на то или другое предпріятіе, отсчитывають для объявленія осмнадцать, а двъ оставляють на дъло. Вотъ что значать тамъ объявленія. Положимъ, это крайность, какой подражать не слёдуеть, но и другая крайность, не упо-

треблять изъ двадцати тысячь франковъ даже двухъ, даже одной, на объявленія, также никуда не годится"...

Такимъ образомъ, Погодинъ рёшился ёхать "на авось". Послаль артельщика къ Коровину, выбрать помёстительный и покойный тарантасъ, и узнать о цёнё. Впослёдствіи Погодинъ узналь, что "есть два другіе подрядчика или общества, кои возять въ Нижній, а тогда не имёль о нихъ понятія, также за недостаткомъ объявленій".

На другой день, является въ Погодину артельщивъ свазать, что нужно еще пять руб. сер. на плату за шоссе. "Ясно,—замъчаетъ Погодинъ—площадная уловка не сказать вдругъ всъхъ условій, а сперва только главныя и прочія. Черезъ часъ по ложвъ".

О дальнъйшихъ подробностяхъ своего вывада изъ Москвы, Погодинъ пишетъ: "Когда првважете привести лошадей? (спрашиваетъ артельщикъ). — Въ среду, къ 6-ти часамъ... Бъетъ 6-ть часовъ, никого нътъ, 7, 8.... Посылаемъ нарочнаго въ Рогожскую, чтобъ узнать, что это значитъ. Въ 10-мъ часу, приводятся лошади, и весь планъ нашъ, слъдовательно, разрушился. Мы должны были прівхать въ Владиміръ и Нижній ночью, т.-е., потерять оба эти города".

По прівзді съ Дівнично-поля въ Рогожскую, для переміны лошадей, Погодинъ велібль "позвать къ себі приказчика, чтобъ разругать его за неисправность и потребовать о наказаніи виноватаго". Воть что даліве повіствуєть Погодинъ: "Приказчика ніть. Онъ въ трактирів, пьеть чай, послышалось сквозь зубы въ сторонів. Пойдеть онъ въ вамъ, какже! Приказчикъ дійствительно не приходилъ.— Что же нейдеть приказчикъ? Не знаемъ, побітли за нимъ. — Приведите ко міні кого-нибудь, кто у васъ есть постаріве". Пришель черезь полчаса кто-то. Между тімъ, лошади были запряжены. — Помилуйте, что это у васъ дізается! — Не можемъ знать. — Да кто же знаеть? Вы приказали, вступается кто-то другой, прійхать къ вамъ точно по раньше, а этоть шельмецъ хозянну-то и забыль сказать. — Я записку далъ. Точно, записку у него нашли въ карманъ. Хозянтъ пыталъ уже его ругать нынче, и прогналъ. Мы и совсъмъ не послали бы лошадей, еслибъ не пришелъ вашъ человътъ, все дивились, отчего не присылаете вы за лошадьми. — Да въдь ты самъ говоришь, что записку мою нашли, такъ чего же вамъ было дожидаться. Подлецы вы, скажи хозяину, что я съ дороги пришлю жалобу на него.

"И дъйствительно, въ досадъ, я непремънно думалъ послать жалобу къ генералъ-губернатору, но послъ отдумалъ: полученная жалоба, разумъется, передана будеть оберъ-полицмейстеру, отъ котораго отошлется къ частному приставу, и такъ далъе, до лица, которое явится къ содержателю... И настрочить, что дъло происходило не такъ, а вотъ какъ, гдъ искать доказательствъ. Я напишу частное письмо къ правителю Канцеляріи, и подамъ совътъ призвать содержателя, растолковать ему, что значитъ точность и исправность въ подобномъ дълъ и проч... Цълый перегонъ думалъ я о нотаціи содержателю въ пріемной генералъ-губернатора, а потомъ уснулъ, а потомъ позабылъ, Русскій человъкъ, а потомъ вспомнилъ, да уже было поздно"...

Между тёмъ, пока Погодинъ "въ темноте" велъ вышеозначенные переговоры, "мошенники, — писалъ онъ, — осмотрёли видно нашу поклажу, и тутъ же, или, лишь только
отправились мы въ путь, исполосовали кузовъ тарантаса, и вытащили изъ-подъ самого сидёнья два отличные Парижскіе
зонтика, и коробку съ конфектами. Они же перерёзали всё
веревки, коими привязаны были къ заду ящики. Въ Буньковё
уже мы увидёли эти проказы, и ямщики увёряли, что это
сдёлано или въ самой Рогожской, или близъ заставы, потому
что это происходить не въ первый разъ... Есть молва, что
мошенники бываютъ большею частію извёстны полиціи, и она
терпитъ ихъ съ цёлію получать отъ нихъ услуги въ нужныхъ случаяхъ, и вмёстё извёстный оброкъ. Отъ честныхъ
людей поживиться вёдь не чёмъ. Есть у нея, говорятъ и
правило полу-Спартанское для огражденья себя отъ бёды и

для очищенія своей сов'єсти: воруй, но не попадайся, а попадешься, ну мы ужъ не защитники. Мы должны показать свою бдительность, исправность, усердіе".

Въ Буньковъ, Погодинъ имълъ любопытный разговоръ съ ямщивами по поводу построенія жельзной дороги... "Читатели помнять,—замьчаеть онъ,—что о дорогахъ нельзя было намъ заивнуться, и прежнее начальство готово было взыскивать за мальйшее и легчайшее замьчаніе, напримьръ, о неудобной мостовой въ Спасскихъ воротахъ, за неприличный костюмъ инженернаго офицера, выведеннаго въ какой-то повъсти, какъ за оскорбленіе величества. Ну что же, дороги отъ такого почтенія къ нимъ были лучше? Увы, онъ были гораздо хуже, чъмъ обсуждаемыя, хоть очень мало, теперь".

Во Владиміръ прівхали наши путешественники "почти ночью. Комнату отвели имъ порядочную, и самоваръ съ приборами подали чистый, но пройти подъ воротами въ этой комнать была такан гадость, такан мерзость, коихъ описать трудно".

Нѣсколько пріятныхъ, "естетическихъ минутъ" доставила Погодину переправа черезъ Клязьму. "Паромъ,—писалъ онъ,—былъ на другой сторонѣ, какъ мы къ ней подъткали... Въ сторонѣ сидѣди сторожа вокругъ разложеннаго огня, озарявшаго живописно ихъ лица. Съ противоположнаго берега доносилось тихо прекрасное гармоническое пѣніе; то пѣли гребцы, стоявшіе на паромѣ; по мѣрѣ приближенія ихъ въ намъ, звуки становились яснѣе, наконецъ составили ясную громкую пѣснь, которой можно было заслушаться. Подъзвуки ея мы поплыли".

Но "за естетическою сценою последовала полу-драматическая и полу-комическая", которую Погодинъ описалъ по-дробно. "Въ темноте, —писалъ онъ, —я далъ гребцамъ ассигнацію, и сказалъ имъ: вотъ ребята рубль за работу и за пъсни, если же ассигнація не рублевая, а больше, то возмите вы половину себе, другую раздайте нищимъ. Съ этими словами тарантасъ тронулся. Мы взобрались на гору и по-

ватили. Черезъ часъ намъ послышался сзади шумъ. Я велълъ ямщику остановиться и окликаться. Отвъта не было. -Слъзь и посмотри, не свалился ли нашъ солдать, сидъяшій позади. Солдата не было. - Куда же онъ дъвался? Видълъ зи ты, что онъ сълъ, сошедши съ парома? Видеть и не видаль; да нельзя же ему не състь. Что делать? Отпречь лошадь и послать ямщика назадъ. Но какъ же намъ остаться однить ночью на большой дорогъ. Бхать до новой станцін, и оттуда послать нарочнаго, надо будеть потерять много времени, н вого посылать ночью. Вхать назадъ самимъ? Не хочется не ямщику, ни намъ. Подождемъ лучше здъсь на мъстъ; не подбъжить ли солдать. Да какъ ему подбъжать, угонять за тройкою. Онъ останется на місті. А можеть быть онь заснуль да и упаль. Ямщивомъ случился у насъ муживъ степенный, зажиточный хозяинъ. Въ начале упряжки онъ много ворчалъ и на насъ, кажется за то, что мы не скоро вышли изъ-за чая, и на Московскаго содержателя, который не высылаеть по условію денегь. Остальную дорогу онъ все молчалъ... Дай-ка я повричу, свазаль ямщивъ навонецъ. Всеривнуль, - и вообразите себъ нашу ночную радость, - въ ответь послышался чуть-чуть задыхавшійся голось... Она, — свазаль ямщикъ, торжествуя... Ну садись... Ей вы голубчиви! Свястнуль ямщивъ-и помчались. Ну, вотъ и Русскія дороги не безъ привлюченій. Какимъ же образомъ отсталь нашъ солдать? Ему жаль стало ассигнаціи, которую я отдаль рабочимъ впотьмахъ: не пятирублевая ли она. Онъ подощель съ ними въ огню разсматривать, а тройва между твиъ прихватила. Повричавши напрасно, онъ пустился въ догонку. Какова ръшимость! И бъжалъ онъ, не останавливаясь, версть пять, въ надеждь, что мы хватившись, остановимся".

На паромъ, чрезъ Оку, въ Нижнемъ, нашему путешественнику представилась сцена другого рода. "Подъъздъ,—пишетъ онъ,—пренеудобный, тъснота отъ повозовъ непроходимая, народа толпа. Крикъ, брань, шумъ. Татары оборванные, измазанные, осиплые, таскались... Тарантасъ нужно было про-

тащить на плечахъ на паромъ. Приложение силъ къ тяжести было удивительное. Навонецъ, все установилось. Переправою управляль молодой татаринъ. Плапки долой, закричалъ онъ, молись, и всё православные принялись креститься и кланяться на зовъ мусульманина. О. Россія, подумалъ я, какіе у тебя жернова, которыми перемеливаешь ты и мусульманство, и протестантство, и нъмечество, и татарство, и чухонство, въ Русскую муку!... Бойкій татаринъ не умолкалъ ни на минуту во время всей переправы. Прибаутки его были очень интересны"...

Въ Нижнемъ, Погодинъ остановился въ гостиницъ, стоящей на берегу. "Видъ,—замъчаетъ Погодинъ,—прекрасный на ръку, озаренную солицемъ. Столь очень хорошій. Цъны очень снисходительны; но нечистота, грязь препротивная".

День наши путешественники посвятили Нижнему-Новгороду. "Разумъется, — писалъ Погодинъ, — первый долгъ отданъ собору и гробницъ Минина. Придълы во имя св. Козьмы и Димитрія. Эта мысль преврасная, но не мъсто гробницъ Минина стоять здъсь въ подземельъ и темнотъ. Она должна стоять тамъ, гдъ кланялся ей въ землю императоръ Петръ Великій, и быть предметомъ безпрерывной народной признательности. Ну, вотъ начали у насъ толковать о памятникъ тысячелътію. Почему бы не перенести ее (гробницу) торжественно въ назначенный день на подобающее ей мъсто".

По поводу гуляній, Погодинъ замітиль: "Гулянье въ Кремлів и оволо городскихъ стінь, преврасное, но гуляющихъ ніть, потому что у насъ развита еще только жажда чая, вина, карть, нарядовъ, денегь, но не развита жажда и прелесть удовольствій тихихъ, нравственныхъ, духовныхъ".

Съ высокаго берега смотря "въ синюю даль", Погодинъ думалъ: Кто былъ смълъе — Георгій Всеволодовичь, строя вдъсь кръпость въ двухстахъ верстахъ отъ своей столицы, среди чуждыхъ поселеній, или Екатерина II, присоединявшая Крымъ? Василій строитель Свіяжска, Правительство Іоанна Грознаго, покорявшее Казань и утверждая Астрахань, или

Павелъ, думавшій съ Наполеономъ пробраться въ Индію? И мнѣ казалось, что Георгію, Василію, Іоанну было нужно имѣть болѣе смѣлости, чѣмъ новымъ правителямъ. А эту смѣлость, если сравнить, напримѣръ, съ опасеніемъ В. П. Титова \*) выдать охранный видъ профессору В. И. Григоровичу для ученаго путешествія по Маведоніи, съ страхомъ графа Нессельроде принять подъ свое покровительство Чихачева, собиравшагося въ путешествіе по Азіи"...

За тёмъ Погодинъ, "толкался долго въ народё на враю нижняго базара, присматривался, прислушивался". Для всяваго города, —писалъ онъ, — "кажется, намъ нужно теперь по Петру Первому, а гдё ихъ взять столько. И этотъ Петръ Первый долженъ бы не рыться у себя въ кабинете въ бумагахъ, поглощающихъ все вниманіе настоящаго нашего начальства — отписываться, справляться, оправдываться распекать, — а ходить безпрестанно по улицамъ, заглядывать въ лавки, въ кабаки, въ гостинницы, на пристань, въ церковъ и проч. Ребята, что вы толчетесь цёлый день безъ дёла. Воть надо уколотить и умять эту насыпь да вымостить камнемъ въёздъ... Ну-ка, разомъ, духомъ... Самимъ вёдь легче будетъ и всходить и въёзжать... Нётъ, такъ нельзя теперь говорить, потому что, потому что... Ну и тоните въ грязи!

"Зашелъ нарочно въ цирульню побриться. Преумный пребойкій народъ, и мастера своего дёла, но гадость и грязь вездъ отвратительная. Что вы не чистите, безтолковые люди?....
— Не начистипься.

"На нижнемъ базарѣ красовалось много новыхъ вывѣсокъ, знаменующихъ развитіе... Но улица все-таки имѣла характеръ очень, очень плачевный, и если не дикій. Образованія не видать"...

Прогулка по нижнему базару погрузила Погодина въ размышленіе. Онъ думаль: "А пошатайтесь-ка (т.-е. губернаторы) по этимъ логовищамъ и вертепамъ, и вы наберетесь

<sup>\*)</sup> Бывшій посланникъ въ Константинополь. Н. Б.

уму - разуму побольше, нежели въ кипъ вашихъ рапортовъ, экстрактовъ, резолюцій и регламентовъ, надъ которыми вы сохнете, тупъете и мрете.

"Полная, върная, простая біографія одной улицы — это такой драгоцънный матеріаль Исторіи, Статистики, Политической Экономіи. Это такой драгоцънный матеріаль повъсти, драмы, пожалуй, психологіи.

"Чёмъ ты промышляещь? Каково идуть дёла? Капитальца не хватаеть. А порядочный ли ты человёвъ? Не пьешь ли? Спросите у сосёдей. Спрошу у сосёдей, и дамъ тебё записочку, получить денегъ взаемъ.

"А вдругъ, въ третьемъ, въ четвертомъ домѣ попадается свътлая голова, бойвій язывъ, чутвое ухо, дальновидный глазъ, — и воть вамъ подмога административная для цѣлаго города, для цѣлой губерніи.

"Пройдя улицу вы узнаете нужды, вамъ укажутъ средства, и часто одного слова или одной строки вашей можетъ быть достаточно, чтобъ дать движеніе большому дёлу.

"Это я мечталь въ Можайскъ, лътъ пятнадцать тому назадъ, а нынъ въ Нижнемъ, идучи съ нижняго базара въ гору, по сквернъйшей мостовой..., видя, какъ мучаются лошади и стъсняются пъшеходы. Между тъмъ, какъ тутъ же внизу толкаются сотни простаго народа, совершенно безъ всякаго дъла. Ребята, хотълось мнъ закричать, поправлять дорогу, а тамъ вонъ выкачена бочка вина. Духомъ!

"Такіе хозяева, такіе Петры нужны для всякаго города, а о краяхъ, какъ Крымъ, Астрахань, Закавказье. и говорить нечего.

"Нужны бы задачи безпрерывныя съ преміями о томъ, что нужно для Владиміра, Саратова, Камышина и т. д. Пустомъли рвутся у насъ марать бумагу, а у свъдущихъ людей надо влещами вырывать свъдънія.

"Чувства обязанности у насъ рѣшительно теперь нѣтъ; всявой смотритъ на свою должность, какъ на средство нажиться, и съ этой стороны преимущественно занимается ею.

"Если должность такова, что нажиться нельзя, онъ, какъ на барщинъ, старается ничего не дълать или дълать свое.

"Служба до сихъ поръ у насъ есть кормленье. Никавине средствами нельзя исцёлить насъ отъ этой болёзни, кроий гласности. И гласность принесеть пользу, можеть быть, только на нёсколько лёть, а потомъ мы привыкнемъ въ ней, но къ этому времени подоспёсть образованіе.

"У педагоговъ преимущественно замерло желаніе научать: они думають о томъ только, чтобъ сдать экзамены, чтобъ не случилось исторіи.

"Рутина, привычка стараго образца овладъла нами. Начать что-нибудь новое,—оборони Господи, попадешь въ отвътственность, а пожалуй и подъ судъ".

Въ Нижнемъ, Погодинъ истретился съ генераломъ Циммерманомъ, воторый также плылъ внизъ по Волге; но, въ сожаленію Погодина, генералъ долженъ былъ отложить свой выездъ изъ Новгорода, а Погодинъ мечталъ "разспращивать его о Кокане".

# LXII.

1 мая 1860 года, "красивый пароходецъ помчалъ" Погодина, "по полной ръкъ", изъ Нижняго въ Казань.

"Пассажировъ — писалъ Погодинъ — было очень мало въ первыхъ влассахъ... Предъ захожденіемъ великольпнаго солнца, подплыли мы въ Козмодемьянску. Городъ съ ръкв имълъ порядочный видъ. На берегу толпилось множество народа. Играла полвовая музыка. Я сталъ на палубъ и думалъ. Не знаю, по какому сцъпленію идей, пришла мнъ на память тирада изъ Мертвых Душъ. Кто живетъ въ Козмодемьянскъ? Я вообразилъ себъ городничаго, исправника, протопопа, градскаго главу. Какіе интересы ихъ занимають? Какъ проводять они свое время? Оволо чего витаютъ ихъ надежды? Чъмъ они могутъ быть двинуты впередъ?...

"Мы простояли предъ Ковмодемьянскомъ часа два, нагружансь дровами: бабы носили съ берега охапки, по методъ очень древней. Ихъ было счетомъ до пятидесяти"...

На пароходъ овазался Погодину попутчивъ до самой Астрахани, совътнивъ тамошняго Губернскаго Правленія Александръ Николаевичъ Бурнашевъ. "Мы, — писалъ Погодинъ, — очень были рады такому пріятному знакомству. Другое пріятное знакомство съ съ г. Ж., который такалъ съ семействомъ за Казань. Интересно было отъ него узнать взгляды губернскаго нашего Дворянства на дъло, и преимущественно на врестьянскій вопросъ. Пароходы, баржи сновали взадъ и впередъ безпрестанно... Вспомнилъ о Петръ и его дъятельности, его вездъсущности".

Въ понедёльникъ, 2 мая 1860 года, рано по утру, путешественникъ нашъ приплылъ въ Казань. Пароходъ Николай Новосильскій красовался уже на пристани. "Мы—писалъ Погодинъ—были переданы капитаномъ агенту съ рукъ на руки. Пріемъ былъ такой же обязательный. Мы выбрали себъ мъсто. Пароходъ превосходенъ. Просторно, удобно, даже роскошно. Русскому человъку, видно, нельзя не размахнуться пошире, гдъ только случится. Это самый большой, самый быстрый и самый удобный пароходъ на Волгъ. Построенъ въ Бельгіи".

Воспользовавшись несколькими часами остановки, Погодинъ прежде всего поклонился мощамъ св. Гурія и образу Казанской Божіей Матери въ монастыре. Потомъ взглянулъ на Соловецкую библіотеку. Изъ следовъ Сильвестровыхъ виделъ надпись на одномъ толковомъ Евангеліи: Сильвестръ да сынъ его Анеимъ. "Но его ли это рука"? — вопрошаетъ Погодинъ. — "Кажется почеркъ сходенъ съ подписью на моей бывшей Греческой Псалтири".

Погодинъ сожалѣлъ, что не могъ увидѣться съ отцомъ ректоромъ Іоанномъ, который "прославился въ послѣднее время каноническими правилами между учеными и проповѣдью противъ крѣпостнаго состоянія въ обществъ".

Потомъ Погодинъ посётилъ попечителя Казанскаго Учебнаго Округа князя Павла Петровича Вяземскаго. "Сынъ нашего дорогого князя Петра Андреевича, — писалъ Погодинъ, — наслёдовавшій отъ отца нёкоторыя его любезныя качества, доставилъ намъ всё средства познакомиться съ Университетомъ и пригласилъ обёдать. За обёдомъ познакомился съ Щаповымъ, котораго Опыта объ Исторіи раскола обратилъ на себя общее вниманіе. Щаповъ занимается теперь Исторіей Образованія".

Послѣ обѣда, Погодинъ осмотрѣлъ университетскій Музей: Зоологическій, Этнографическій и Минералогическій, приведенный въ отличный порядокъ бывшимъ профессоромъ Вагнеромъ. Церковь университетская, съ иконостасомъ, имѣющимъфигуру вреста, "очень поразительна", но колонны показались Погодину тажелыми. Заглянулъ онъ также въ двѣ книжныя лавки, въ которыхъ есть множество новыхъ изданій, Погодину вовсе неизвѣстныхъ, напримѣръ, мысли о Посошковѣ Маслова.

Во вторнивъ, 3 мая 1860 г., въ 2 часа по полуден, пароходъ Николай Новосильскій пустился въ путь. "Нашлосьписаль Погодинь, -- много знакомыхь, съ прочими всеми скоро перезнакомились, и составилось довольно многочисленное согласное общество, которое вскоръ почти подружилось между собою... Пріятно видёть, вакъ въ послёднее время увеличьлось мыслящихъ людей у насъ... Начнемъ съ капитана. Рудольфъ Андреевичъ Де-Ливронъ воспитывался въ Морскомъ Корпусъ, откуда выпущенъ въ Черноморскій флотъ, на 38 эвипажъ, къ незабвенному Корнилову. Крейсировалъ долго оволо восточныхъ береговъ Чернаго моря, плавалъ по Средвземному, и наконецъ, подъ Севастополемъ одиннадцать мъсяцевъ командовалъ левою стороною 3-го бастіона; кантужевъ въ голову. Помощнивъ его, лейтенантъ Алексви Васильевичъ Новосильцевъ, совершившій кругосвътное путешествіе, отличившійся въ Альминскомъ сраженіи. Новосильцевь имветь богатое имъніе на Волгь, и между тымь служить на частномъ пароходъ. Это пріятное явленіе нашего времени: дворяне хотятъ заниматься дъломъ, а не жить въ праздности...

"Перехожу въ обществу путешественниковъ. Князь Михандъ Александровичъ Дундуковъ-Корсавовъ, съ сыномъ, отправившійся изъ Царицына на Донъ, для свиданія съ старшимъ сыномъ, начальнивомъ Донсваго Войсва. Съ нимъ много любопытныхъ разговоровъ имвлъ я о покойномъ графв Уваровъ, съ воторымъ онъ долго находился въ дружескихъ связяхъ. В. Е. Вердеревскій, председатель Казенной Палаты въ Нижнемъ, воспитанникъ Университетского Пансіона, служившій долго въ Польшь, съ воторымъ я познавомился въ Варшавъ, въ 1839 году. Ивашиндовъ, знаменитый своими промерами Каспійскаго моря... Множество неудачь ознаменовало начало его поприща: дай Богъ, чтобъ продолженіемъ вознаградилось съ лихвою потерянное. Черкасовъ, съ которымъ я познакомился еще въ Москвъ, нъсколько лъть тому назадъ. Онъ написалъ большое сочинение объ Астраханскомъ краб... Любимая его мысль о соединеніи Каспійскаго мори съ Чернымъ... Черкасовъ долго жилъ между Калмыками и познавомился близко со всёми ихъ частностями... Въ Симбирскъ сълъ къ намъ губернаторъ Извъковъ съ семействомъ. Мы проводили время очень пріятно. Читали, играли въ карты, любовались видами, устраивались завтрави, ужины. Высадви по главнымъ городамъ на пути сообщали разнообразіе употребленію времени: въ Самаръ, Саратовъ, Камышинъ, Царицынв"...

По утру, 4 мая, путешественники наши провхали мимо Симбирска. "Отсюда — пишетъ Погодинъ — до Самары берега становятся врасивъе. Жегулинскія горы представили много очень живописныхъ мъстоположеній. Свъжая, веселая зелень услаждаетъ эрвніе. Кое - гдъ разсыпанныя села въ горахъ украшаютъ картину. Приставая къ берегу, мы подверглись опасности: рулевая цъпь порвалась... Въ Самаръ, мы взобрались на берегъ. Дорога въ городъ шла по прекрасному городскому саду, разведенному попеченіемъ губернатора К. К.

Грота. Въ воздухъ разлито было благоуханіе отъ цвътущихъ деревьевъ. Соловьи заливались трелями".

Въ полиціи, Погодинъ встрітился съ полицейместеромъ Тверитиновымъ. "Севастопольсвій морякъ, — пишеть Погодинъ, — одинъ изъ дорогихъ нашихъ гостей въ 1856 году. Вотъ куда попали, вотъ какъ размістились знаменитые Черноморскіе герои! Онъ тотчасъ пригласиль насъ къ себі на квартиру, пить чай".

По замъчанію Погодина, "городъ отстраивается преврасно".

Ночью должны были наши путешественники провзжать мимо Сызрани, гдв по близости жиль—писаль Погодинь— вашь заслуженный литераторь М. А. Дмитріевь, въ родовомь своемь имѣніи, родинь Ивана Ивановича. Съ какою бы радостію онь увидѣль меня и показаль свое примѣчательное, историческое село. Жаль, что нельзя было остановиться. Написаль къ нему письмо, приложиль кучу брошюрокь и отправиль съ путешественниками, высадившимися на берегъ. Это было 4 мая, а онъ получиль мою посылку только 2-го октября".

Получивъ письмо Погодина, М. А. Дмитріевъ, 4 ноября 1860 года, изъ своего Богородскаго, отвечаль ему: "Зналь я, что вы куда-то отправились далеко; но известія были разныя. Иные писали, что вы побхали на Кавказъ; другіе, что вы переселяетесь совсёмъ въ Сибирь: что меня крайне изумляло! Наконецъ, нынёшнимъ лётомъ узналъ я отъ доктора Водова, получившаго, кажется, письмо отъ супруги вашей, что вы на Кавказъ. Но, вы скажете, что ко мнъ писали. Такъ! Вы писали во мив съ парохода и послали ивсколько брошюровъ, отъ 4 мая; а я получиль вашъ пакетъ, за чужою печатью, и за нумеромъ 215-мъ, 1-го числа октября. Онъ шелъ пять мъсяцевъ: гдъ онъ былъ, не знаю. Изъ письма вашего я укналь, что вы плывете въ Астрахань, и оттуда поъдете въ Тифлисъ; но тамъ ли вы еще, или возвратились? Это ставило меня въ неизвъстность, куда къ вамъ писать; а въ Тифлисъ было уже поздно. Теперь очень радъ, что знаю куда. А знаете ли вы, какъ меня обрадовало ваше письмо, отъ 4-го мая? И васъ всегда очень любилъ; а въ письмъ вашемъ было много теплоты, которая меня тронула. Но въ то же время было невообразимо грустно: въ 27-ми верстахъ отъ меня, а я и не зналъ! Что, еслибъ въ самомъ дълъ вы когда-нибудь, вдругъ, залетъли ко мнъ въ деревню? Это былъ бы мнъ такой праздникъ, какого, въ двъпадцать лътъ моей здъшей жизни, у меня не было"!

#### LXIII.

5 мая 1860 года, пароходъ остановился передъ Саратовымъ. "Городъ—писалъ Погодинъ—имъетъ прекрасный видъ съ Волги, разстилаясь по уступамъ горы".

Имъ́я много времени въ распоряженіи, Погодинъ рѣшилъ осмотръть городъ. Онъ объъхалъ его: посътилъ соборъ, садъ, ряды, главныя улицы. Ни губернатора, ни Игнатьева, съ которымъ Погодинъ имъ́лъ, въ 1855 г., сношеніе по раскольническому вопросу \*), ни князя Владиміра Алексъевича ІІІ ербатова, сына Московскаго градоначальника, отъ котораго Погодинъ "имъ́лъ удовольствіе получать много знаковъ доброй пріязни", къ сожальнію, не засталъ онъ дома. Чай онъ пилъ "у почтеннаго старца генерала, который, послы пятидесятильтней службы, поселился здъсь на покой", и заъхать къ которому убъдила Погодина спутница, его сестра К... "Почтенный закать", — замътилъ Погодинъ.

"Великольпный" ужинъ задалъ въ честь Погодина...
г. Познякъ, товарищъ по службь Самарина... Познякъ пригласилъ къ себь, для знакомства съ Погодинымъ, Саратовскую ученую братію: директора Гимназіи, редактора Видомостей Мордовцева, который, въ послъднее время,—замъчаетъ Погодинъ,—, сдълался извъстенъ многими любопытными статьями и разсказами о здъшнемъ краъ". Мордовцевъ сообщилъ Погодину "много важныхъ свъдъній по Исторіи Пугачевскаго

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М. П. Погодина. Спб. 1899, кн. XIII, 24—25.

бунта, касательно отношеній Державина въ здівшнему воменданту Бошняку. Послів Пушвина, чуть ли не въ половину болье уяснилось это дівло, хотя все-таки первоначальный его источнивъ еще таится подъ вемлею. Преданіе о Стеньвів Разинів до сихъ поръ еще живо въ народів. Жаль, что некому было показать мнів дома, гдів родился Шевыревъ".

Далево за полночь, "угощенный, осыпанный ласками", воротился Погодинъ ночевать на пароходъ.

"Изъ Саратова, — пишетъ Погодинъ, — мы получили нъсколько новыхъ путешественниковъ, которые освъжили наши разговоры. Много подробностей о Саратовскихъ помъщикахъ".

На другой день, 6 мая, Погодинъ приплылъ въ Камышину. Поднялся на вругую гору, и искалъ какого-нибудъ гостепримнаго судью или городничаго, но не нашелъ.

"Городъ—пишетъ Погодинъ—пустехоневъ На берегу сидятъ торговцы съ стерледями. Купили пару огромныхъ, по 10 к. за фунтъ, и устроили отличный ужинъ, человъвъ на пятнадцать. Шампанское. Портеръ. Пожелали всявихъ успъховъ другъ другу"...

По утру, 7-го мая, пароходъ присталъ въ Царицыну, верстахъ въ двухъ отъ города. Погодинъ, подъ сильнымъ дождемъ, сходилъ на берегъ, смотръть строющуюся дорогу.

Провхали мимо Сарепты, коей однакоже не видать съ Волги. "Давно хотвлось мив, — пишетъ Погодинъ, — развъдать обстоятельнъе о причинахъ ея благосостоянія. Чуть ли не главною должно поставить освобожденіе отъ реврутской повинности и избавленіе отъ земской полиціи, которая сюда не смъетъ забрести; даровой надълъ отличною землею и въ большомъ количествъ, многольтнее (избавленіе) и отъ прочихъ повинностей. Немудрено процвъсти. А нашъ несчастный мужичекъ плати оброкъ крупной или умирай на барщинъ, неся послъднее исправнику, писарю, ставь подводы — ну, немудрено, что съ горя онъ начинаетъ нерадъть о своемъ благосостояніи, предается праздности, привыкаетъ къ вину... Вы устройти его судьбу, попекитесь объ ней, да и спрашивайте

потомъ съ него... Признаюсь, никогда не могъ читать безъ досады панегириковъ Нѣмецкимъ колоніямъ. Пріязни къ Русскимъ колонисты большею частію не показывають... Любопитно было бы изслѣдовать этотъ предметъ безпристрастно. До сихъ поръ мы зовемъ къ себѣ колонистовъ, а надѣлить порядочно землею собственныхъ своихъ крестьянъ затрудняемся, и всякую пол-десятину надо вырывать изъ горла. Колоніи живутъ хорошо, но предоставьте ихъ управленіе Русскимъ, а потомъ и взыскивайте, если они будутъ жить худо".

Высказавъ свой взглядъ о колонистахъ, Погодинъ обращается къ Волгъ и пишетъ: "Волга, — что это за ръка, что это за сокровище, что это за богатство, великолъпіе! Симбирская, Саратовская, Астраханская, Самарская губерніи по берегамъ ел, съ тысячами верстъ чернозему и пшеницы самъсорокъ...

> ...Волга поплица и кормилица Внивь по ватушки по Волгѣ По широкому разделью

"Эти пъсни... я не слыхалъ ни одной, по крайней мъръ, мнъ не посчастливплось. Значитъ, у народа невесело на сердцъ. Да отъ чего же? Видъли по мъстамъ бичевую, которую тянетъ... и воображалъ сколько горя здъсь принято, сколько труда положено, сколько пота пролито.

Тамъ, на Волгъ—чей стонъ раздается Надъ великою Русскою рѣкой? Этотъ стонъ у насъ пѣснью зовется Бурлаки то идутъ бичевой. Волга! Волга! Волной многоводной Ты не такъ поливаеть ноли, Какъ великою скорбью народной Переполнилась наша земля".

Вспомнивъ эти стихи Некрасова, Погодинъ замътилъ: "Некрасовъ этими стихами вывупилъ много гръховъ".

Илывя въ Астрахань. Погодинъ погрузился въ размышле-

нія. "Столь на пароходів-писаль онъ-хорошь и ціны умъренныя. Но не примънено ни мальйшаго западнаго расположенія и умінья возбудить, тавъ сказать, аппетить, оразнообразить кушанья, воспользоваться благопріятными обстоятельствами. Одни общія міста, то-есть, щи, котлеты, жарення куры и какое-нибудь хлебчаное. Даже рыба подается редво, и то вследствіе особаго требованія. Часто и не получишь свъжей. Вообще примътно, что рыба какъ будто презирается, между тъмъ, какъ для путешественниковъ изъ внутреннихъ губерній, она составила бы лавомый кусокъ. Уже послі Камышина стерляди стали попадать къ намъ на столъ, а икра зернистая явилась въ обиліи въ Астрахани. Не можеть же быть, чтобы на протяженій двухъ тысячь версть не было мъстностей, богатыхъ тъми или другими припасами. Непременно на какомъ-нибудь пункте можно достать отличную дичь, на другомъ-раковъ, на третьемъ-тотъ или другой родъ рыбы, ягодъ. Напримъръ, стерляди-въ Василь-Сурсвъ. Промышленники должны ожидать тамъ пароходъ, и выносить тотчасъ свои богатства. Если куда пароходъ не пристаетъ, они должны подплывать на лодвахъ, и передавать по условленной заранъе цънъ, безъ нелъпыхъ запросовъ и низвихъ обмановъ, отъ которыхъ должно постепенно отучать нашу торговлю. Да гдъ, да вакъ? Разумъется, нельзя, не привода въ движение мозга, не потрудясь, не потерпввъ иногда и неудачи. Останавливайтесь вездё по дороге, поживите по весвольку времени во всякомъ мъстъ, разспросите, отыщите людей, растолкуйте имъ, что нужно, и какъ должно быть исполнено, условьтесь, объявите, предупредите... Подъ лежачій камень и вода не течеть. Прежнихъ міръ стало недостаточно ни въ какой сферф действій.

"Съдови третьяго и четвертаго влассовъ не имъютъ стола: третьи отдуваются по большей частью чаемъ, а послъдніе размачиваютъ себъ сухари или жуютъ что нибудь всухомятву. Удивительно, вавъ малымъ можетъ быть доволенъ Русскій человъвъ. Комфортъ — вещь для него и невообразимая. Спать онъ готовъ на голой доскъ, и спить такъ до 14 класса включительно"...

Войдя въ разговоръ съ маркитантомъ, Погодинъ сказаль ему: "Зачемъ не устроить онъ простого обеда, т.-е., щей и каши, для главнаго населенія парохода, по дешевой ціні. Пробоваль, -- отвёчаль онь, -- но мало находилось охотнивовь. Можеть быть, такъ было на первый разъ, съ непривычки, но, безъ всяваго сомнёнія, это дёло привилось бы впослёдствіи. Повсть хорошихъ щей и масленой ваши, -- помилуйте, не можетъ быть, чтобъ не явились гости. А ушица то изъ свежей рыбы! Надо быть постоянну, настойчиву, и не бояться первой или даже второй неудачи. Теперь о винв. Вино на пароходъ было отличное, какого никогда не найдешь въ столицъ. Компанія выписала большое количество вина всёхъ сортовъ изъза границы и пустило ихъ по своей цэнэ, съ десятью процентами въ пользу маркитанта. Прекрасно, скажете вы! Нътъ, не совсемъ, отвечу я вамъ. Все вина дорогія, и нетъ ни одной бутылки дешевле рубля серебромъ. Платить рубль серебромъ за бутылку не всякій можеть легко, и неимущій осуждается на воду, притомъ очень дурную. Пива на пароходъ нътъ вовсе, кромъ портера и елю, за которые надо платить также по рублю серебромъ. Ну, воть вамъ очевидное, осявательное довазательство нашего безхозяйства; ну, воть вамъ одна изъ причинъ, почему нашъ курсъ такъ нивокъ, и почему у насъ нетъ ни серебра, ни золота. Помилуйте--- на Волгъ вы заставляете пить сотернъ и медовъ; въ странъ ячменя и солода вы подчуете портеромъ и елемъ, подъ страхомъ смерти отъ жажды, и не хотите давать ни Цымлянскаго, ни Донсваго, которое у васъ здёсь подъ однимъ бовомъ, ни Кахетинскаго и Крымскаго, которое у васъ подъ другимъ. Ну на что это похоже? Какой сбыть нашимъ винамъ легче и удобиве, какъ не здвсь, гдв дешевле развозить эти вина вавъ не на пароходахъ, и надълять ими всъ смежныя губерніи. Я не пропустиль бы сюда ни одной бутылки иностранных винъ, безъ крайней необходимости. Больше бы

расходилось наше вино, умножались бы Крымскіе, Донскіе, Кавказскіе виноградники, получалось бы больше платы за трудъ, развивалась бы промышленность. Наши вина идуть теперь по однимъ протоптаннымъ дорогамъ, напримъръ, ва Нижегородскую ярмарку, но почему бы не привозить ихъ въ Царицынъ съ Дона и Крыма, въ Баку и Астрахань—изъ-за Кавказа. Нужно общее участіе, стараніе, совътованіе. Нужно распространять вездъ экономическія знанія. Нужно вездъ образованіе. Кстати, объ образованіи. Почему бъ на пароходъ не имъть его чертежа, не имъть чертежа машины, съ означеніемъ всёхъ ея членовъ. Много видълъ я нашихъ съровъ, останавливающихся въ раздумьт передъ вертящимися колесами и раздвигающимися винтами. Ну, вотъ и воспользоваться бы такимъ ихъ раздумьемъ, и объяснить имъ теорію пара и проч...

"Удивительно наше невъжество: принадлежа въ классу грамотеевъ, выслуживъ профессорскую пенсію, издавая леть двадцать журналы, следовательно, пребывая въ міре ученомъ, я нивавъ не могъ отвъчать себъ вотъ на вавіе вопросы: есть ли одинъ инженеръ гидравликъ, начальникъ надъ всемъ теченіемъ Волги? Есть ли у него помощниви, напримітрь, отъ истока до судоходства, отъ Твери до Рыбинска, до Костроны, до Нижняго и такъ далбе, которые бы наблюдали реку, изучали бъ явленія, принимали міры для отстраненія ел неудобствъ, работали надъ нею, устраивали пристани, и сообщали свои опыты публикъ, свои намъренія, свои дъла, свои удачи и неудачи? И никто не могъ отвъчать мев на эти вопросы определенно и положительно: что-то, какъ-то, въ этомъ родъ и больше ничего. А слышатся больше всего вотъ какіе разсказы: Такой-то господинъ получилъ столько-то денегъ на такую-то работу, проигралъ ихъ въ карты, а работу сдалъ вотъ какъ. Теперь нельзя и спращивать новыхъ суммъ. Та же исторія и съ Дивпромъ, и съ Дономъ, и Западною и Съверною Двиною. Да въ несчастную нашу Москвурвку сколько насыпано денегь, а она все хуже. Неужели

уже все-таки непонятно Правительству, что прежняя его метода никуда не годится, и ведеть насъ къ гибели, на Волгѣ, точно какъ въ Севастополѣ, на Уралѣ и вездѣ. Съ какимъ удовольствіемъ прочелъ въ С.-Петербуріских Въдомостях (№ 237) о работахъ на верхней Волгѣ, отъ Твери до Ярославской губерніи: расчищены нѣкоторыя каменныя гряды, вынуты многіе камни, проложены новые пути во многихъ опасныхъ мѣстахъ. И вся расчистка верхней Волги стоила съ небольшимъ 20 т. р. с. Слава Богу. Изданъ и атласъ этой части Волги на 60 листахъ. Принялся съ досады читать Степьку Разина".

## LXIV.

Приближение въ Астрахани прервало размышления Погодина. Наванунъ Николина дня, 8 мая 1860 года, онъ писалъ: "Волга все шире в шире. Зеленъющие берега привлеваютъ врвніе. Казацкія станицы, поселенныя съ 1731 года, повазываются по берегамъ. Калмыцкія вибитки видны чаще и чаще. Великолепное солнце играеть въ веселыхъ волнахъ. Мимо насъ пронесся пароходъ: а это архіерей и губернаторъ плывуть на праздникъ къ Николину дню, въ монастырь. Множество судовъ и лодовъ снуютъ взадъ и впередъ. Но воть показывается соборный храмъ на высотъ Кремля съ сіяющими на солнців золотыми главами; по обівмъ сторонамъ куча зданій въ зелени. Впереди пристань, усыпанная судами. Въ пристани ожидалъ насъ агентъ Заваспійскаго Товарищества П. А. Мартьяновъ. Квартира, экипажъ, столъ, прислуга, все было готово, по распоряженію добраго пріятеля Коворева.... Мы отправились подъ гостепріимный вровъ-отдохнуть, освъжиться".

По прівздв въ Астрахань, Погодинъ написалъ Кокореву письмо, на которое онъ ответиль только 29 мая 1860 года. "Инсьмо ваше изъ Астрахани (отъ 10 мая),—писалъ Кокоревъ,—получено вчера. Очень радъ, что путь до Астрахани былъ

хорошъ. Каково-то будетъ до Тифлиса? Я вамъ ничего не пишу, потому что ничего не знаю. Будучи зарытъ все время въ дѣловыхъ бумагахъ, не знаю, что дѣлается въ Литературѣ и на высотахъ. Завтра ѣду въ Москву и оттуда прямо въ Таганрогъ, гдѣ 9 іюня съѣдусь съ Торнау, потомъ въ Царицынъ и оттуда водою въ Нижній и Москву, такъ, чтобы къ 1 іюля быть въ Москвѣ. Въ концѣ августа, пущусь въ другую поѣздку, въ Бессарабію и Подолію, прямо изъ С.-Петербурга.... Желаю всѣмъ вамъ путешествовать весело, а главное не чувствовать тягости отъ зноя".

Пароходъ изъ Астрахани отправлялся ровно черезъ недълю, т.-е., 15 мая, и Погодинъ имълъ время, чтобъ познакомиться "съ любопытнымъ городомъ".

"Астрахань! — восклицает» Погодинъ — городъ... Нетъ, это не городъ, -- это царство Астраханское! Астрахань имъетъ полное право на такое высокое титло. Что за положение! Въ устью рыки, которая съ дальняго сывера течетъ слишкомъ три тысячи версть, и соединяется своими притовами съ большею частію внутренней Россіи, западной и восточной; на берегу моря, омывающаго берега Кавказа, Персін, Туркестана; въ двухъ стахъ съ небольшимъ верстахъ отъ Аральскаго моря съ Сырь-Дарьею и Аму-Дарьею, имъющими начало при подошвъ Гималайскихъ горъ! Оренбургъ и Сибирь подъ бокомъ. Рыба, икра, клей, соль - каковы произведенія! Прибавимъ Астраханскій виноградъ, солодковый корень, да и отъ арбузовъ не откажешься! Во ста верстахъ отъ Астрахани начинается черноземъ, со всемъ его обиліемъ, и тянутся неизмфримыя степи - приволье для рогатаго свота, барановъ, овецъ и всякой дичи.

"И вотъ причина, — почему здёсь, съ незапамятныхъ временъ, процвётала торговля. Итиль — Балангіаръ — Сумеркентъ, Астрахань, Козары, Болгары, Аравитяне, Монголы, Татары, Персіяне, Бухарцы, Хивинцы, Индійцы, сходились искони на этомъ рынкъ, привозя золото и серебро, драгоцънные камня и ароматы. "Жадные **Норма**ны, первые Русскіе витязи, рано проникли сюда попользоваться здёшними богатствами, которыя однакожь не пошли имъ на ту пору въ прокъ.

"Описаніе Руссвихъ вупцовъ, съ ихъ обычании и обрядами, составленное очевидцемъ, Арабскимъ посланнивомъ, видъвшимъ ихъ здёсь, въ 922 году, есть одно изъ древнъйшихъ событій нашей Исторіи.

"Столица Золотой Орды сыла по близости съ прежнею Астраханью, воторал находилась въ верстахъ шестидесятисемидесяти отъ нынъшней, выше, по Волгъ.

"Послъ паденія Орды, здъсь властовали особые ханы, единоплеменные съ Ногайскими князьями.

"Когда поворена была Казань, Астрахань не могла удержаться, и въ 1554 году, іюля 2, пропъто было здъсь многолътіе царю Ивану Васильевичу, государю всея Руси.

"Осмелилось же Правительство Іоанна Грознаго стать здёсь твердою ногою, въ такомъ отдаленіи отъ Москвы! Іоаннъ въ Астрахани, а еще прежде Георгій Всеволодовичь, строющій крепость (Нижній) на сліяніи Оки и Волги, среди враждебныхъ племенъ, представляють намъ примёръ политической отваги, которому мало находится подражанія въ наше время. Не говорю уже о Петрё съ Петербургомъ 1703 года"!

Въ Астрахани, Лейбницъ совътовалъ учредить университетъ, "и дъйствительно, —замъчаетъ Погодинъ, — университетъ здъсь можетъ принести великую пользу для распространенія образованія по всъмъ берегамъ Каспійскаго моря".

Астрахань возбудила въ Погодинъ множество вопросовъ. Онъ спрашиваеть: "Какой же успъхъ оказала Астрахань въ продолжение послъднихъ полутораста лътъ? Сравните ея положение настоящее съ положениемъ хотъ при Козарахъ въ IX, X въкахъ. Что сдълали бы Англичане изъ Астрахани въ пятъ лътъ?

"Сколько пароходовъ ходитъ по Каспійскому морю"? Стыдно сказать, отв'ячаеть Погодинъ.

"Въ чемъ же состоятъ причины, если не уничтоженія, то

ослабленія Азіятской торговли, и нѣтъ-ли какихъ средствъ сколько-нибудь возстановить ее. Отчего происходитъ нынѣшнее неудовлетворительное ея положеніе "?

Погодинъ отвъчаетъ: "Оттого все-тави, что мы зарились въ бумагахъ, отписываемъ, переписываемъ, записываемъ и уписываемся. Бумажное делопроизводство поглощаеть все силы, такъ что въ иныхъ городахъ у местнаго начальства едва-ле достанетъ времени, чтобы прогуляться по саду. Когда же плавать по протокамъ, пускаться въ степи, путешествовать по сосванимъ странамъ и государствамъ, изучать Естественную Исторію?! Второю причиною можно считать отдаленность отъ столичнаго города. Астрахани неловко ждать ръшеній по текущимъ дёламъ изъ-за трехъ тысячь верстъ, изъ Петербурга. Третья причина -- недостатовъ образованія, недостатовъ, воторымъ страдаемъ всё мы. Отврыть источнивъ богатствъ, научить имъ пользоваться, возбудить дъятельность, облегчить сдълвидля этого недовольно одного здраваго смысла, которому до сихъ поръ у насъ почти вездв приходится двлать все, а иногла и въ немъ недостатовъ. Четвертая причина – раздъленіе управленія: въ Астрахани имфють своихъ независимыхъ начальниковъ и Министерство Военное, и Министерство Морское, и Министерство Государственныхъ Имуществъ, и Министерство Финансовъ, и Министерство Просвъщенія, и Министерство Внутреннихъ Делъ, и Министерство Иностранныхъ Делъ. Все эти начальники не всегда ладять между собою".

Тутъ же пришла Погодину въ голову мысль: "почему бы въ такихъ мъстностяхъ, какъ Астрахань, Крымъ, Оренбургская страна, Баку, Архангельскъ, нъкоторые Сибирскіе города, не объявить конкурсовъ съ преміями для изысканія средствъ развитія. Въ Астрахани, напримъръ, предложить вопросы: что должно сдълать въ отношеніи къ мореплананію, къ кораблестроенію, къ устройству Волги, къ торговлъ съ Персіею, съ Кавказомъ, съ остальной Россіею, къ рыбной ловлъ, къ солянымъ промысламъ, къ винодълію, разведенію

растеній, шелковичных червей, къ управленію Калмывами; къ устройству города".

Въ первый день своего прівзда въ Астрахань, Погодинъ пошатался по Кремлю" и "потімпался звономъ", въ воторомъ, замівчаеть онъ, "воля ваша, слышишь что-то родное". При этомъ Погодину вспомнился одинъ ученый німецъ, потомокъ Олеарія, съ воторымъ вогда-то встрітился онъ въ Ульмі. Услышавъ рожовъ Німецъвго почтальона, ученый німецъ "растаяль весь отъ удовольствія, и громко выразиль свой Німецвій патріотизмъ". Нынів, замівчаеть Погодинъ, "надъ тавими чувствами смінотся, но я уже старивъ".

Въ Гостинномъ Дворѣ и вообще на базарахъ "всего примѣчательнѣе для путешественнивовъ, — писалъ Погодинъ, — это игра физіономій и тѣлодвиженій: Татары, Калмыви, Персіяне, Армяне. Терещенко присоединяетъ еще различіе говоровъ: гортаннаго (Калмыцваго), дыхательнаго (Персидскаго и Турецваго), охримаго (Армянскаго). Какъ рѣзво отдѣляется отъ нихъ Русское, бѣлокурое лицо"!

Погодинъ посётилъ Астраханскаго архіепископа Асанасія, котораго онъ "имёлъ честь знать давно". Онъ былъ товарищемъ и другомъ молодости Надеждина. Высокопреосвященный познакомилъ Погодина съ своими "важными изслёдованіями" касательно Исторіи Христіанства, въ продолженіе первыхъ трехъ столітій, и преимущественно сочиненій Климента Александрійскаго.

На вопросъ Погодина: "Почему не издаются эти изследования", ответа не последовало.

### LXV.

Въ Астрахани Погодина занимали кочующіе оволо этого города Калмыви, прямые потомки "тажелыхъ и нёкогда грозныхъ для Россіи Монголовъ".

Здъшнему губернатору Б. В. Струве, сыну знаменитаго нашего астронома, авадемика Струве, "угодно было" пригла-

сить Погодина объдать на Черепахъ. Такъ называется одно изъ подгородныхъ селеній, съ примъчательными садами и виноградниками, гдъ Астраханцы любятъ гулять и любоваться зеленью, здъсь очень ръдвою.

Изъ города многочисленнымъ обществомъ они отправились по разнымъ протокамъ и каналамъ въ большой лодър. Гребцами служили имъ Калмыки, человъкъ двадцать, "молодецъ къ молодцу, въ красныхъ купеческихъ рубашкахъ, въ круглыхъ матросскихъ шляпахъ. Коренастые, широкоплече, они взмахивали разъ въ разъ веслами и гребли изо всъхъ силъ. Лодка ихъ мчалась "не тише иного парохода".

"Вотъ они, — писалъ Погодинъ, — внуви Чингисхановъ, Батыевъ и Узбевовъ, воторые приводили въ такой трепетъ несчастную старую Русь! Кто въ этихъ поворныхъ гребцахъ узнаетъ грозныхъ завоевателей Азіи, господъ древней Россія? Кавъ они стали тихи, смирны, послушны! Долго съ внихъ ніемъ я разсматривалъ ихъ физіономію и переносился воображеніемъ въ далевую старину. Но мит готовился еще неожеданите сюрпризъ въ этомъ родъ.

"Здешніе Калмыви находятся въ веденіи Палаты Государственныхъ Имуществъ, а предсёдателемъ ея оказался генералъ-маіоръ В. Н. Струковъ, старинный мой воспитанникъ, студенть Московскаго Университета. Признаюсь — я загрулнялся съ нимъ встретиться, потому что чувствоваль себя передъ нимъ несколько виновнымъ, и вотъ по какой причине. Онъ занимался очень хорошо и кончилъ курсъ у насъоколо 1839 года. Это быль отличный курсь, которымь я величался передъ попечителемъ Д. П. Голохвастовымъ, предлагая студентамъ говорить о состояніи Европы въ любомъ, по его назначенію, годів изъ трехъ послівднихъ столівтій (предметь, воторый я тогда преподаваль въ Университетв). У насъвишло вандидатовъ десять. Назаровъ, нынв предсватель Коммерчесваго Суда въ Москвъ; Роговичъ, оберъ-прокуроръ (нынъ сенаторъ); Калугинъ, начальнивъ Отделенія въ Министерстве Внутреннихъ Дълъ; Пересудовъ, бывшій оберъ-секретарь;

Протопоповъ, предсъдатель Самарской Палаты (нынъ директоръ Департамента въ Министерствъ Внутреннихъ Дълъ); Барышевъ, деректоръ Коммерческаго Учелеща въ Москвъ, переводчивъ Робертсона Исторія Карла V и проч. Струковъ былъ всвяъ ихъ моложе, а моложавъ до-нельзя. Мив хотвлось, чтобы онъ поврвлъ, и остался еще на годъ въ . Университеть, занявшись попристальные; я поставиль ему въ атестаціи единицею меньше, а для вандидатства ему единицы именно и не доставало. Юноша огорчился и оставилъ Университеть съ званіемъ действительнаго студента, - моя цвль была не достигнута и я сожальть посль, что, хоть и съ добрымъ намереніемъ, лишилъ его кандидатской степени. Любезный студентъ-генералъ отыскалъ меня и бросился во мив съ распростертыми объятіями. Зла онъ не поминлъ, а помниль только добро. Мы провеле съ нимъ несколько пріятныхъ минутъ въ воспоминаніяхъ объ Университетв, о его землявахъ и товарищахъ, которые всѣ, изъ Саратова, перебывали на моихъ рукахъ, переданные мив Шевыревымъ, также саратовцемъ, по случаю отъёзда его въ Италію, а именно: Струковы, Шевыревы, Прибылевскіе, Хордины, а впоследствін Дубасовы.

"На другой или на третій день, В. Н. Струвовъ предложиль мей взглянуть на Калмыцвій базаръ, училище и молельню, въ нівскольвихъ верстахъ отъ Астрахани. Мы поплыли туда по Волгій въ пріятномъ обществій. На берегу встрітили насъ старшины въ шелковыхъ халатахъ и такихъ же поддівнахъ. Поодаль стояли длинною ширингою молодые Калмычата, съ выдавшимися скулами, съ прямыми глазами, курносые, въ полотняныхъ форменныхъ сюртучкахъ, застегнутыхъ на всій пуговицы. Послій перваго привітствія, они запійли—какъ бы вы думали чтой Боже царя храни! и пропійли весь гимнъ очень отчетливо. Можете вообразить мое язумленіе! О Русь, подумаль я послій перваго впечатлійнія, что за жерновъ есть у тебя, которымъ перемалывается въ мелкій порошокъ все, что ни попадется на твою мель-

ницу! И опять я вспомниль о Батыв, Узбекв, Мамав, въ воторымъ сюда, на берегь этой Волги, являлись съ поклонами и Ярославъ, и Александръ Невскій, и Иванъ Калита. И воть, внучата Батыевы, Узбековы и Мамаевы, поють, руки по швамъ, Боже царя храни!

"Попечитель повазаль мит прописи дітскія на Русскомъ и Калмыцкомъ языкахъ, карты географическія, которыя чертили Калмычата и на которыхъ подписали свои имена. Просто я диву дался, выпросилъ ихъ у любезнаго генерала, чтобы препроводить въ Петербургскую Публичную Библіотеку.

"Въ Калмыцкомъ училищъ воспоминается съ благодарностію имя генерала Тагайчикова.

"Молельня расположена въ низенькомъ домикъ о двухъ вомнатахъ. Въ задней, на какой-то этажеркъ, стоили и висвли разныя изображенія божествъ, мужсваго и женсваго рода. Священно-служители сидели на полу, поджавши ноги, въ два ряда, другъ противъ друга. Первое мъсто занималъ главный священникъ, который пёль и читаль нараспевъ разныя молитвы, то вланяясь, то махая руками, то звоня воловольчивами. Сослужившіе подхватывали издаваемые имъ звуви и дули немилосердно въ разныя извилистыя трубы. Стукъ, громъ, гамъ, разладица невообразимая. Въ ушахъ трещало, а все намъ чунлось, что это молитва, выражение человівческаго чувства къ Богу, невіздомому Творцу и Правителю вселенной, котораго ищеть одинавово и дикарь, и философъ, и что этотъ голосъ доходить до той же высоты, вавъ и всякій другой. На блёдномъ, худомъ, безчувственномъ какъ будто лицъ главнаго священнива все-тави примътно было, что это священнивъ, а не купецъ, не работникъ.

"Мы зашли въ кибитку священника, очень хорошо убранную коврами и диванами. Были мы и на базар'в Калмыковъ, заглядывали въ разныя кибитки".

Но Погодинъ отвлекся отъ прогулки на Черенаху. "Трапеза, — пишетъ онъ, — устроена была въ тъни подъ сънью высовихъ деревьевъ. Лукулловскими рыбами, въ диковинку для насъ Москвичей, отличался въ особенности вкусный объдъ. Дружное, согласное общество главныхъ чиновъ управленія, безъ всякой церемоніи съ начальникомъ, представляло для насъ новую пріятную картину. Прогулка по здёшнимъ аллеямъ, молодымъ и старымъ, цейтущимъ сейжею зеленью, исполненнымъ благоуханія, доставила живое удовольствіе".

Поздно вечеромъ, по сухому пути, Погодинъ воротился домой.

За домашнимъ чаемъ у губернатора, Погодинъ услыхалъ много люботныхъ свёдёній о живни разныхъ примёчательныхъ лицъ въ Сибири, гдё Б. В. Струве служилъ долго. Другую прогулку Погодинъ совершилъ въ здёшній вокзалъ, впрочемъ—писалъ онъ,—по длинной и непріятной дорогі, съ разными поворотами по кривымъ переулкамъ. Неужели нельзя устроить покороче. Извозчику надо заплатить туда по крайней мірті рубль сереб., если не больше; да тамъ истратить столько же! Кто же можетъ гулять здёсь? Одни только зажиточные люди. И не умітемъ мы завести хоть линейки, тарантасы, долгушки для отправленія охотниковъ туда и сюда. На всякомъ шагу видишь, какъ мы мало радбемъ объ удобствів и какъ мало способны къ движенію".

По замъчанію Погодина, "растительностію вообще Астрахань бъдна, а потому и садъ вокзальный, котя не очень опрятно содержимый, привлекаетъ многихъ охотнивовъ. Попасть туда однако не очень легко. Надо быть введенымъ къмънибуль изъ членовъ. Кажется, есть здъсь дерево, посаженное Петромъ. На костюмы Европейскіе и танцы не хочется и смотръть въ Астрахани".

По дорогъ, Погодинъ заъзжалъ въ огородъ, "гдъ одинъ купецъ, вмъстъ съ персіяниномъ, началъ разводить марену. Капиталъ положилъ купецъ, труды и знаніе персіянина. Чтобы получить марену, нужно три года. Лучшая марена есть Дербентская, но и здъсь надъются имъть хорошую. Персіянину помогаеть сынъ, мальчишка лътъ тринадцати съ прекрасными глазами. Подлъ огорода виноградный садъ, принадле-

жащій дьякону; Погодинъ полюбовался порядкомъ, хозяйственностію, опрятностію".

Есть свидетельство, пишеть Погодинъ, что "много месть въ Астрахани было подъ садами, которые теперь представляють пустыри. Въ 1618 году еще появились здесь виноградники. Какой-то немецъ, австріецъ, можетъ быть славянинъ, постригшійся после въ монахи православнаго исповеданія, получилъ несколько ловъ изъ Персіи. Петръ учредилъ садовое правленіе и своими руками посадилъ несколько деревъ на бугре Паробичевомъ. Паробить (венгерецъ—вероятно венгерскій славянинъ), въ 1752 году, улучшилъ винодёліе, а после него оно упало и не поднимается до сихъ поръ".

Погодинъ заглянулъ "мимоходомъ" и въ учебныя заведенія. "Гимназія — писалъ онъ — очень стёснена, и ученивамъ негдъ прогуляться; Семинарія почти въ развалинахъ. Долго исвалъ я ея, хотя она находится подлъ Кремля, и изъ пяти встръчныхъ мит пъшеходовъ, никто не могъ показать ни ея, ни Гимназіи: такъ видно мало извъстны онъ въ народъ".

Кабинетъ Натуральной Исторіи во время посіщенія его Погодинымъ, приводился "въ порядовъ выписаннымъ отвуда-то сыномъ Германіи, а изъ любезныхъ соотечественниковъ не нашлось видно нивого, чтобъ принялъ на себя не слишкомъ благодарную обязанность. Есть предметы интересные; образчики туземныхъ птицъ, насъкомыхъ, соляныхъ кристалловъ, рыболовныхъ снастей, судовъ, но, кажется, ихъ мало въ сравненіи съ тъмъ, что могло бы здъсь быть. Помъщеніе неудобно по отдаленности. Музей обязанъ своимъ основаніемъ генералу Тимирязеву".

Только Публичная Библіотека произвела на Погодина впечатльніе. "Здъсь, — писаль онь, — примъчается нъкоторая жизнь, отсутствующая въ прочихъ мъстахъ. Основаніемъ своимъ она обязана купцу Шайкину, движеніемъ — Бенземану". По замъчанію Погодина, "въ Библіотекъ нужно было бы собрать всъ сочиненія, всъ статьи, разсъянныя въ журналахъ, объ Астрахани. Если нъкоторыхъ нельзя достать печатныхъ, нало

икъ переписать. Объ Астрахани много напечатано любопытнаго, но все это разсвяно, и гдв же тому быть собрано, какъ не въ здвшней Библіотекв. Гимназистовъ, семипаристовъ надо посылать въ Библіотеку, и пусть они прочитываютъ тамъ это и даютъ отчеть учителямъ".

Таможня представила Погодину нъсколько "характеристических явленій, которыя слъдовало бы", по его мнънію, подмътить и огласить: Татары, таскающіе на спинъ страшныя тяжести, представять нъсколько положеній и для живописца.

"Одинъ изъ важнъйшихъ товаровъ, — писалъ Погодинъ, — это южные плоды, но ихъ не умъютъ укладывать порядочно въ Персіи и прочихъ ближнихъ странахъ, откуда они привовятся, и потому они лишаются лучшихъ своихъ качествъ, теряютъ цъну; стоило бы, кажется, купцамъ съъздить на мъста ихъ произрастанія и научить продавцевъ, для ихъ собственной выгоды, какъ должно укладыватъ. Куда ни взглянешь, вездъ примъчается Азіятская неповоротливостъ".

Обойдя нъсколько церквей, Погодинъ засвидътельствовалъ, что при "совершеніи объденъ, вечеренъ, всенощенъ, богослуженіе совершается вездъ благочинно и богомольцевъ вездъ много. На церковное построеніе собирается въ мъшечекъ, что очень неудобно, потому что лишаетъ возможности имъть сдачу, когда понадобится".

Погодинъ посётилъ также и Армянскій соборъ, который, по его словамъ "отличается здёсь богатствомъ и великолёніемъ". Въ сумеркахъ, не удалось разсмотрёть ему, какой-то отличной Италіанской картины—кажется, копіи съ Рубенсова Сиятія со Креста".

Изъ, собора Погодинъ былъ приглашенъ въ домъ, принадлежащій одному почетному семейству изъ Армянъ, Будагову. Погодинъ спросилъ его: "Не родственникъ ли ему Лазарь Будаговъ, учившійся нѣкогда въ Московскомъ Университетѣ ?—Это мой родной братъ!— "Разговоръ, слѣдовательно, писалъ Погодинъ, — оживился вслѣдствіе взаимнаго знакомства. Вышла мать, величавая женщина, въ національномъ Армянскомъ востюмъ, не говорившая ни слова по-Русски. Кавъ мелки передъ нею были внутки, наряженныя Французскими куколками, воспитываемыя въ пансіонъ и отвъчавшія по-Французски на предложенные вопросы. О, обезьянство, куда ты не проникаешь и сколько зла ты вездъ причиняешь!"

Любознательность понудила Погодина заглянуть и въ Татарскую мечеть, "Вся улица — замъчаетъ онъ — заселена Татарами. Дъти бъгаютъ взадъ и впередъ. Мы начинали было говорить съ дъвочками: опрометью бросились онъ отъ насъ прочь и устанавливались смотръть на насъ издали. Нъсколько Татаръ встрътило насъ при входъ въ мечеть и требовали, чтобъ мы сняли калоши. Хорошо ли вамъ жить? спросилъ я потихоньку одного изъ нихъ. — Хорошо, отвъчалъ онъ миъ плутовски, очень корошо! Видно татаринъ имълъ много опытовъ, что подобные вопросы ни къ чему не ведутъ, а откровенные отвъты могутъ причинить только вредъ".

"Жизнь въ Астрахани, — продолжаетъ Погодинъ, — говорять, была невообразимо дешева, ибо все, въ самомъ дъл, въ обили: рыба съ икрою, соль, мясо, овощи, плоды, хлёбъ. Но мы какъ-то умъли ввести дороговизну и здъсъ. Живые осетры, севрюги, стерлядь, свъжая икра — являлись всякій день на нашъ столъ и мы услаждались ежедневно, поминая Михаила Семеновича Щепкина и Михаила Константиновича Гульковскаго. Зернистая лучшая икра стоитъ здъсъ тридцать коп. сер. за фунтъ.

"Рыбный промысель есть главный въ Астрахани и бываеть иногда трудно найдти рабочихъ: всё бёгуть на промысль и получають по рублю серебромь въ день. Куда же дёваются заработанныя деньги? Большею частію въ кабакъ. А, есть ли какое стараніе вразумить несчастныхъ, невёжественныхъ труженивовъ и показать имъ опасности той дороги, по воторой идуть они, гибель, воторая ихъ ожидаетъ? Кавія мёры принять можно для ихъ вразумленія?

"Да вому же до этого дело.

"Прогулялись мы по берегу. Гостинницы имъють, надо

привнаться, видъ неблагообразный. Пройдти мимо гадко. И что за глупыя имена"!

Въ Астрахани, Погодина посётилъ вандидатъ С.-Петербургскаго Университета Лытвинъ, пріёхавшій сюда для филологическихъ изследованій Калмыцкаго языка. По замечанію Погодина, "онъ полюбилъ отъ души это дикое племя, познакомился коротко съ его достоинствами и недостатками, съ его нуждами и желаніями. Бесёда его доставила мив истинное удовольствіе".

### LXVI.

"Въ Астрахани, — писалъ Погодинъ въ внязю М. А. Дондукову-Корсавову, — ждали недёлю отплытія парохода. На Каспійскомъ морё также пробыли недёлю, испытывая вачку, страхъ отъ столвновенія съ баржею, воторую должны были тащить за собою, наконецъ были напуганы продолжительными туманами. Изъ Баку, по доламъ и горамъ, чрезъ рёви и потови, добрались до Тифлиса, нашли своихъ родныхъ вавъ нельзя лучше".

Къ сожальнію, о путешествіи Погодина по Грузіи мы имъемъ только отрывочныя свъдьнія. Знаемъ, что онъ прибыль въ Тифлисъ 30 мая 1860 года, и въ Дорожномъ Днесникть его, подъ этимъ числомъ, отмъчено: "Непріятно начатое утро. Споръ съ смотрителемъ. Опасенія. Послъ 16 верстъ, полустанція; благополучно, безъ споровъ. Нечего и безпокоиться. Смотрълъ брошенныя сакли.... Полустанція на Куръ. Прекрасная долина послъ послъдней станціи. Вотъ видънъ и Твфлисъ, но съ невыгодной стороны. Встрътили. Что и говорить! Первое впечатлъніе. Базаръ. Дома надъ Курою... Ну, слава Богу"!

Во тотъ же день, Д. А. Милютинъ писалъ Погодину: "Съ радостію узнаю о прибытіи вашемъ сюда и горю нетерпъніемъ увидъться съ вами. Не удостоите ли пожаловать къ намъ завтра отобъдать, въ 3 часа, вмъстъ съ Альбертомъ

Карловичемъ? \*) Если жъ приглашеніе это разстроило бы ваши планы на завтрешній день—то придется отложить до среды, когда я могу располагать своимъ временемъ по отъйздів главновомандующаго. До пріятнаго свиданія".

"Вы теперь въ Тифлисъ -писалъ Погодину, изъ Астрахани, Мартьяновъ, - Примите мое поздравление съ прітводомъ, и благодарность за то, что не отталкивали меня отъ себя въ Астрахани. Когда вы убхали, миб было скучно. Видите ли, обывновенно я съ людьми свучаю и прихожу въ себя, вогда остаюсь оденъ, --- а туть было наобороть. Мив Василій Александровичь Коворевъ писалъ, что своро будеть въ Царицынъ и вызоветъ меня туда же. Въ первыхъ числахъ іюня увижу его. Да, естати, надъюсь въ Баку вы видели фабрики и заводы Закаспійскаго Товарищества. Несчастный милліонъ Василія Александровича, я думаю, не возвратится къ нему и наполовину. Что это, очароваль что ли его баронъ Торнау? Послѣ васъ я еще имълъ свъдънія изъ Персін, о тамошнемъ ходъ дълъ Товарищества, просто, изъ рукъ вонъ!... Миъ кажется, баронъ Торнау идеалисть, а върнъе-мечтатель. Онъ, можеть быть, быль бы славный писатель въ роде Гофмана. Мнв кажется, что вся бъда отъ того, что онъ самъ себъ не уясниль, что у него возится въ головъ, умъ или мечтательность. Видно подумаль-умъ, а на деле-то другое. Вотъ и вышла исторія. Да въ мечтательности-то въ немъ есть легвомысліе и самоувъренность француза; барство скороспълаго бюроврата съ смешной и щенетильной стороны; вместо Немецкой положительности, чьё-то возмутительное упрямство. Все это такъ; — да Василій Александровичь то за что туть терпить? А нравственное-то унижение передъ всвиъ торгуюшимъ міромъ какое! Впрочемъ, чтожъ, я заговорняся, если васъ интересуеть это дело, то въ Тифлисе и Баку оно передъ глазами. Вы замётили на пароходе, что дана же для чего нибудь намъ жизнь. По моему мивнію, цвль жизни -- есть сама

<sup>\*)</sup> Зедергольмомъ. Н. Б.

жизнь. Другой цёли нёть. А чёмъ должна быть эта жизнь, вавъ расходоваться, о томъ можно сдёлать вопросъ своему сердцу, если оно есть. У кого-же нёть сердца, тому со стороны нечего и разсказывать,—не растолкуете, не пойметь".

За неимѣніемъ другого источника, обратимся опять къ Дорожному Дневнику Погодина и будемъ довольствоваться лаконическими его отмътками:

Подъ 1 моня 1860 мода: "Ольшевскій, Чермавъ, Торнау, Бартоломей, Іоссиліанъ. Фонарь съ фотагеномъ".

- 2 — : "Кабинеть нам'ястника. Карта. Альбомъ. Портреты. Об'ядъ у Торнау. Ольшевскій у насъ".
- 3 — : "Об'ёдъ у Милютина. Баня поутру. Къ Фад'еву и Витте. Бартоломей вечеромъ".
- 4 — : "Написалъ письмо въ Ковореву и зашелъ въ Торнау... На Армянскій базаръ. Продавцы зеленью... Витте у насъ. Ералашъ".
- 5 — : "Къ объднъ. По улицамъ ожидаютъ процессіи. Зашелъ въ католическую церковь. Балконы, крыши, тротуары усыпаны народомъ. Прекрасная картина. Смирно и тихо, какъ всегда безъ полиціи. Въ Сіонскомъ соборъ и къ экзарху.... Послъ объда въ Ботаническій садъ. Страшная дорога. Дома лъпятся. Тифлисъ туземный и Тифлисъ Русскій"...
- 6 — : "Осматривалъ съ Іоссиліаномъ примъчательности. Метехская церковь.... Сіонскій соборъ. Кресть св. Нины. Небрежность. Кутансская рукопись VIII ІХ в. Переправа черезъ Куру. Дорога садами. Міансаровъ и Ахвердовъ. Грузинскія кушанья и вина. Ръчь Іоссиліана. Возвращеніе".
- 7 — : "Об'йдъ у Фад'йева. Блавацкая. Фад'йевъ о Кавкав'й. Витте. Споръ брата съ сестрою. Обезьяна \*). Шарманка. Іоссиліанъ объ Орбеліани \*\*). Вечеромъ Елькин-

<sup>\*)</sup> Сію обезьяну привезъ въ Тифлись одинъ итальянецъ; она своими комическими выходками обращала вниманіе Тифлиса. Примъч. О. А. Томичь.

<sup>\*\*)</sup> Генералъ-адъютанть внязь Григорій Дмитріевичь, въ то время, быль Тифлисскимъ генералъ-губернаторомъ. *Примюч. О. А. Томичь.* 

- ская \*). Институтъ. Инспекторъ. Директрисса. Дъвочки. Что читаете? Мало. Послалъ Норманскій періодъ... Къ экзарху. О товарищахъ. Его путешествіе. О Семинаріи. Мало мъстъ казенныхъ. Нужно много священниковъ, а ихъ нътъ. Нътъ мыслей нигдъ творческихъ, а все по бумагамъ. Къ Орбеліани. Очень милъ и привътливъ"....
- 9 — : "Прочелъ записку Фадъева. Дъльно. Вечеромъ на гору св. Давида. Грибоъдовъ. Камень надгробный. Церковь. Колокольня. Попъ напъвающій. Молебенъ? Нътъ свъчи. Могила Ваксмута. Примиряюсь съ Нъмцами... Грузины все-таки не любятъ Русскихъ. Надо ихъ вразумить. Поутру къ Бартоломею съ Іоссиліаномъ. Въ церковь Ахчайскую, чтобы посмотръть образъ Спасителя. Къ генералу Минквицу, барону Торнау".
  - 10 — : "Генералъ Минквицъ".
- 11 — : "Крещеніе еврея. Тронутъ. Надо бъ совершить это таинство иначе. Деревянный попъ молчаль, в не служиль. Чадо Авраамово. Ну воть, вы ждали, -- и пришелъ. Плакалъ. За воду и свъчи требовали два рубля, попу три, пъвцу одинъ, и того шесть. Вотъ почему не находилось крестнаго отца. Вместо облегченія, затрудненіе. Церковы... Разсматривалъ образа — дъйствительно глубокой древности. Благословляющая рука... По коридорамъ. Что за жизнь. Ни одинъ губернаторъ сюда не проникаетъ. По бумагамъ не значится. Надо помочь людямъ. Церковь Георгія. Думаль, не зайти ли въ Семинарію. Оскорбится экзархъ и не пошель, обозревь снаружи. Гимназія. Историческій влассь Сухо и мертво. Но ученики готовы, кажется, учиться. Осмотрълъ влассы и вомнаты спальныя. Училище Св. Нины. Насилу нашель, и долго кружиль... Пришель домой расвислый отъ жару и завалился спать. Читалъ Фадвева — умный человъкъ... Прогулка въ саду. Мъсяцъ. Звъзды сверкали очень ярко. Пріятная прохлада. Бартоломей о XII-мъ въкъ. Кре-

<sup>\*)</sup> Классная дама Тифлисскаго Института. Примъч. О. А. Томичь.

стовые походы съ одной стороны, а съ другой Турки и ослабленіе Персовъ. Потомъ Монголы опустошили все... Ирригація. Вода здёсь золото... Многія страны запустёли. Татары и Персіяне мастера"...

- 12 — : "Ванкскій соборъ. Богослуженіе. Пѣніе. Народъ. Вѣроятно посвященіе. Безъ сердечнаго участія... По мосту. Зеленщивъ. Очурси молодая. Выраженіе ба, ба, ба, и проч. Голосъ его слышался, вогда я доплелся до Головинскаго проспекта. Учителя Гимнавіи очень порядочные. Прочель имъ свои воспоминанія. Вечеромъ въ Бартоломею. Аршасиды и Сассаниды. Ахалцыхскій еврей съ монетами"...
- 13 — : "За об'ёдомъ Опочининъ \*). Предъ об'ёдомъ въ нему. Комета. Огненно-сверкающая зв'ёзда на югъ ".

# LXVII.

14 іюня 1860 года, Погодинъ выбхаль изъ Тифлиса, въ лѣтнюю резиденцію намѣстника Кавказскаго Боржомъ. О дорогѣ туда имѣются также краткія записи:

Подъ 14 іюня 1860 года: "Увладывались и собирались. Вытали въ 9-ть, витесто 6-ти... Станція Михетъ, древняя столица Грузіи. Церковь и вртность. На второй станціи задержка. Должны были простоять часовъ пять. Встртна съ студентами, трущими въ Москву. Написалъ письма. На третьей станціи опять задержка. Должно ночевать. На силу отправились по утру съ большими хлопотами. Оказалось еще колесо съ лопнувшей шиной. Тахать нельзя. Перестан въ другой тарантасъ и повезли... Перетвать черезъ Куру. Кузнецы запросили пять р. с. Они берутъ что хотятъ. Пригрозилъ смотрителю. Офицеръ съ услугами, видно вакой промотавшійся, проживающій у вдовы каптенармуса... Тахали безъ задержки до Сурама, а въ Сурамъ староста совтоваль ночевать, ибо

<sup>\*)</sup> Тифлисскій коменданть генераль-лейтенанть Алексій Петровичь. *Примъч. О. А. Томичь*.

де опасно такть ночью. Ръшился остаться, тъмъ болъе, что ходили тучи... Грузинская деревня. Безповойная ночь".

16 — — : "Вывхали въ 4-ре часа съ Суранской станціи. Прекрасныя м'яста. Наконецъ и въ Боржом'я. Расположились. Отдохновеніе. Разборы"...

По пріёздё въ Боржомъ, Погодинъ писалъ внязю М. А. Дондукову-Корсавову: "Привётъ изъ Каввазсвихъ ущелій добрёйшему внязю Михаилу Алевсандровичу. Кавъ вы доёхали до Новочервассва? Кавъ поживаете? Весело-ль, сповойно-ль? Теперь мы расположились въ Боржомѣ, пьемъ всё воды и купаемся. Мёста удивительныя, воздухъ животворный. Встрёчу и пріемъ я находилъ и нахожу вездё радушные, въ вознагражденіе за вытерпѣнныя непріятности. На обратномъ пути мы будемъ, вёроятно, въ Новочервассве: червните намъ два слова, сколько времени вы тамъ пробудете. Кавъ бы намъ было пріятно увидѣться съ вами и засвидѣтельствовать исвреннее уваженіе".

Князь Дондуковъ-Корсаковъ, изъ села Глубоваго, 23 сентября 1860 года, писалъ Погодину: "Не отвъчаль я многоуважаемый Михаилъ Петровичъ, на дружесвій прив'ять вашъ нзъ Закавказья, потому, что не зналъ куда писать въ вамъ. Письмо ваше не застало уже меня въ Черкаскъ и было прислано потомъ во мит въ деревию. Отправляясь послт завтра за границу, не хочу оставить родины, не свазавъ хоть нёсколько словъ Русскому человъку, а потомъ роднымъ мев по сердцу. Съ удовольствіемъ вспоминая о нашемъ плаванів по Волгъ, я благодарю васъ и любезную супругу вашу за ласковыя слова и разсказыванія о странствованіи по морю и по сушт послт нашей разлуки въ Царицынт. Надъюсь, что Боржомскіе источники были полезны для васъ обоихъ, и что теперь уже вы прибыли на зимнія квартиры въ родную, благословенную Москву, куда и посылаю это письмо. Поселясь на всю зиму въ г. Брюсселъ, съ семействомъ моимъ, и намъреваясь оставаться тамъ безвыходно до будущаго мая мъсяца, я почель бы себя счастливымь, есть ли бы вамь вздумалось

жогда либо подарить меня на чужбинѣ вашимъ печатнымъ или письменнымъ словомъ, это бы было доброе съ вашей стороны дѣло".

О пребываніи Погодина въ Боржом'є им'єются также кратвія записи:

Подъ 17 іюня 1860 года: "Довторъ Пилецвій. Разсвазаль свои обстоятельства, и въ величайшему удовольствію, услышаль, что именно эти воды могуть быть особенно полезны. Смотритель водъ Сутгофъ, декабристь".

- 18 — : "Началъ пить съ шести стакановъ. Знакомства. На гору въ Сутгофу. Извёстіе о нёкоторыхъ его товарищахъ... Читалъ Дюма.
- 19 — : "Визить къ внязю Борятинскому во фракъ. Очень разсудителенъ и любезенъ. Разговоръ опишу особо"...
- 21 — : "Тяжело ходить по жаръ. Въ газетахъ прочелъ о послъднемъ словъ Костомарова".
- 23 — : "Кончилъ Щапова. Много лишняго и повтореній, а есть мысли и св'єд'єнія. У Грузиновъ много обычаєвъ Персидскихъ".
- 24 — : "Дороговизна въ Тифлисъ. Причины. Положеніе чиновнивовъ. Артели или общества торговыя. Голова. Козни. Армяне. Отношеніе въ Русскимъ начальствующимъ ближнимъ и высшимъ. Анекдотъ о Муравьевъ и Воронцовъ. Съ 11-ю 13-ю тысячами нельзя жить въ довольствъ. Цъны. Случай съ сахаромъ. Свъчи и заперлись лавки. Грузинъ ъстъ только зелень и пьетъ вино. Вотъ почему онъ, съ одной стороны, лънивъ, съ другой—упрямъ"...
- 25 — : "Съ Боб. О духъ здъшняго правительства въ отношени въ цензуръ. Нътъ, нивакая власть не любитъ контроля. Лучше всего относиться прямо въ Борятинскому... Объ упадкъ Одессы со времени Воронцова, о выходкахъ нелъпыхъ Строганова. Разслабленіе... Бъдное человъчество, вакъ оно живетъ на лучшей землъ. Война до сихъ поръ мъшала всему. Читалъ Дюма".

- 27 — : "Почему бы не употребить лёвыхъ Горцевъ противъ правыхъ? и замёнить своихъ людей. Хоть бы отчасти... Газеты о посылев Французскаго флота вслёдъ за Англійскимъ въ Дарданелы"...
- 28 — : "Есть люди для всявихъ дътъ. Надо учредить мъсто безъ дълъ, которое указывало бы на новыя явленія и проч... Заходилъ во всенощной, которую служать очень плохо"...
- 30 — : "Вечеромъ прогулка съ вняземъ Борятинскимъ. Запишу особо".
- 1 *іюля* — : "На гору и въ паркъ, съ ксендзомъ... Удивительныя мъста"...
- 2 — : "Послѣ обѣда игралъ въ карти и проигралъ"...
- 3 — : "О Сумарововъ-Эльстонъ, который принимаетъ гостей у себя въ скромномъ платъъ, чего требуетъ и отъ гостей. Кахетинское у Борятинскаго"...
- 6 — : "Послѣ обѣда прогулва надъ Боржомомъ. Удивительныя мѣста. Затмѣніе непримѣтно"...
  - 10 — : "Вечеромъ у Борятинскаго"...

Лѣто 1860 года, въ Боржомѣ проводило семейство генерала Алексѣя Петровича Опочинина, и дочь его Ольга Алексѣевна Томичь свидѣтельствовала мнѣ, что Погодинъ ежедневно, по утрамъ, посѣщалъ внязя А. И. Борятинскаго и по долгу бе сѣдовалъ съ нимъ.

Последствиемъ этихъ беседъ, по всемъ вероятиямъ, были те черновые наброски Погодина, которые сохранились въ его архиве.

Въ одномъ изъ этихъ набросковъ, съ помѣтою "Боржомъ 3 августа 1860 года", мы читаемъ: "Высшее образованіе сдѣлалось необходимою потребностію Европейскихъ народовъ нашего времени.

"Можно ли отказывать въ немъ Грузіи и Арменіи, странамъ, которыя просвътились Христіансвимъ ученіемъ въ первые въка нашей эры. Съ этою цълію предлагается приступить немедленно къ учрежденію Университета въ Тифлисъ "Университеть этоть не можеть вдругь начать преподаваніе въ полномъ объемъ. Но въ такомъ великомъ дѣлѣ очень важно начало, основаніе, заведеніе. Каеедры могуть быть открываемы по мѣрѣ средствъ. Предметы слѣдуеть оставить на благоусмотрѣніе преподавателей. Не затрудняясь основаніемъ новаго зданія, первыя лекціи могуть быть открыты въ свободныхъ залахъ разныхъ вѣдомствъ, такъ чтобы ими могли воспользоваться всѣ желающіе. Время назначается только послѣобѣденное, отъ 5 до 8 часовъ, а поутру развѣ два ранніе часа: 8 и 9. Все жаркое кремя исключается изъ преподаванія...

"Вознагражденіе преподавателей предоставляется нам'ястнику изъ разныхъ остаточныхъ суммъ.

"На первый случай открываются каседры:

Исторія Грузін-Іосселіннъ, Бакрадзе.

Исторія Арменіи-Ивановъ.

Исторія Мусульманскаго Востова — Бартоломей.

Восточная Нумизматика-онъ же.

Исторія Русскихъ войнъ на Кавказъ-Фадъевъ.

Язывъ и Литература Грузинсвія.

Языкъ и Литература Армянскія.

Языкъ и Литература Персидская-Татарская.

Словесность Русская — Алмазовъ.

Исторія Русская -- Григорьевъ.

Право тувемное.

Право Русское.

Исторія Цервовная.

Геологія - авадемикъ Абихъ, Ходзько.

Исторія Ногайскихъ и Крымскихъ Татаръ- Лухиновъ.

Ботаника — Чермакъ.

Исторія Класической Литературы — онъ же.

Космографія — Жилеховскій, Берже и пр. "...

Въ Боржомъ, Погодинъ получилъ отъ стараго наставнива внязя А. И. Борятинскаго, а своего университетскаго товарища, А. М. Кубарева слъдующее письмо: "Я другой мъсяцъ

провожу въ жестовихъ мувахъ. Боюсь, чтобы это не быле последнія. Молю Бога, чтобы дожить до твоего возврата. Боюсь, чтобы не затерялся акть, который следовало переделать, сообразно съ новыми билетами. Думаю, что зловредния Киссингенскія воды, которыя я пиль такъ усердно, быле причиною этихъ страданій. Душевное и тілесное разслабленіе до такой степени изнуряеть меня, что не могу двухъ страницъ прочесть бевъ утомленія. Потеря аппетита. Постоянная тоска и всё припадки самой мрачной ипохондріи; къ тому постоянные жары въ продолжение всего июля. Термометръ на 33 и 34 до 36 градусовъ. Память внязя Борятинскаго обо моей. Благодарить его теперь не въ силахъ. Не писать въ нему, а видёть его желаль бы? Для чего не поёхаль съ тобою? Я бы его видълъ и это было бы для меня отраднейшее событіе въ жизни. Если Богъ дастъ воскреснуть, то последнее изследование посвящу ему, въ знакъ благодарности. Испроси на это его соизволеніе. Увірь его, что оно не только не будеть пошло, но думаю даже его достойно. Ты уже слышаль 1-ю часть, но это ничто въ сравнения съ последующими. Впрочемъ, вавъ это назначается для нашего Общества \*), то подумай напередъ, можно ли и какъ это сделать? Иначе и не говори объ этомъ. По отъёздё твоемъ, я нашсалъ огромную вритиву. Угадай на вого?.. Во сто леть не угадаешь, если не сважу: на Исторію Богдановича. Нивавъ повърить нельзя, чтобы эту галиматью писаль человъкъ, знающій военное діло. Разві какой нибудь кадеть изъ подъ ферулы вакого нибудь Галахова. Прощай... Еще прошу подумать, можно ли сдёлать такое посвящение съ подобающимъ приличіемъ. Иначе, и не говори о томъ князю... Еще и еще подумай о посвящении и на чемъ решишь, тому и быть. Поблагодари внязя отъ меня въ вакихъ только найдешь вираженіяхъ и объясни, почему теперь я не въ состояніи письменно благодарить его. Я не свазаль тебь, что во время

<sup>\*)</sup> Исторія Древностей Россійскихъ. Н. Б.

пользованія водами я простудился, почему принужденъ быль обратиться въ водолечебное заведеніе Крейзера. Здёсь ослабёль еще болёе. Такимъ образомъ, все время и до сихъ поръ провожу въ страданіяхъ. Не худо узнать адресъ, какъ писать къ внязю. Но мнё бы всячески хотёлось представить ему что нибудь въ знакъ благодарности и кромё письма" 194).

12-го августа 1860 года, Погодинъ вывхалъ изъ Боржома, и мы принуждены обратиться опять къ его враткимъ дорожнымъ записямъ:

Изъ Боржома Погодинъ вывхалъ въ Кутансъ. "Крвпостъ Сурамская... Встретили своихъ воловъ. Поднесъ вино солдатамъ съ удовольствіемъ... Искусный ямщикъ Русскій. Прекрасная станція. Все чисто и опрятно. Лошади готовы. Держитъ Новосельскій... Виды по дорогѣ прекрасные, особенно на третьей станціи... Ручей внизу. Безпрестанно подъемы. Лошади слишкомъ горячи и пускаются вскачь. Совершенная пустыня. Никого не встречаешь. Темнота. Стало и страховато. Радость, когда встретишь человёка и жилище".

— 13 — — : "Ночь проведена безповойно. Спина и бока отбиты. Напились чаю, не торопясь, и отправились. Прекрасная дорога. Пріятные виды. Характеръ страны совершенно другой... Воть и Кутансъ. Города вавъ будто нётъ... Два солдата говорять между собою: Павель — эка сторона. А дальше еще двъ. И тъ наши. Вотъ вуда мы зашли. И не думають они, что все пріобретено ихъ вровью. Прівхали, все слава Богу. Отдыхать... После обеда съ священникомъ и офицеромъ. Состояніе врестьянъ ужасное... Они прячутъ деньги. Нельзя ничего показать: все отнимуть... Крестьяне совершенные илоты. Такъ они себя и считаютъ. Дороговизна страшная... Крестьянинъ обрабатываеть только сколько ему нужно. Что за городъ: заборовъ не было, одни плетни. Это уже въ прівзду веливаго внязя. Къ прівзду! Загляните на гауптвахту; куча князей сидить за воровство. Серебро у крестьянъ. Подробности о характеръ Исидора. Отношенія въ высшимъ, въ низшимъ и пр."...

Изъ Кутанса нашъ путешественнивъ отправился въ Поти, по Черному морю, въ Керчь, завзжая въ Редутъ-Кале, Сухумъ-Кале, Константиновское укръпленіе.

### LXVIII.

Вступивъ на Крымскую землю, Погодинъ восклицалъ: "Удивительный край! Какой воздухъ, какое море, какое небо! Прелестныя долины, величественныя горы, стремительные потоки! А деревья-то, кустарники, травы, цвъты! Что за рощи, что за луга, аллеи! Виды на всякомъ шагу разнообразные, игривые, живописные, почва плодороднъйшая, растительность богатъйшая, виноградъ, висящій тяжелыми, огромными кистами, какъ будто говоритъ: вотъ обиліе, пріидите, насладитесь!

"И дъйствительно, здъсь, въ Крыму, обиліе во всъхъ естественныхъ произведеніяхъ: плоды, ягоды, овощи, рогатий скотъ, вино, пшеница и елей! Рыба, дичь, соль, шерсть, шелкъ!

"Мѣстоположенія счастливье, выгоднье не сыщешь, не придумаешь: одною рукою подать отсюда къ Константинополю, другою—въ Закаввазье, въ Турцію, Персію; Бугъ, Диѣстръ, Дунай привезутъ вамъ, что угодно, изъ Средней Европы, а Донъ, Днѣпръ, доставятъ васъ во внутреннюю Россію, за Волгу, на Уралъ; Одесса, Таганрогъ, Константинополь, Требизонтъ, въ двухъ суткахъ пути, а не много подалъе Герусалимъ, Александрія, Средиземное море, по которому снують пароходы ежеминутные.

"Сколько воспоминаній, начиная съ первыхъ временъ Европейской Исторіи! Чрезъ тридцать слишкомъ вёковъ проносится имя Тавровъ, — одни изъ первыхъ обитателей Европы вмёстё съ Киммеріанами, — Таврія, Таврида, Таврическая губернія!

"Кавія Европейскія и Азіатскія племена не перебывали въ Крыму—Кельты, Свиом, Греки, Римляне, Козары, Готы, Италіанцы, Монголы, Татары, Турки, Русскіе.

- "Вотъ Свисскіе вурганы.
- "Вотъ жертвенняви друидовъ Кельтическихъ.
- "Вотъ родина Ахиллесова, мъсто храма Діаны, жертвоприношенія Ифигеніи. Здъсь высадились на берегъ Оресть и Пиладъ.—Здъсь процвытали Греческія колоніи: Пантикапея, Фанагорія, Өеодосія. Здъсь гора Митридатова.

"Тамъ Римскія ваменоломни, куда присылались на работу уголовные преступниви. Тамъ церковь Климентова, изъ первыхъ въковъ Христіанства, гдъ жилъ въ заточеніи и проповъдоваль этотъ славный папа.

"Здёсь родина Одинова, колыбель Готовъ — и Норманцевъ.

"Здѣсь Корсунсвая цервовь, гдѣ нашъ равноапостольный Володимеръ принялъ святое врещеніе.

"Здѣсь Глѣбъ Тмутаравансвій мѣралъ море по льду до Керчи.

"Здъсь Генуезская стъна, здъсь Венеціанская башня.

"Воть ханскій дворець въ Бахчисарав.

"Вотъ Чуфутъ-вале, древнее поселеніе Евреевъ-Караимовъ.

"А это что такое на берегу моря, вокругъ длинныхъ широкихъ заливовъ, безконечное необозримое поле, покрытое развалинами, какимъ нътъ подобныхъ во всей Европъ, будто вся земля со дна своего всколебалась, и камня на камнъ по всей поверхности не осталось? Страшное зрълище! Что это такое?

"Это Севастополь, Русская врёпость, разрушенная Англичанами и Французами.

.Koraa?

"Въ 1856 году".

Погодинъ объёхалъ Крымъ вругомъ: изъ Керчи въ Өеодосію, въ Симферополь, оттуда въ Бахчисарай, Севастополь, Балаклаву, по Байдарской долинѣ въ Алупку, Оріанду, Ливадію, Ялту, Никитскій садъ, въ Алушту, опять въ Симферополь и Перекопъ.

"Время было—пишетъ Погодинъ—прелестное (вромъ одного дня въ Севастополъ и другаго въ Балаклавъ). Солнце сіяло въ полномъ блесвъ. Въ воздухъ разливалась пріятная прохлада. Зелень, вспрыснутая дождемъ, дышала свъжестію. Очаровательные виды смънялись одинъ за другимъ. Чудесно, восхитительно"!

За темъ Погодинъ перевертываетъ медаль на другую сторону.

"Глухая молва—пишетъ онъ— о мусульманскомъ движеніи доходила до меня еще за Кавказомъ. Воочью представилось оно мит въ Керчи.

"Мы сходили съ парохода. Вслъдъ за нами, съ другого парохода валила, по подмосткамъ, толпа народа на набережную—это были Татары. Всъ они бъжали, какъ будто съ пожара, захвативъ въ безпамятствъ, что кому попало подъруку—мужчины, женщины, старики, дъти, въ рубищахъ, лохмотьяхъ, босые, едва прикрытые; у кого въ рукахъ узелъ, у кого подушка, у кого котелъ; кто тащилъ въ охапкъ всякую всячину; грудные младенцы на рукахъ у матерей, больные, опираясь на палки... Меня поразило это нечаянное явленіе.

"Что это за люди? — спросилъ я, позабывъ о Кавкаясвихъ слухахъ; куда они тавъ торопятся?

— "Это Татары, изъ-за-Азовскихъ степей, былъ отвётъ: они переселяются въ Турцію.

"Я остановился и долго смотрѣлъ на нихъ. Они собрались на берегу, около грека, въроятно, повъреннаго или коммисіонера, который объяснялъ имъ, кажется, что имъ слъдуетъ дълать, куда представлять свои бумаги и проч. Живописную кучу они представляли, выражая на лицахъ любопытство, сомнъніе, недоумъніе, неръшительность, переговариваясь между собою взглядами.

"По дорогѣ изъ Керчи въ Өеодосію, и изъ Өеодосіи въ Симферополь, оттуда въ Севастополь — вездѣ встрѣчались инѣ обовы, большіе и малые, съ этими переселенцами, на арбахъ, запряженныхъ волами. Немазанныя колеса скрипять. Мужчины идутъ, большею-частью, пѣшкомъ; женщины съ дѣтьми, въ повозкахъ, сидятъ почти другъ на дружкѣ; больные ле-

жать вое-вакъ, прислонившись въ чему попало. Кое-гдѣ устроены были навѣсы изъ рогожевъ или посвонной холстины, защищавшіе сволько-нибудь отъ дождя и солица.

"Передъ Өеодосіей мы наёхали на цёлый таборъ. Чуть брезжило утро. Люди просыпались и выходили, потягиваясь, в изъ подъ телёгъ, изъ шалашей, наскоро, кое-какъ сколоченныхъ, изъ вибитокъ; дёвушки перебёгали черезъ дорогу, съ кувшинами, къ ручью, за водою; ребятишки поднимали крикъ; женщины разводили огонь, отъ котораго синій дымъ поднимался къ верху; мужчины ходили другъ къ другу, сговариваясь, какъ-будто, и совётясь о наступившемъ днё. Волы паслись подлё.

"Въ Севастополь пришло вдругъ семь судовъ Турецвихъ за переселенцами. Плату за провозъ Турви берутъ съ Татаръ самую ничтожную.

"Попадались послѣ и на морѣ суда, стоявшія за безвѣтріемъ.

"Въ Симферополъ, на базаръ, большое пространство было занято продажными вещами переселенцевъ. Чего-чего тутъ не было, и все раскидано по землъ, навалено кучами; все продавалось, разумъется, за безпънокъ, лишь бы сбыть своръе съ рукъ. Грустно было смотръть на печальныя лица козяевъ, разстававшихся съ любимыми своими вещами, которыя служили имъ долго, въ которымъ они привыкли.

"Я походиль и по Татарскимь улицамь: все пусто; заглядиваль и въ домы въ Симферополв: оставшіеся обитатели шатались изъ угла въ уголь, какъ-будто помвшанные.—Зачвиъ же вы вдете? спросиль я.—Нельзя не вхать, всв вдуть, отввчаль мнв татаринь, почти плачущій. Воть какой у насъ садъ, девсти пятьдесять рублей въ прошломъ году мы получили. А надо вхать. Родные, знакомые уже увхали.—Въдь тамъ хуже будеть. — Знаемъ что хуже, но дълать нечего, надо вхать. Муллы повхали. Съ квиъ намъ оставаться?

"Нъкоторые аулы стояли совершенно пустые, и только

голодныя собави б'ёгали по завоулвамъ, дополняя печальную картину.

"Изъ Ялты въ Нивитскій садъ возиль меня одинь проворный татаринъ, совершенно-обрусёлый, знавомый, вёроятно, всёмь путешественнивамъ.

— "Ну, ты не увдешь, свазаль я.—Не увду, а семья увзжаеть. — Зачвмъ же? — Спросите ихъ; нивакъ не сговоришь. Отцу за семдесять лътъ—а все-таки вдетъ.

"Много я думалъ, смотря на всѣ эти явленія, и разныя мысли приходили мнѣ въ голову.

"Племя переселяется—трогательное зрѣлище! Люди оставляють свою родину, могилы своихъ отцовъ, колыбели своихъ дѣтей, землю, на коей родились и выросли, со всѣми ея воспоминаніями, идуть, куда глаза глядять, подвергаясь всякимъ лишеніямъ, въ страну неизвѣстную, не зная, что ихъ тамъ ожидаеть, какъ они будуть жить... Что за волненіе происходить въ ихъ душахъ! Какія чувства наполняють ихъ сердце... Какъ должно быть имъ тяжело, какъ сердцу больно отрываться отъ родины! Часто, вѣрно, оглядываются они назадъ!

"Не можетъ быть, чтобы Татары рёшились на тавую жертву безъ вавой-нибудь особенной, важной причины. Причина эта вроется не у нихъ, происходить не отъ нихъ, а подготовлена индё: сами-по-себѣ, они могли уходить много разъ — при началѣ подданства Россіи, среди войнъ, и особенно прошедшей; но они не уходили, даже мысли подобной не было примѣтно. Послѣ войны они тавже не думали, а теперь вдругъ, ни съ того, ни съ сего, поднялись. Что это значить?

"Надо зам'єтить еще, что идуть не одни б'єдняви, воторые над'єются найдти что нибудь и поправить свое состояніе, н'єть — идуть и богатые, зажиточные, воторыхъ потеря несомн'єнна, идуть знавомые съ удобствами жизни, служившіе въ нашей служб'є, влад'єльцы значительныхъ им'єній, садовъ, винограднивовъ.

"Причина не здъсь. Гдъ же? Въ Турецкомъ правительствъ?

Не можеть быть: оно не умъеть управиться съ собственными своими дълами, не въ силахъ удовлетворить настоящихъ своихъ подданныхъ. Гдъ ему замышлять что-нибудь новое!

"Причина должна зародиться въ нъдрахъ мухаммеданской религіи. Върно, возникло тамъ какое-нибудь новое ученіе, въ родъ мюридизма, върно явился тамъ какой-нибудь Кази-Мулла или Шамиль или Абдель-Кадеръ—или составилось, наконецъ, цълое тайное общество, которое умъло, схватясь за живую струну, возбудить въ народъ фанатизмъ, и фанатизмъ страшный, какому, можетъ быть, не было подобнаго. Поворотилась душа у правовърныхъ, вся кровь закипъла—и вотъ они, бросая все, бъгутъ, съ зажмуренными глазами, куда ихъ зоветъ религія. Муллы среди переселенцевъ всегда впереди. Съ фанатизмомъ шутить нельзя.

"О подсыльных повъренных (эмиссарахъ) ходять и слухи. На Кавказъ еще я слышалъ, что послъднія вспышки на лъвомъ, поворенномъ, флангъ, происходили вслъдствіе проповъди такихъ ходячихъ пророковъ. Даже въ отдаленныхъ нашихъ восточныхъ губерніяхъ слышится, говорятъ, глухой шумъ. Правовърные должны быть вмъстъ въ опредъленному дню,—проговариваются иные. —Мы воротимся скоро, — шекчутъ другіе, какъ-будто увъренные, что земля имъ вся сполна достанется.

"Если это такъ—а кажется это такъ, и никакой другой причины переселенія предположить нельзя— то на Востокъ должно замышляться что-нибудь большое, необыкновенное, ръшительное.

"Убійства въ Джеддъ, въ Дамасвъ — это все только поцытви; въ Константинополъ, нынъщнимъ лътомъ, отврытъ былъ большой заговоръ; слышалось и за Кавказомъ. Ожидайте общей ръзни...

"Я писалъ много, какъ русскій, какъ славянинъ, о восточномъ вопросъ. Теперь скажу, какъ европеецъ и христіанинъ, не въ видахъ своего Отечества и своего племени, а въ видахъ Европейскаго образованія, что Европейцы должны быть

на сторожъ—Англичане ли то или Французы, Русскіе, Нѣмцы вездѣ, гдѣ есть сколько-нибудь христіанскаго населенія, если не хотять, чтобъ кровь его легла на ихъ совѣсти.

"Нѣтъ нивакого сомнѣнія, что мухаммеданское владичество падетъ вездѣ — въ Европѣ, Азіи и Африкѣ, чтобъ на затѣяли мусульмане, и они должны будутъ уступить; но грѣхъ допустить вровопролитіе.

"Люди бътутъ, бросая все, оставляя обиліе, на явную нужду. Что это за люди? Племя полудивое, безъ маленшаго, въ нашемъ смысль, образованія. Значить, есть же у нихъ въ сердць сила принять такое ръшеніе, есть струна, которая, приведенная въ движеніе, побуждаеть ихъ въ жертвамъ, и какимъ жертвамъ? Кавихъ выше для нихъ нътъ. А у насъ, образованныхъ, есть ли какая-нибудь подобная сила? Готовы ли мы на подобныя жертвы? Чёмъ насъ расшевелить можно? Придумалась и форма для действія у этих дикарей! И знають они чего хотять! Другіе также видять свою дорогу, положимъ неприступную, непроходимую, но все-таки видятъ. Вездъ есть цвль, хотя бы и недостижимая. Мы представляемь стравное явленіе, ища подобія, ожидая образца, но відь у всяваго народа своя Исторія, и надо ум'єть найтись въ свонхъ обстоятельствахъ. По врайней мфрф, воть что должно перевестись въ общее сознаніе: д'алай всякой свое д'ало какъ можно живъе, по чистой совъсти. Но мы его не дълаемъ, не вниваемъ, принимаясь безпрестанно за чужія. Свое дъло кажется намъ чужимъ, а чужія-своими.

"Въ переселени Татаръ нечего обвинять никого—причина его не у насъ.

"Татары—племя для насъ чуждое, по религи враждебное, это правда; но они трудолюбивы, способны, честны, послушны, смирны. О честности ихъ помъщиви Крымскіе приводили мет столько доказательствъ разительныхъ, что я пожелалъ подобной и для многихъ своихъ соотечественниковъ. Касательно ихъ способностей — ходить за виноградомъ и вообще заниматься садоводствомъ, они мастера отличные. Пріучить вскорт

новое поселеніе невозможно, и Крымскіе сады и виноградниви подвергнутся, безъ Татаръ, большимъ опасностямъ. Множество работъ, лежавшихъ на Татарахъ въ самыхъ городахъ, передать невому. Въ Симферополѣ, главномъ городѣ полуострова, теперь уже ощущается отсутствіе Татаръ. Кто будетъ возить намъ воду зимою, кто будетъ рубить дрова? слыхалъ я отъ многихъ жителей.

"Многія страны, въ степномъ Крыму, такого рода, что никто не можетъ заселять ихъ, кромѣ Татаръ, довольныхъ малымъ, могущихъ жить почти безъ хлѣба и безъ воды.

"Особенно жалѣють о Ногайцахъ, примѣчательныхъ своимъ трудолюбіемъ, осѣдлостью, зажиточностью, способныхъ въ развитію. Нѣвоторые переняли много у Нѣмецвихъ волонистовъ и подверглись ихъ вліянію, въ большой для себя пользѣ. Ногайцы унесли много денегъ съ собою.

"Нѣкоторые помѣщики желали бы, чтобъ выселеніе происходило постепенно, чтобы Правительство опредѣлило сроки.

"Нътъ, если Татарамъ изъ Мевви назначено сбираться въ такому-то времени, и если они нужны для такого-то момента, то регулизація переселенія невозможна. Или идти, или оставаться: средины нътъ.

"Какъ-бы то ни было, а христіане, повторяю въ заключеніе, должны беречься везді, въ Константинополів и въ Болгаріи, въ Босніи и въ Малой Азіи, въ Іерусалимів и Смирнів. Дай Богъ, чтобъ предсказаніе не сбылось"!

# LXIX.

Въ продолжение двухъ сутокъ, отъ Севастополя чрезъ Балаклаву и Байдарскую долину, почти до Алупки, Погодинъ не встрътилъ и не обогналъ ни одного экипажа, а въ продолжени однъхъ сутокъ, онъ не видалъ по дорогъ ровно ни одной души. Онъ ъхалъ точно вакъ по безлюдному краю, куда нега человъческая не ступала. Великолъпные дворцы, богатыя виллы, роскошные сады, стояли пустехоньки, безъ

малѣйшаго признака жизни, осужденные на нѣмоту повелительнымъ голосомъ злаго волшебника. "А есть-ли—думалъ Погодинъ—какой нибудь уголъ въ Альпахъ, Аппенинахъ, въ Шварцвальдѣ, гдѣ-бъ не толкались теперь сотни Русскихъ людей, пе только зажиточныхъ, но и средственныхъ, верхомъ, пѣшкомъ, на лошадяхъ, на ослахъ, на мулахъ, еп voiture? На какія крутыя горы не взлѣзаютъ теперь наши эмансипированныя (вольноотпущенныя) дамы? По какимъ бездоннымъ пропастямъ не лѣпятся наши прогрессивные юноши! Гдѣ не катаютъ колесъ, гдѣ не рѣзвятся Русскія дѣти, въ красныхъ рубашечкахъ и кругленькихъ извощичьихъ шляпахъ? Вездѣ, кромѣ только Крыма"!

"Слушайте далве, — продолжаетъ Погодинъ, — ни на одной станціи по всему южному берегу, не нашли мы ничего, ни съвсть, ни выпить, даже рюмки вина, даже кисти винограда. Въ Кукенойсв объщались намъ, алчущимъ и жаждущимъ, сдвлать яичницу, но оказалось, что масло все вышло. Поврайней мърв, сварите яицъ хоть въ смятку, сказали мы съ досадою. Пожалуй, но въдь вамъ придется долго ждать, пока вода вскинитъ. Ну, такъ чортъ васъ возьми! И повхали мы натощакъ"...

Расположась объдать въ Ялтъ, Погодинъ "спросилъ бутылку столоваго и бутылку сладкаго вина. Какого?—Какого нибудь, только Крымскаго.—Ревезелту прикажете? Ну коть Ревезелту. И въ счетъ трактирщикъ поставилъ за эту бутылку два рубля сереб., и за столовое вино 60 коп."

Въ Симферополъ, на прощаньъ съ Крымомъ, Погодинъ велълъ подать бутылку шампанскаго Крымскаго, и долженъ былъ за Ай-Даниль заплатить также два рубля сер.

"Спрашивается,— замізчаеть Погодинь,— какой сотернь, рейнвейнь, мадера, шампанское, стоить на місті восемь франковь"?

Въ Севастопол'в Погодину захотвлось рыбы. "У насъ рыбы нътъ, — отвъчалъ служитель. А только что предъ тъпъ былъ общій разговоръ о Балавлавъ, откуда жители недавно были

прогнаны сирадомъ сгнившей рыбы: столько нагнато ея было въ заливъ, что ей повернуться было негдѣ, и она вся сгнила, распространяя вловоніе далеко вокругъ".

Въ внижной лавкъ, въ Симферополъ, Погодинъ спросилъ какихъ нибудь Крымскихъ описаній. Ему подали тетрадку о древностяхъ—Фабра, въ шесть листовъ, и спросили рубль серебромъ; обозрѣніе южнаго берега Домбровскаго, въ два листа, и потребовали восемьдесятъ копѣекъ. Кромѣ этихъ двухъ тетрадокъ, не нашлось ничего,—ни видовъ, ни картъ, ни панорамъ, никакихъ вожаковъ и разскащиковъ.

"Извощивамъ, воторые возили Погодина на Малаховъ вурганъ и на третій бастіонъ, отъ четырехъ часовъ до осьмаго по полудни, съ небольшимъ за три часа, на двухъ до-потопныхъ дрожвахъ, "испытавшихъ бомбандированіе и летавшихъ на воздухъ, въроятно, вмъстъ съ довами", долженъ онъ былъ заплатить семь рублей серебромъ.

Въ Керченскомъ музев Погодинъ смотрвлъ "разныя бездвлицы подъ стекломъ, а Царскій курганъ, съ своимъ удивительнымъ сводомъ, съ своими циклопическими ствнами. Европейская достопримвчательность, сокровище науки, отданъ на жертву буйволамъ и свиньямъ... и войти въ него не только трудно, но и противно".

На станціи предъ Севастополемъ, никто не могъ отвъчать Погодину "ни на одинъ нужный вопросъ о движеніи войсвъ, Русскихъ и Французскихъ; до воторыхъ мъстъ продолжалось отступленіе, гдъ былъ поворотъ, обходъ, главныя ввартиры, какъ называется эта гора и т. п. Смотритель говорилъ, что онъ недавно занялъ это мъсто; ямщики говорили, что они поступили съ другой станціи; а монахъ сказалъ, обидясь вопросомъ: это не мое дъло"!

Въ городахъ никто не вздумаетъ напомнить путешественнику: "Когда выбдете, напримбръ, изъ Керчи, вы увидите направо гору—это Митридатова гора. По дорогѣ изъ Өеодосіи не забудьте о Старомъ Крымѣ. На станціи Бельбекской—вотъ что происходило и т. п. Никто не вздумаетъ—значить не при-

дается цёны свёдёніямъ, не предполагается любопытства, не ожидается упрева".

Упомянувъ обо всёхъ этихъ явленіяхъ, Погодинъ, спрашиваетъ: "Скажите образованное ли общество мы представляемъ"? и отвёчаетъ: "Дикое, хотъ мы и имъемъ журналистовъ, щеголяющихъ въ такихъ жилетахъ и пиджакахъ, какимъ позавидовали бы Бруммель и графъ Дорсай, и фельетонистовъ, представляющихъ чуть не ежедневно идеалы благоустроенныхъ государственныхъ механизмовъ, побойчёе всёхъ передовыхъ мыслителей нашего времени".

Отвътивъ на вышеупомянутый вопросъ, Погодинъ продолжаетъ: "Ну, вотъ до чего и договорились вы, восклицаютъ рыцари общихъ мъстъ, радуясь опровергнуть мои первыя обвиненія: ъсть нечего, пить дорого, ъздить неудобно, людей нътъ, слова перемолвить не съ къмъ,—скучно, досадно, противно! Помилуйте, какже вы хотите, чтобъ мы для такихъ, хоть и родственныхъ, удовольствій отказались гулять по Рейну, Оберланду, въ Палермо, на островъ Вайтъ.

"Тише, тише! Да въдь еслибъ вы, оставивъ Петербургскія болота, съ ихъ туманами, испареніями, вътрами, сыростью и грязью, поселились, хоть на одно лето въ Крыму, и заняли свои палаццо, виллы, галлереи, то вмёстё съ вами и вашими деньгами, очутились бы тамъ и пища, и питье, и лавомства, и дешевизна, и польза, и веселье, и движенье, и жизнь. Сто семействъ на пространствъ двухъ верстъ, по берегу моря.ну воть вамъ и общество, и спектакли, и концерты, и всякіе parties de plaisir. Нашлось бы, съ къмъ вамъ говорить и проводить время! Проватиться изъ Алупки въ Оріанду, изъ Оріанды въ Ливадію, Гаспру, Юрзуфъ, Ялту, въ катерахъ, лодвахъ, тюльбюри, верхомъ, -- гдъ найдете вы прогулку пріятнъе? И всякій день получали-бъ вы въ вашему столу такую свъжую рыбу, со всъхъ притововъ Чернаго моря, вакой самъ Лукулль не лакомился въ своей залъ Аполлоновой. И всякой день получали-бъ вы самые ранніе вкусные овощи, какую нибудь цвётную капусту, отъ которой капитанъ Копейкивъ

ахнуль бы погромче, чёмъ отъ славнаго арбуза въ Милютиныхъ лавкахъ. Устрицъ наловили бы вамъ Греви во всякому завтраку, и прямо изъ моря принесли бы на тарелочкахъ. А Черкасская говядина доставила бы вамъ такой ростбифъ, какой не подается никогда у Лондонскаго лорда-мера. О десертв и говорить нечего: благороднъйшіе плоды, сочные, вкусные, душистые, чего хочешь, того просишь! Вино чистьйшее, легкое, здоровое. Купаться можете даромъ привольные, удобные и лучше, чымъ въ Ницив, Остенде, Трувилы и Свинемонде. Есть и грязи разныхъ сортовъ для охотниковъ до грязей. Сообщение съ Россией чрезъ Одессу ежедневное, съ Европою по Дунаю или Средивемному морю безпрестанное.

"Нътъ спектаклей!

"Да накой спектакль можеть быть занимательные тёхъ, которые вы устроите сами собою, изъ среды своего общества, хоть по разу въ недёлю. Сколько удовольствія — найдти въ себъ таланть, дать ему средство обнаружиться, оказать дъйствіе на другихъ. — А сборы, приготовленія, репетиціи, ошибки, удачи, неудачи? Сколько смёха, веселія, занятій.

"Для концертовъ средствъ еще болье, чъмъ для спектаклей. "Но перестаньте думать о концертахъ, спектакляхъ и балахъ. Пора имъ надовсть и зимою. Проведите лъто съ польвою для души, какъ для тъла".

# LXX.

Въ Крыму Погодинъ мечталъ образовать Университеть. "Ботаника, Геологія, Зоологія, — писалъ онъ, — какая сцена для этихъ наукъ удобнёе Крыма? Кто же будетъ учить насъ Ботаникъ, Геологіи, Минералогіи? Не только для естественныхъ наукъ, но для всёхъ историческихъ, можно устроитъ въ Крыму образцовые курсы. Всё Европейскія знаменитости рады будутъ принять въ нихъ участіе, и все это не будетъ для васъ стоить ничего, или почти ничего".

<sup>—</sup> Вы шутите?

"Нѣтъ, не шучу".

— Да вакже это можно сдёлать?

"Очень просто для тёхъ, у кого есть мысли въ головъ, а у кого ихъ нётъ, тѣ, разумёется, никогда, нигдѣ, не видумаютъ они ничего, кромѣ затрудненій, препятствій и невозможностей, изъ коихъ первую и главную составляють они сами, своею противною особою".

Высказавъ эти общія разсужденія, Погодинъ приступаеть къ ділу. "Помните, — писаль онъ — предполагаль я сто семействъ, прівхавшихъ въ Крымъ, въ свои помістья — провести літо: Голицыны, Долгорукіе, Кочубеи, Толстые, Трубецкіе, Перовскіе, Демидовы, Яковлевы, Шереметевы, Волконскіе, Потоцкіе, Нарышкины, Апраксины, Фундуклеи, Строгановы, Воронцовы, Мордвиновы и проч.

"Вы посылаете приглашеніе въ Гумбольду или Риттеру (жаль, что они оба умерли), Либиху, Шлейдену, Теккерею, Дивкенсу, Вильменю, Кузеню, Гизо, Рауль-Рашету, Мишелю, Шевалье, Сен-беву, Листу, Рошеру, Гервинусу, Ламартину. Кого же выбрать намъ изъ Русскихъ-то? Ради Бога, только не NN, не ББ, не SS. А то и на Крымъ нагонять они скуву.

"Въ письмъ своемъ вы напишите: Русское общество намъревается провести нынъшнее лъто въ Крыму. Оно имъетъ честь предложить вамъ участіе въ его экскурсіяхъ и увеселеніяхъ. Предполагаются экскурсіи въ Константинополь, Одессу, Таганрогъ, Требизонтъ, Смирну, Варну, Поти, Батумъ, Сухум-Кале; предполагается обозръть берега Чернаго моря, Земли Донскаго войска, устья Днъпра, Дона, Днъстра, Дуная, Ріона. Увеселенія: спектавли, концерты, ежемъсячные любителей. Всъ издержки общество принимаетъ на свой счетъ, и въ замъну ихъ проситъ васъ прочесть ему двадцать лекцій объ Англійской, Французской Литературъ, о Политической Экономіи, Новой Исторіи"...

При этомъ Погодинъ спрашиваетъ: Не будеть ли это стоить слишкомъ много? И отвъчаютъ: "Вотъ вамъ счеть:

Изъ Тріеста, изъ Въны, изъ Марсели, прівхать каждой знаменитости въ Ялту стоить едва ли не менте 200 руб. сер. А пятерымъ, больше въдь на одно лето ненужно тысячи р. с. Столъ они будутъ имъть съ вами, и десятый, двенадцатый гость, никогда не стоитъ ничего. Содержать лето пароходъ много ли стоитъ?

"Ну вотъ вамъ и всв расходы.

"Върно вамъ станетъ жить въ Крыму со всеми удовольствиями и причудами гораздо дешевле, чемъ въ Петербургъ. А сколько разнообразия, игры, наслаждения и пользы?

"Для меньшихъ дътей межно выписать лучшихъ учителей Русскаго языка, Исторів, Географіи, Закона Божія по 300 р. 500 р. за лъто, и устроить общіе гимназическіе курсы.

"Сто семействъ истратять, положимъ, по 10 т. р. с. и этотъ милліовъ разсыплется богатымъ съменемъ по всему полуострову, и принесетъ на будущее время новые плоды.

"Людямъ средняго сословія, напримірь: профессорамъ, художнивамъ, меднвамъ, можно бы доставить много пользы и удовольствія, отдавая имъ внаемъ лишнее поміщеніе. Кромі отдыха, вромі ліченья, участія дароваго въ нівоторыхъ удовольствіяхъ и удобствахъ, они могли бы найдти для себя и правтику, смотря по предметамъ своихъ занятій, могли бы содійствовать вамъ своими познаніями, трудами и способностями.

"Какую жизнь пріятную, веселую, здоровую, дешевую, можно было бы устроить на южномъ берегу, о какой въ Европъ и подумать нельзя"!

Высказавъ это, Погодинъ съ недоумъніемъ замъчаетъ: "Это мечты, несбыточныя мечты"! А почему?—спрашиваетъ онъ и отвъчаетъ: "А потому, что нивавъ не могутъ наши Долгорукіе, Нарышкины, Голицины, Мещерскіе, Апраксины, еt tutti quanti, согласиться между собою и устроить что-либо общее. При томъ люди большого свъта привыкли плъснъть, чахнуть, зябнуть, дрожать, дряхлъть, хилъть, въ любезныхъ своихъ болотахъ; имъ пріятнъе гнуться подъярмомъ этикета,

и задыхаться въ хомутахъ приличій, чёмъ жить живою жизнію, царствовать и наслаждаться. О вкусахъ спорить нельзя ...

На возраженіе, что довхать трудно, Погодинъ говорить: "Кто же виновать? Оть кого же зависить веденіе всёхь нашихъ дёлъ, съ желёзными дорогами велючительно, вавъ не отъ техъ же Гагариныхъ, Оболенсвихъ, Щербатовыхъ, Гурьевыхъ и Орловыхъ? Государь вёрно не остановиль бы движенія ни по одной дорогв. Напротивъ, онъ быль бы радъ ему содъйствовать. Но и желевныя дороги устроились бы гораздо сворбе, хоть до Харьвова, по гладкой, ровной новерхности, безъ всявихъ лишнихъ затрудненій, если бъ Крымъ полюбила наша знать. Впрочемъ, и теперь, провхать до Харькова по мощенной дорогь удобно, а отъ Харькова до Перекона пятсотъ верстъ, на среднив воихъ стоитъ еще Еватеринославъ. Непріятно было бы только въ ненастье. Впрочемъ, въ виду тавихъ удовольствій, почему же для разнообразія и не потерпъть иную недъльку. Но съ Русскими барами - продолжаетъ Погодинъ, -- повторяю, пива не сваришь: пользоваться благами жизни они не умъютъ, потому что имъ не достаетъ образованія"

Погодинъ считаетъ, что мысль его "можно исполнить иначе, на основаніи Европейской разсчетливости: "Пусть—говорить онъ,—учредится гдв-нибудь въ Европів на авціяхъ общество, которое, за изв'єстную плату, взялось бы изъ Марсели и Тріеста или Візны прокатить своихъ ввладчивовъ, по морю или Дунаю, и потомъ высадить въ Ялтів, а отсюда новазать имъ Крымъ, и главные пункты на всталь берегалъ Чернаго моря, впродолженіе, положимъ, трехъ міслцевъ. Въ Европів, я увітрень, найдутся охотниви, особенно между Англичанами. Могло бъ затіть такое удовольственное путешествіе и наше общество Черноморской торговли, имівющее въ своемъ распоряженіи столько пароходовъ".

Въ заключеніе, Погодинъ обращается въ себѣ и пишеть: "Что до меня, я присмотрѣлъ себѣ скромную усадебку въ Алуштѣ, на берегу моря. съ участкомъ горы, за двѣ тысячя

пятсотъ р. с., и скоро переселюсь туда доживать свой тревожный и грустный въкъ, исполненный широкихъ замысловъ, и ограниченийся десяткомъ томовъ сочиненій, за которыя не слышится еще и спасиба. Тамъ, въ сосъдствъ съ почтеннымъ сочневомъ, академикомъ П. И. Кеппеномъ, котораго при мив уже ждали въ Кучу-Ламбатъ, напишу я больше о Крымъ, а теперь пока ограничусь дорожнымъ дневникомъ, съ изъявленіемъ желанія Крыму, имёть особаго вице-героя, нам'встника, или лица, въ роде Шписова Еразма Шлейкера, который бы не имълъ никакой особенной обязанности и должности, наблюдаль бы за всёмь, ёздиль безпрестанно взадь и и впередъ, и придумывалъ мёры, какъ устроить дороги, усовершенствовать виноделіе, привести въ поридовъ добываніе и продажу соли, распространить торговлю плодами, улучшить рыболовство, усилить скотоводство, извлечь польку изъ сообщеній съ Константинополемъ, Малой Азіей, Кавказомъ; возобновить историческія изследованія, составить подробныя описанія, однимъ словомъ, который сдёлаль бы Крымъ, тёмъ, чтить онъ должень бы быть, и чему только начало положиль графъ Воронцовъ" 195).

## LXXI.

6 сентября 1860 года, Погодинъ выёхаль изъ Симферополя въ Москву. "За Симферополемъ, — отмёчаеть онъ въ своемъ Дорожномъ Диевникъ, — начинается равнина и степь, степь. Покатились. Имёніе Рудзевича. Задоринки не было нигдѣ, коть мы опасались гдѣ-нибудь застрять; впрочемъ, мы приняли предосторожности, сговорясь съ двумя семействами ѣхать... Вотъ простились и съ Чатырдагомъ"!

7-го нашъ путешественникъ прівхаль въ Перекопъ. На станцін, у Погодина зашель разговорь о соли. "Почемъ вдёсь соль"?—Тридцать пять коптекъ. "А въ Симферополь"?—Двадцать! "Что за вздоръ? Отъ чего здёсь дороже"?—Отъ того.

что здёсь Правленіе! "А дальше"?—Дальше еще дороже! Невогда было разспрашивать болёе".

Степь произвела впечатленіе на Погодина, и онъ писаль: "Степь, степь и степь. По сторонамъ вурганы. По дороге чумави едуть съ солью изъ Крыма, а въ Крымъ, большею частію порожнявомъ. Неужели нельзя бы для нихъ найдти грузу, и приноравливаться во времени ихъ отправленій. Картины ихъ ночлеговъ. Телеги, вверхъ оглоблями. Волы пасутся вругомъ. Разведенъ огоневъ, озаряющій... лица, и вспоминается Гоголь"...

Въ Каковев, большомъ селенін, "заваленномъ лёсомъ", Погодинъ переправился черезъ Днвпръ. Въ Бериславле запрягли имъ щесть лошадей, потому что дорога, сказали, очень дурная, а дорога оказалась отличная. Въ "Мёловомъ должны были ночевать, потому что кузнецъ не брался чинить въ темнотв. Припасовъ никакихъ кромв яицъ, да и тв не свъжія. А три болвана толкутся на станціи и двё бабы".

На другой день, 8-го сентября, "кузнецъ, —пишеть Погодинъ, -объщавшись съ вечера устроить все, не принимался за дело. Да что же ты не работаешь? Ныне празднивъ н началъ требовать въ три дорога. Прикащивъ началъ требовать, чтобъ взяли мы шесть лошадей, ссылаясь на предписаніе. Между тімъ, весь Крымъ объйхали мы на четырехъ лошадяхъ, и потомъ отъ Воронцова до Харькова вездъ давали намъ только четыре. Спрашивается — почему же на однихъ станціяхъ предписаніе исполняется такъ, а на другихъ иначе. Послъ я придумаль, вакь можно было отказаться оть шести лошадей, не смотря на предписаніе: оно требовало пятой лошади, а ямщиви запрягали шестую. Мев надо бы отвазываться отъ шести: вези на пяти, если тавъ предписано, а на пяти везти нельзя. Пока производилась починка, ходиль на сосъдній курганъ. На верху сидълъ чабанъ, который показался мив кавимъ-то памятникомъ. Воронцовка — прекрасное селеніе на берегу Дивпра, со множествомъ строеній очень хорошихъ".

Провхавъ Новомосковскъ, Никополь, нашъ путешественникъ

прибыль въ Еватеринославъ. Никополь повазался ему "очень веселымъ".

Въ Екатеринославъ Погодинъ встрътилъ "университетскихъ воспитанниковъ", которые "осыпали его своими ласками, и предоставили всъ удобства".

Здёсь нашъ путешественникъ "осмотрёлъ соборъ, которому—пишетъ онъ — Потемкинъ положилъ основаніе, занимаемое нынёшнею оградою. Вотъ какое пространство долженъ онъ былъ занимать! Передъ соборомъ стоитъ колонна, привезенная изъ Корсуни.

"Потемвинскій дворецъ отділанъ теперь предводителемъ Мивлашевскимъ, сыномъ того знаменитаго Мивлашевскаго, котораго біографія напечатана въ *Русской Беспол* Чижовымъ. Зала превосходная, украшенная отличнымъ портретомъ Еватерины II. Изъ сада, расноложеннаго на горъ, великольпный видъ на Дивпръ съ его островами и береговыми горами.

"На площади строять теперь домъ для Гимнавіи, что едва ли удобно, ибо городъ весь внизу, и бъднымъ мальчикамъ ходить на гору въ ненастную погоду изъ дома, будеть очень затруднительно. Говорять, вакой-то министры выбраль мёсто. Но министръ вёдь быль здёсь найздомъ, и легво могь прельститься живописностью положенія, на счеть существенныхъ удобствъ. Бульваръ вдоль всего города, превосходный, посажень стариннымь губернаторомь Фабромъ. а последующие губернаторы оставляли въ пренебрежении; какъ не свое произведеніе, и бульваръ предается опустошенію. Межлу тімь вакь онь могь бы быть украшеніемъ любому Европейскому городу. Казенный садъ есть тавже отличное мъсто для прогуловъ. Какой удивительный дубъ я здесь увиделъ... Другіе два такіе же срублены. Растительность здёсь превосходная. Садъ этоть, вакъ узналь я, подаренъ городу во времена Еватерины казакомъ Глобою, воторый завіншаль и похоронить себя здісь. Примічательное желаніе! Отыскаль его памятникъ. Біздный, полуразрушенний, исписанный глупыми надписями. Но прошли года, почтенный жертвователь позабыть, садъ оказался дорого стоющимъ относительно поддержанія и рёшено его распродать по участвамъ. Молотовъ стукнулъ и явился промышленникъ. Теперь кто-то изъ гражданъ вспомнилъ о завёщаніи, объ условіи и возникаетъ дёло, которому нельзя не пожелать счастливаго окончанія въ пользу города, а не въ пользу суда. Екатеринославъ можетъ понравиться, когда устроится желёзная дорога... Любопытно было бы добраться до причинъ, по ковиъ Потемкинъ выбралъ именно это мёсто. Мысль для столицы Новороссіи"...

10-го сентября 1860 года, Погодинъ вывхалъ изъ Екатеринослава, но, подъбхавъ въ Дненру, — "и что же, — пишетъ онъ: стой! Мостъ разведенъ потому что съ другой стороны пропускаются илоты съ дровами. Долго ли дожидаться? Часа три прождете. Поедемте назадъ, сказалъ ямщивъ, и мы поворотили оглобли. Предосадно"!..

Отпустивъ экипажъ, Погодинъ сталъ бродить по городу. Зашелъ въ приходскую церковь и нашелъ священно-служеніе "въ преврасномъ порядвъ, хотя народа почти не было". Пошелъ далве и остановился у другаго зданія, также, какъ показалось ему снаружи, храма. Вошель. "Множество народа толпится на паперти. Показались жидовскими физіономіями. Приходящіе над'явали на шею какое-то шерстяное полосатое полотенце". Идеть дальше: "отврывается — пишеть Погодинъ-огромное, высокое, круглое помъщение, наполненное народомъ. Снимаю шляпу. Сосёдъ ввываеть во мнё: Надёнь шляпу. Понявъ, что здесь совершается богослужение, не могу, по привычий исполнить ихъ требование. Стою и гляжу безъ шляпы. Другіе подходять во мив и выражаются настоятельнъе: надъньте шляпу. Развъ здъсь нельзя не надъвать шляпы. Нельзя. Безчисленная толпа двигалась передъ моими глазами. Всв ся члены безпрестанно поворачивались то въ ту, то въ другую сторону. Стояли другъ въ другу и задомъ и передомъ. Иные лицемъ въ ствив. Нъкоторые на возвышения, в другіе внизу, взывали какія-то молитвы. При невоторыхъ

ввукахъ движеніе усиливалось: Поди сюда, явись. Мы ждемъ мебя, скорпе, да ну же скорпе. На всемъ этомъ движеніи, на всемъ этомъ шумѣ былъ такъ глубоко напечатлѣнъ характеръ ожиданія, привыванія и вмѣстѣ твердой увѣренности, что казалось, вотъ онъ сейчасъ явится отсюда, оттуда, Мессія... Это было Еврейское богослуженіе. Я просто былъ пораженъ и стоялъ нѣсколько минутъ въ созерцаніи. Женщины молятся точно также, но въ особомъ помѣщеніи, на верху. Въ раздумьѣ о судьбахъ этого замѣчательнаго племени, пошелъ я оттуда бродить по заднимъ улицамъ Екатеринослава до своей квартиры и мнѣ припомнилось одно счастливое выраженіе Грановскаго: Библія—вотъ Отечество Евреевъ".

Между темъ, хозяннъ квартиры, въ которой остановился Погодинъ, послалъ на мостъ нарочнаго, который долженъ быль известить, когда откроется на немъ езда, и Погодинъ, чтобы не терять времени, отправился посмотреть Гимназію. "Она — пишеть онъ — пом'вщается теперь въ н'всколькихъ лачугахъ. Познавомился съ диревторомъ и инспевторомъ. Нъть ли исторического урова теперь? Есть въ седьмомъ влассъ. Учитель обратился во мнъ съ вопросомъ: Неугодно ли?.. Я, не разслушавъ порядочно, отвъчалъ ему: Сдълайте милость, продолжайте заниматься, какъ следуеть по вашему порядку. Такъ мы будемъ читать описание Татарскаго нашествия г-иа Соловьева. Меня такъ и обдало: слушать чтеніе Исторіи г-на Соловьева, по его внигв — какого наказанія придумать больнее! Пожался я, пожался несколько минуть, и не выдержаль. Всталь, и свазаль, что мив очень жаль попасть на чтеніе, изъ воего я не могу узнать ничего для себя новаго, и потому перейду въ другой классъ. Такъ я могу начать вопросы, сназаль учитель, коимъ посвящается обывновенно вторая половина урока. Сделайте милость. Начались вопросы, и я предложиль: Какое имя въ Русской Исторіи особенно важно для жителей Екатеринослава? Что за памятнивъ стоитъ въ вазенномъ саду? Какая колонва поставлена передъ соборомъ? Вопросы не оставались безъ отвъта, если

не отъ того ученика, въ которому обращались, то отъ другихъ. Въ Гимназіи помнятъ Капустина, нынёшняго профессора, который здёсь кончиль курсъ. Директоръ разсказаль миё, провожая, и о воскресной школё, имъ учрежденной. А много у васъ учениковъ? Плохо ходятъ, отвёчалъ почтенный педагогъ, уже я относился оффиціально и въ Думу, и въ Полицію, чтобъ присылали дётей, но нётъ, все безуспёшно. Въ Перми, я слышалъ, употреблены были мёры, еще болёе насильственныя, для заселенія Пріютъ, а то Пріютъ основанъ, а сиротъ и бёдныхъ нёту"...

Наконецъ, часу въ первомъ, Погодинъ отправился въ дальнъйшій путь, "успокоенный увъреніемъ, что экипажъ его можетъ добхать благополучно до Харькова".

## LXXII.

Долго любовался Погодинъ прекраснымъ видомъ на Еватеринославъ. Затъмъ начали встръчаться нашему путешественнику Малороссійскія селенія, раскинутыя по пригоркамъ, въ тъни тополей и черешенъ, и ему "вообразились повъсти Гоголя".

По пути встрѣчалось множество кургановъ; но ваменныхъ бабъ Погодинъ не видалъ уже ни одной, и при этомъ вспомнилъ о Вадимѣ Пассевѣ. Синее же небо съ ярво свервающими звѣздами "наводило на размышленіе". На первой станціи нашлись спутники до Харькова, "съ конми ѣхать, какъ говорится, стало веселѣе".

11-го сентября, поутру, наши путешественники пріёхали въ селеніе старовърческое. Пока перемъняли лошадей, пишетъ Погодинъ, "я зашелъ посмотръть сходку, и послушать ораторовъ. Преинтересная картина, которую върно получинъ мы отъ Соколова или отъ Трутовскаго... Я зашелъ въ церковъ. Никакой отмъйы нътъ отъ Православной.— Единовърческая что-ли у васъ церковъ? Причетникъ посмотрълъ мит во всъ глаза. Спросилъ того-другого и заключилъ, эти добрые люди

не имъютъ понятія ни о православін, ни объ единовърін, ни о поповщинъ, ни о безпоповщинъ. Умные священниви, но умные не по семинарски, а по людски, облагороженные въ своихъ понятіяхъ и чувствованін, покончили бы по многимъ мъстамъ въ короткое время съ расколомъ, но они ему содъйствуютъ, не по своей впрочемъ винъ ...

Чтобы не попасть въ Харьковъ ночью, Погодинъ рѣшился ночевать "подъ гостепріимнымъ вровомъ" А. Н. Римаренво, съ воторымъ онъ провелъ вечеръ "въ поучительной бесёдё". Римаренко разсказывалъ Погодину о тамошнихъ хозяйствахъ. "Одинъ смышленный колонистъ, напримъръ, - передаетъ Погодинъ, - разбогатъвъ своей дъятельностію, сталь скупать земли и скупиль, какь бы вы думали свольво? Двёсти пятьдесять тысячь десятинь. Одинь графъ Канкринъ владбеть 90 тысячами. У Миклашевскаго шестьдесять. Римаренко знаеть еще много подробностей о Кузинъ, бывшемъ знаменитомъ отвупщивъ, предшественнивъ Коворева, и я просиль его записать все на вмъсть поручиль ему просить о томъ же его зятя, Н. Д. Алферави, съ воторымъ я встретился двадцать леть назадъ въ Маріенбадъ. У насъ пропадають безъ въсти всъ такія примічательныя личности. Въ этомъ же роді я слышаль много въ Саратове о Злобине. О Кузине я знаю только, что онъ помогъ много Надеждину, при ссылвъ его въ Усть-Сысольскъ, заплатя его долги, потому только, что быль съ одной съ нимъ стороны Рязанской. Третьимъ предметомъ разговора были шерсть и лёсъ-главныя изъ здёшнихъ произведеній. Духъ промышленности начинаетъ наконецъ пронивать и сюда. Одинъ пом'вщикъ завелъ богатое заведение для приготовленія столярных вещей. Римаренво показаль намъ свои картины-копіи, коимъ посвящаеть онъ свободное отъ занятій время, и достигь до той степени, что получиль одобреніе и ободреніе Айвазовскаго. Онъ отстраиваеть домъ своего товарища, также университетского воспитанника, Г. И. Щербавова.

"Въ заключеніе, Римаренко разсказаль Исторію одного пасввиля, надълавшаго много шума, года два назадъ. Дурно иними понимается гласность. Точно такой же примъръ, я слышаль и въ Астрахани. Списать нъкоторыя черты съ натуры, и выдумать множество другихъ изъ головы, да и пустить по свъту изображеніе, при которомъ тотчасъ восклицается: это воть кто.—Развъ это позволительно? И можно-ли ссылаться здъсь на искусство. Вмъсто дъльныхъ извъстій изъ губерній, полезныхъ, нужныхъ, даже и въ обличительномъ родъ, мы получаемъ большею частію сплетни и вредныя выдумки, конми дается только благовидный предлогъ друзьямъ тьмы".

Простившись съ Римаренвой, Погодинъ продолжалъ свой путь, и "оволо вечеренъ, страшными тяжелыми песками, напомнившими ему разсказъ Кокорева о песчаныхъ рамахъ Русскихъ городовъ, мимо Основы, жилища Квитки, прівхаль въ Харьковъ".

Изъ знакомыхъ, вечеромъ, Погодинъ могъ отыскать только помощника попечителя, К. К. Фойгта, отъ котораго нолучиль свёдёнія о завтрашнихъ лекціяхъ.

Все утро Погодинъ посвятилъ Университету. "Первая левція, —пишеть онъ, —изъ Всеобщей Исторіи, Ливскаго, совершенно мив неизвъстнаго, — о Китав. На второй встрътился опять съ г. Соловьевымъ. Профессоръ (Зериннъ) излагалъ теорію родоваго быта. Согрешиль видно я на дороге! Принялся однавожъ слушать внимательно, чтобъ провърить свое старое мифніе объ этомъ миражф, и не услышаль ни единаго слова въ назиданіе. Решился выдать скорее свой разсчеть съ этою темою, которую я намеревался разобрать въ заключение своихъ Изслидованій объ удільномъ періодів, подобно тому, какъ разобралъ свептическую школу въ заключение изследование о Нормансвомъ періодъ. Несчастные молодые люди, учители и преподаватели, оглушенные журнальнымъ звономъ, останавливаются на этомъ вздоръ, и приводять въ заблужденіе своихъ паціентовъ, задерживая изученіе. Третья левція — о Политической Экономіи — Сокальскаго. Четвертая — Каченовскаго, любимаго университетскаго профессора, о представительной систем'в правленія.

И все то благо, все добро.

"На физіономіяхъ студентовъ примѣтно было вниманіе Левціи всѣ преподавались съ достоинствомъ. Въ профессорской комнатѣ услышалъ я много почтенныхъ именъ, и услышалъ много умныхъ рѣчей. Университеть, въ послѣднее время, кажется, много выигралъ. Дай Богъ ему съ прочими всяваго преуспѣянія".

Въ Минцъ-Кабинетъ Погодинъ увидълъ портретъ Рижскаго, автора знаменитой Риторики, который былъ здъсъ первымъ ректоромъ. Погодинъ пожелалъ снять съ него копію для своей Галлереи.

За симъ Погодинъ посвятилъ свое время визитамъ. Постилъ почтеннаго старда Петра Петровича Артемовскаго-Гулака, и—пишетъ Погодинъ— "явился къ нему какъ помолодълый, а онъ еще въ 1829 году, т.-е. слишкомъ тридцать лётъ назадъ, встрётивъ меня вмёстё съ покойнымъ Даниловичемъ, сказалъ, что считалъ меня тогда старикомъ. Первые звуки Малороссійской музы, и какіе звуки! принадлежатъ ему; но молодое, неблагодарное поколёніе, старается отыскать вездё что-нибудь отрицательное. Онъ славился также своими національными разсказами, своими анекдотами. Онъ читалъ Исторію по Карамзину, но неужели Соловьевъ знаменуетъ прогрессъ?

"Разспрашиваль о блистательномъ талантв, отврывшемся въ здешей странв, о г-же Кохановской. Образовалась здесь въ Институте, подъ руководствомъ Петра Петровича".

Второе посёщение было въ Матвею Алексевниу Борисову, брату преосвященнаго Инновентія. Онъ жаловался Погодину, что дёло, и вакое дёло, объ изданіи сочиненій его брата, все тянется по вакимъ-то инстанціямъ, "а между темъ, — замечаеть Погодинъ, — жаждущіе и алчущіе ждуть напрасно питательной пищи и освёжительнаго питія, а мы истощаемся въ жалобахъ о недостатей хорошихъ книгъ

для общества. Да не мѣшайте тому, что есть, и этого пова довольно. Какое-то вѣдомство, которому повойный завѣщаль въ пользу изданіе Послюдних дней жизни земной Іисуса Христа затѣваетъ съ братомъ тяжбу, приписывая себѣ право печатанія во вѣви вѣвовъ... Странная судьба этой вниги. Она написана въ 20-хъ годахъ, и подняла собою Христіанское Чтеніе, воторое должно было тогда напечатать два или три раза. Особо печатать ее было не дозволено, хотя Иннокентій, бывъ уже архіереемъ, хотѣлъ ее напечатать. Ее вѣрно разошлось бы въ продолженіе двадцати лѣтъ тысячь сто эвземпляровъ.—Теперь другое время, и хотя внига найдетъ еще много читателей, но прежніе охотники остались безъ нея".

Харьковъ, по замъчанію Погодина, "распространяется в укращается годъ отъ году, съ легкой руки Кузина"...

Въ Харьковъ Погодинъ оставилъ свой экипажъ, "братъй на прокатъ", и, благодаря добрымъ знакомымъ, устроилъ свой путь до Москвы въ особомъ делижансъ.

Ни архієрея, ни губернатора, ни попечителя, во время пребыванія Погодина въ город'в не было; а въ то время архієрействоваль въ Харьков'в историкъ Русской Церкви Макарій.

Вечеромъ, 13 сентября, Погодинъ прівхалъ въ Бългородъ, и долженъ былъ "свернуть съ мощеной дороги въ гостиницу, исколесить чуть-ли не цълую версту". Спрашивается,—пишетъ онъ,—"по какому праву можно отнимать у насъ такъ время и причинять безпокойство, изъ угожденія трактирщику? Почему же не заставить его перенесть гостинницу на большую дорогу изъ своего захолустья"?

Въ Курскъ, замъчаетъ Погодинъ, "нашлись добрые люди, воторые снабдили насъ и хлъбомъ, и солью, виномъ, и елеемъ съ присоединеніемъ двухъ огромнъйшихъ арбузовъ".

Нѣвто И. И. К. возилъ Погодина въ городсвой садъ. "Видъ оттуда, — пишетъ онъ, — на противоположную сторону безподобный, предестный. Преврасныя аллеи, высокія деревья, а гулянья нѣтъ".

И Орелъ, и Тула, по замъчанию Погодина, "строятся и укращаются. Лътъ пятнадцать не ъздилъ я по этой дорогъ, и нельзя узнать этихъ городовъ".

Изъ Тулы Погодинъ вздумалъ завхать въ Богучарово. "Мнъ хотълось — пишетъ онъ—передать скоръе Хомякову свои дорожныя впечатлънія. Поворачиваю. —Да барина нътъ дома, сказаль мнъ ямщикъ. —Не можетъ быть. —Право нътъ. Я вчера былъ здъсь, и мнъ сказали навърное. — Куда же онъ уъхалъ? — Въ степь, на заводъ. — Ну такъ вотъ отдай ему записочку".

"Думалъ ли я,—съ горечью приписываетъ Погодинъ, что дни любезнаго Алексъ́я Степановича уже сочтены, что черезъ недъ́лю его уже не будетъ на свъ́тъ́".

Подъ 17 сентября 1860 года, Погодинъ записаль въ своемъ *Диевники*: "Подъёзжаемъ въ Москвъ. Удовольствіе. Прівхали. Въ баню. Радъ отдыху".

## **LXXIII**.

Возвратясь въ Москву, Погодинъ приступилъ въ описанію своего путешествія.

Въ Дневникъ его, подъ 22 сентября 1860 года, записано: "Началъ писать дорожныя записки".

Свои Дорожныя Записки Погодинъ отправилъ въ А. А. Краевскому, для напечатанія ихъ въ С.-Петербуріских Впомостях. Краевскій писаль ему: "Душевно благодарю васъ за Дорожныя Записки и весьма радъ, что вы наконецъ рёшились печататься въ моихъ изданіяхъ. Дорожныя Записки посланы въ Типографію, откуда пойдуть по мытарствамъ; а такъ какъ онѣ задѣваютъ нѣсколько вѣдомствъ, то благоразумный цензоръ, вѣроятно, и пошлетъ ихъ въ эти вѣдомства".

Въ другомъ письмъ, Краевскій писалъ: "Ваши путевыя замътви пошли гулять по ценсурамъ, и прежде всего попали въ цензуру Министерства Государственныхъ Имуществъ".

Дорожныя Записки были набраны съ следующимъ при-

мъчаніемъ: "Редавція извиняется предъ авторомъ, что нечачатаеть его статью не вполнъ: значительную часть статьи она не могла помъстить, по причинамъ, отъ нея независящимъ".

Однако, печатаніе даже въ сокращенномъ вид'в не пошло дал'ве корректуры, и на посл'ёдней посл'ёдовало сл'ёдующее veto ценсора Веселаго:

"По опредъленію Комитета, печатать не дозволено".

Въ Погодинскомъ архивъ, къ сожалънію, сохранились только черновые отрывки этихъ Дороженыхъ Записокъ, которые и послужили намъ единственнымъ источникомъ при описанів путешествія Погодина въ 1861 году.

Дорожным Запискам своннъ Погодинъ предпослять несколько общих замечаній, составляещихся из его наблюденій, размышленій и беспьд со встрычными.

"Людей образованныхъ, — писалъ Погодинъ — благонамъревныхъ, внимательныхъ, принимающихъ живое участіе въ общественныхъ дѣлахъ и судьбахъ, у насъ, безъ всяваго сомнѣнія, значительно умножается. На пароходахъ, въ гостинницахъ, въ собраніяхъ, на ночлегахъ, безпрестанно встрѣчаете личности, съ которыми очень пріятно побесѣдовать и отъ которыхъ всегда узнаешь что-нибудь новое, любопытное, полезное. Воть самое пріятное, утѣшительное впечатлѣніе, которое получаеть путешественнивъ.

"Мы идемъ впередъ, въ этомъ нътъ никакого сомивнія, но отчего же эти люди не производять никакого особеннаго вліянія вообще на ходъ дѣла? Чувствуеть, что это одиновіе, безпомощные, слабосильные дѣятели, а одному и у кати не споро, говорить пословица. Или—не это ли частное, инивидуальное развитіе есть конечная цѣль Русскаго общества? Дальше его оно дойти никуда не можетъ. И въ самонъ дѣлъ, какъ посмотришь съ этой точки, какія личности у насъ представляются во всѣхъ родахъ: Карамзинъ, Пушкинъ, Ломоносовъ, Иннокентій, Филаретъ, Суворовъ, Кулибинъ, Гоголь, Сперанскій; или въ древности: Мономахъ, Өеодосів,

Сергій, Филиппъ, Сильверстъ, Скопинъ-Шуйскій, Борисъ Годуновъ, Посошковъ, а Петръ! Я называю имена безъ порядка, а какой-бы длинный списокъ можно развернуть! На эту мысль, помню, я намекалъ нъсколько разъ въ Москвитянинъ.

"Единогласнаго добраго отзыва я не слыхаль ни о комъ. Нѣтъ нигдѣ ни одного лица, къ которому бы обращались общіе взоры, которое-бъ пользовалось общею довѣренностью. Большею частію отзывы раздѣляются на двое: одни хвалятъ и прославляють, другіе охуждають и поносять. Терпимости никакой... Скажу болѣе: охоты, расположенія похвалить, даже отдать справедливость, встрѣчается рѣдко. Осуждать, бранить, насмѣхаться, чѣмъ скандальнѣе, тѣмъ пріятнѣе. Попадались имена, о которыхъ впродолженіе двухъ-трехъ дней слышалось хорошее. Ну вотъ, думалось, нашелся порядочный человѣкъ. Куда! На третій или на четвертый день раздавались о немъ такіе благовѣсты, что хоть уши затыкай. Пристрастіе, отсутствіе справедливости—явленія самыя обыкновенныя.

"Примъчается какой-то разладъ въ душахъ, общее неудовольствіе. Кажется, всякій желаетъ сорвать на комъ-нибудь сердце, излить свою желчь.

"Посмотрите на другія страны. Тамъ на обороть: Французы всёми силами стараются хвалить. Самые враги готовы отдать справедливость за то или другое достоиство. Гизо—о, это враснорічный ораторь, это безкорыстный министрь, это ученый профессорь, но упрямъ и проч. Дюпень—о, это великій юристь, это острякь необыкновенный, но онъ тщеславень и пр. Берье—quel talent, quel genie, хоть онъ и береть жалованье отъ легетимистовь за защиту ихъ уб'єжденій. У чуть-чуть непосредственнаго государственнаго или ученаго человіка, у него есть уже толпа почитателей, единомышленниковь, а мы всё на-двое или на-трое. Причина можеть быть оттого, что мы не внаемъ другь друга, не им'ємъ возможности объясниться вполнів...

"Деспотизмъ и подобрастіе въ духѣ Русскаго человѣка нашего времени. Онъ пропитанъ имъ до глубочайшихъ фибровъ своего организма. Протяните веревку и поставьте соддата, которому не велите пропускать никого. Изъ него возникнетъ деспотъ, которому уже и чортъ не братъ. Мало того, что онъ никого впускать не будетъ за веревку, онъ будетъ радъ викого не пускать, онъ будетъ радъ толкнуть васъ пошибче въ грудь... Чѣмъ нужнѣе вамъ перебраться за веревку, чѣмъ ощутительнѣе видны ваши желанія, тѣмъ ему слаще вамъ отказывать.

"Всв наши (начальниви-суть чиновники, двлопроизводители, бумажниви. Жизнію имъ невогда заниматься, подмічать ея явденія, пронивать въ ихъ причины, предугадывать следствія, провладывать пути, облегчать сообщенія. Да н вообще дълать добро, кромъ бумажнаго, у нехъ связаны руки. Ничего не котять они брать на свою, такъ называемую ответственность, и стараются только переваливать съ больной головы на здоровую. Имъть всъ дъла по бумагамъ очищенными, а тамъ коть трава не расти. Мив важется, во всякой губерніи, во всякомъ городь, во всякой области, кромь дълопроизводителя, нуженъ еще хозяинъ, у котораго не было бъ нивавого опредвленнаго занятія, но который занимался бы всёмъ, хозяинъ, у котораго помощницей и Канцеляріей была бы гласность. Въ детстве читалъ я въ одномъ романе, важется, въ привлюченіяхъ Еразма Шлейхера, подобное лицо, запавшее съ техъ поръ въ мое воображение. Въ средние года, лёть тому пятнадцать, мысль о такомъ ховнинъ промедьюнула у меня вотъ по какому случаю: Вхалъ я въ Пориче, въ графу Уварову. Въ Можайски не случилось лошадей. Въ ожиданіи, я пошелъ бродить по городу по заднимъ улицамъ. Вижу полуразвалившіеся домишки, повачнувшіеся заборы, пустыри — тянулись одинь за другимъ. Ни малейшаго движенія: кое-гдъ бабы пробирались съ ведрами, или всклокоченные ребятишки пачкались въ грязи. Кто же обитаеть въ этихъ хижинахъ, чёмъ они снискиваютъ себе пропитаніе, какъ они проводять время? Заглядываль ли подъ эти соло-

менныя врыши вакой-нибудь губернаторъ или городничій. Городанчій — відь это раненый офицерь изъ призріваемыхъ Комитетомъ 19 марта. Если онъ не делаетъ произвольныхъ поборовъ, если получаетъ подарки только въ день своего ангела, --если онъ не бъетъ по щевамъ и въ рыло всяваго встрачнаго съ непріятною для него физіономією, то онъ уже и прекрасный человъкъ..... Принять рапорты отъ держимордъ о благополучіи города, подписать несколько исходящихъ бумагъ, не пора-ли позавтравать-хватить чепаруху водочки или пънничка, виъстъ съ пріятелемъ засъдателемъ, поговорить о производствахъ, а потомъ объдать, всхрапнуть; но вотъ уже и ломберный столъ расврыть, и мълви со щеточвами принесены, и Оедоръ Григорьевичъ дожидается. Пора вставать. Дмитрій-то Петровичь что то не показывается. Заспался. Въстовой, сбътай-ка за Бугровымъ: стыдно такъ убивать золотое время, карточки уже взданы, и Оедоръ Григорьевичъ сердится.

"Губернаторъ—вогда прикажете губернатору шататься по всякимъ логовищамъ и вертепамъ. Они разъйзжаютъ въ извъстное время, къ которому все чистится, бёлится и румянится, приготовляется вкусный завтракъ и обёдъ. Эти господа или берутъ преміи съ содержателей станцій, или просто прокатываются для своего удовольствія и здоровья. Заглянулъ ли напримёръ кто-нибудь изъ нихъ въ нужное місто безъ нужды.

"Станціонные смотрители—вавъ можно было бы, важется, устроить этотъ влассъ, и образовать ими правильное зажиточное, оригинальное сословіе. Кавово живуть содержатели почтъ въ Германіи и даже въ Польшѣ! Не много поздно, потому что желѣзными дорогами вытѣсняются станціи и почтовая гоньба. Но у насъ еще далеко до повсемѣстной сѣти желѣзныхъ дорогъ.

"Во-первыхъ, надо дать имъ средство завести хорощо свое хозяйство—корову, пятокъ свиней, овецъ и барановъ, утокъ, гусей и индъекъ, чтобъ они могли утолить голодъ всякаго

проъзжающаго, предлагая ему сливки, творогу, янчницу, свъжее жаркое. Содержать на станціи и скоть и птицу гораздо удобиће и легче, чемъ где-нибудь. Отчего у васъ ничего нътъ? Спрашиваетъ теперь на станціи съ досадою голодний путешественникъ. — Нельзя намъ держать: купишь, а никто не спросить, ну и испортится провизія, и потерпъль убытки.— Такъ вы выбирайте такіе припасы, которые не портились-бы, и между темъ всегда были-бъ на готове. Удивительная безпечность, леность, неразвитость, невежество. Впрочемъ, нынъшніе смотрители гораздо лучше, благочиннъе, учтивъе прежнихъ злодвевъ вроводиловъ. Выберите изъ нихъ лучшихъ, способнъйшихъ, исправнъйшихъ. Разумъется, изъ одного центра этого не сдёлаешь, а надо въ каждой губерніи образоваться центру. А вакъ же ихъ выбирать? Для этого нужны внимательность, старательность, проницательность высшаго чиновнива, а ему невогда: вчерашняя партія еще не доиграна!

"Спросите у этихъ выборныхъ смотрителей, что для нихъ нужно, чтобъ улучшить ихъ бытъ и вмёстё доставить сред- ства для путешественниковъ? Ну, давайте первому попавшемуся вамъ на глаза съ обёщающей физіономіей, только не врестнику, не мужу вашей горничной, отпущенной на волю, дайте ему сто, двёсти, триста р. с. на обзаведеніе изъ экстерныхъ почтовыхъ суммъ, кои онъ вамъ будетъ выплачивать въ срокъ съ вазенными процентами. Потери бояться нечего, ибо онъ всегда въ вашихъ рукахъ, и вы смотрителя можете обратить въ почталіона.

"По всей дорогѣ тотчасъ разнесется молва, что въ такомъто Малаховѣ можно хорошо закусить или напиться чаю.

"Хозяйство—этого мало: со временемъ вы пособите ему, удостовърясь въ его успъхъ, содержать самому станцію и имъть собственныхъ своихъ лошадей.

"Сдълайте опыть, сперва хоть на разстояніи ста версть, в потомъ больше и больше.

"Напиться чаю-это единственное наше услажденіе, но

вакъ ръдко его достанешь вполнъ. Гдъ хорошая вода? Гдъ вычищенъ самоваръ? Гдъ не перепрълый випятокъ?

"На одномъ чат, умъючи взяться за дъло, можеть выиграть смотритель много, если приготовить все чисто, и спросить какъ можно дешевле.

"Надо свазать еще два слова о прислугв: солдать играеть вдъсь значительную роль... Его надо воспитать, растолковать ему въ подробности вст обязанности, да не мъщаеть позаботиться и о костюмъ смотрителевой жены (у смотрителя мундиръ все прикрываетъ). Работницъ можно также кое-что замътить. Перевоспитаніе вста этихъ личностей принадлежить почт-инспектору".

Въ продолжение всего путешествія Погодина, одна "хозяйственная истина" бросалась ему въ глаза. "Не во гнъвъ писалъ онъ — теоріямъ, системамъ, нашимъ Рикардо или Мальтусамъ: непремънно нужно перемънить нашу счетную единицу, и вмъсто серебрянаго, такъ называемаго рубля, считать такъ называемымъ ассигнаціоннымъ, просто рублемъ, равняющимся франку. Перемъна цънъ на вещи, нынъшняя дороговизна произошла отчасти отъ счета на серебряные рубли.

"Неужели народное самолюбіе помѣшаеть принять Французскую единицу, какъ самую удобную. Впрочемъ, нашъ прежній ассигнаціонный рубль совершенно былъ тожественъ съ нею.

"Удобство много значить: рубль одинь, напримъръ, дать иногда мало, а три много, два неловко... То ли дъло прежнія синенькія и красненькія.

"Гостинницы въ городахъ непременно должны быть подчинены надзору.

"Антонъ Антоновичъ Севозникъ-Дмухановскій сказалъ: "Мы, прохаживаясь по дёламъ должности, вотъ съ Петромъ Ивановичемъ Добчинскимъ, здёшнимъ помёщикомъ, зашли нарочно въ гостиницу, чтобы освёдомиться, хорошо ли содержатся пріёзжающіе, потому что я не такъ, какъ иной го-

родничій, которому ни до чего діла нізть; но я, кромі должности, еще, по христіанскому человій колюбію, хочу, чтобы всякому смертному оказывался хорошій пріемъ— и воты, какъ будто въ награду, случай доставиль такое пріятное знакомство".

"Пора принять эти благонам вреннаго чиновника слова за образецъ, къ сведеню и исполненю. Почему не назначить чиновника (ихъ бываетъ по стольку по особеннымъ порученіямъ у губернатора), котораго обязанность состояла бы въ безпрерывныхъ разъездахъ по гостинницамъ для удостов вренія въ ихъ опрятности, учтивости, сходныхъ цёнахъ.

"Вообразимъ себъ, что принята мысль моя въ исполненю. Опредъленъ чиновникъ, — и поъхалъ онъ осматривать гостинницы: здъсь онъ угощенъ завтракомъ, устрицы, лафитъ, сотернъ и пожарская котлетка. Тамъ заданъ ему объдъ съ трюфлями и шампанскимъ. Послъ — вечерній чай съ печеньемъ отъ Шуберта. А тамъ, неугодно ли отдохнуть, взять особый нумеръ, — и съ принадлежностями. Послъ перваго объъзда содержатели гостинницы дълаютъ раскладку и приносятъ чиновнику свой добровольный оброкъ, — и всъ дъла съ чиновникомъ пошли въ гостинницахъ хуже. За номеръ съ пріъзжающихъ берется вдвое, порціи уменьшены, и грязи и сора въ корридорахъ на пол-вершка выше.

"Такъ ли читатели? Такъ, получаю я единогласный отвътъ. Всъ подобныя должности исполняются у насъ стереотипно. Что же дълать? Губернаторъ долженъ узнавать хорошенью своихъ чиновниковъ, дълать изъ этого узнаванья систематическаго, разнообразнаго, разносторонняго—часть своей обязанности, разспрашивать объ нихъ умѣючи, заглядывать къ нимъ въ дома, разузнавать объ ихъ образъ жизни, состояніи и при пр., и на основаніи всъхъ этихъ данныхъ, поручать имъ должности по способностямъ... Выбирете честнаго чиновника и поручите ему гостинницы... О гостинницахъ никто у насъ не думалъ, и хорошая, чистая, дешевая, честная гостинница есть благодъяніе путешественникамъ, которыхъ вездъ намъ надо

ожидать много... Теперь въ однёхъ гостиницахъ деругъ жестоко, въ другихъ кормять гадко, въ третьихъ нечистота, въ четвертыхъ грубость.

"А подворья-то? Заглядываль ли туда кто, кром'в квартальнаго, приходящаго за оброкомъ".

## LXXIV.

15 августа 1860 года, изъ Лѣснаго, близъ Петербурга, внязь П. А. Вяземскій писалъ Шевыреву: "По словамъ Плетнева (нынѣ сосѣда моего по дачѣ), я все поджидалъ васъ сюда на пути въ чужіе врая. Жаль, если вы отмѣнили потвадку свою, а еще хуже если обстоятельства заставили отмѣнить. Человѣку хорошо обновлять иногда воздухъ своего внѣшняго и внутренняго жилья. Это придаетъ силу, бодрость, укрѣпляетъ и растворяетъ легкія. Да и Россію иногда вакъ то чище любишь издали; а то право поневолѣ тошно бываетъ смотрѣть на нее скяозь наши обличительные журналы" 196).

Шевыревъ отвъчалъ: "Я нисколько не измънилъ своего намъренія ъхать за границу, напротивъ, болъе чъмъ когда нибудь я остаюсь ему въренъ. Письмо ваше застало меня въ укладкъ книгъ... Беру съ собою порядочную Русскую библіотеку. Я какъ улитка: тяжелъ мнъ этотъ домъ книжный, но я безъ него жить не могу" 197).

"Воротившись съ Кавказа, — писалъ Погодинъ Максимовичу — я не увналъ почти Шевырева: такъ онъ въ последніе полгода похудель, постарель, поседель. Страшно было смотреть на него. Разбойники почти доконали его. Безпрерывныя ругательства и поношенія, при слабости его характера, имели на него пагубное действіе. Воть и награда за труды " 198)!

Передъ отъйздомъ Шевырева за границу, Погодинъ сталъ клопотать объ устройстви прощальнаго обида <sup>199</sup>). Съ этою цило онъ обратился къ В. Н. Лешкову съ слидующимъ письмомъ: "Нельзя пустить намъ любезнаго Шевырева за границу, не выразивъ ему нашего участія, не пожелавъ ему обновленія силъ. Надо устроить въ честь его об'ядъ, въ воскресенье, въ 4 часа, въ моемъ домъ. Цѣна по цяти р. с. Предложите изъ университетскихъ: Крылову, Варвинскому, Щуровскому, Бѣляеву, Бабсту, Матюшенкову и вообще кому заблагоразсудите".

О томъ же писалъ Погодинъ и Н. Ф. Павлову: "Нелья пустить намъ любезнаго Шевырева за границу безъ выраженія ему нашихъ (благожеланій. Надо устроить въ честь его объдъ, хотя тихій и свромный. Предлагаю собраться у меня въ восвресенье, въ 4 часамъ. Плата по 5 р. Предув'ядомьте, кого вы внаете и заблагоразсудите. Мнѣ пришли на умъ слъдующія лица: Вяземскій, Мельгуновъ, Павловъ, Сушвовъ, Лешковъ, Крыловъ, Иноземцевъ, Варвинскій. Щуровскій, Островскій, Алмазовъ, Бартеневъ, Безсоновъ, Фетъ, Григорьевъ, Бъляевъ, Вельтманъ, Даль, Щенкинъ, Кокоревъ, Мамонтовъ, Лобвовъ, Бабстъ, Ницманъ, Кубаревъ, Миллеръ, Гиляровъ, Масловъ".

Кром'в того, приглашенія на об'єдъ были отправлены въ сл'єдующимъ лицамъ: внязю В. Ө. Одоевскому, графин'є М. Ө. Сологубъ; С. А. Соболевскому, Юрію, Дмитрію, Петру, Владиміру, Николаю Федоровичамъ Самаринымъ, О. С. Авсаковой, А. П. Елагиной, Василію и Николаю Елагинымъ, А. В. Веневитинову, Б. К. Данзасу, В. П. Титову, И. С. Авсакову, внязю А. Н. Волконскому, графу А. С. Уварову, внязю Борису Дмитріевичу Голицыну, князю В. А. Щербатову в князю Г. А. Щербатову.

Въ *Дневникъ* Погодина, по поводу предполагаемаго об<sup>вда,</sup> мы находимъ слъдующія отмътки:

Подъ 21 сентября 1860 года: "Къ Шевыреву, ѣдущему въ Италію. Съ Бецкимъ. Подъ дождемъ домой. Мысль дорогою дать Шевыреву объдъ".

— 22 — — : "Лешковъ, Павловъ объ объдъ. Думалъ о ръчи". Въ тотъ же день Погодинъ писалъ Шевыреву: "Мнѣ, а вѣрно и многимъ другимъ, кочется выразить тебѣ, передъ отъѣздомъ, нашу въ тебѣ любовь, и пожелать тебѣ соборно обновленія твоихъ силъ подъ небомъ любезной для тебя Италін. Нельзя же пустить тебя намъ безмолвно! Но какъ это сдѣлать? Времени два-три дня. Надо повѣстить, получить отвѣтъ и проч., что очень затруднительно изъ моей дали. Нельзя ли устроить обѣдъ въ воскресенье, такъ чтобы ты, прямо съ обѣда изъ моего дома, пустился въ путь? Увѣдомъ меня. Если же ты не останешься до воскресенья, то всетаки, наканунѣ хоть отъѣзда, вечеромъ пріѣзжай ко мнѣ, и я приглашу кого можно изъ твоихъ пріятелей и доброжелателей… Какъ я радъ, что ты ѣдешь въ Италію. Она тебя оживить, и ты воротишься почти такой же какъ во время оно" 200).

На это письмо Шевыревъ отвъчалъ: "Благодарю, благодарю тебя, милый другь Михаилъ Петровичъ. Сладко мев видъть, какъ ты меня любишь. Но объда принять я не въ силахъ: слишкомъ усталъ. Въ воскресенье, 25 сентября, въ день преподобнаго Сергія, подъ его святой охраной, послъ ранней объдни, отпъвъ путевой молебенъ въ церкви, мы поъдемъ. Въ субботу я цълый день дома: отдыхаю и укладываюсь. Завтра, въ пятницу, окончу всё свои визиты и последній мой визить будеть къ тебе на чашку чаю, но безъ ужина. Если кого пригласишь чрезъ записки, мит будетъ пріятно проститься, особенно университетскихъ товарищей, воторые живуть далеко: Щуровскаго, Зернова, въ которымъ не знаю вавъ попаду. Отъ тебя убду въ 11 часовъ, чтобы не утомиться. Боюсь устать слишкомъ. Благодарю еще разъ и обнимаю. Много сладваго я увожу съ собою. Это капиталь сердца: въ немъ и твоя неизмънная любовь, и твое приглашеніе".

Подъ 23 сентября 1860 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Вечеромъ Шевыревъ. Радъ, что онъ ъдетъ, но все у него Робеспьеръ и Маратъ на языкъ. Жаль,

что не состоялся объдъ и не могъ я заявить настоящихъ отношеній. Мъщалъ Бецкій".

Въ это время въ Москвѣ пребывалъ князь П. А. Вяземскій, и Шевыревъ еще 19-го сентября писалъ Ногодину: "Князь Вяземскій поручилъ сказать тебѣ, что овъ здѣсь; остановился въ Леонтьевскомъ переулкѣ, въ домѣ княгини Трубецкой" <sup>301</sup>).

Подъ 25 сентибря 1860 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Къ объдни и молебну. Искренно помолился за Шевырева. Тяжело смотръть на него: такъ онъ похудълъ, постарълъ, изнемогъ. Проводилъ до Серпуховской заставы и благословилъ".

При прощаніи, Шевыревъ напомнилъ Погодину о словахъ Гоголя: Теперь Погодинъ будеть все рости, а мы умень-шаться".

Въ своихъ Воспоминаніях о Шевыревъ Погодинъ писалъ: "Я, смотря на Шевырева съ прискорбіемъ, былъ увъренъ, что онъ не поправится и что я не увижу его болъе "  $^{202}$ ).

Изъ Варшавы, 7 октября 1860 года, Шевыревъ писалъ Погодину: "Вотъ мы и въ Варшавъ, на двънадцатый день по отъезде. И то слава Богу! Знаменитое шоссе отъ Москви до Варшавы превратилось мъстами въ такую головоломную Одиссею, написанную новыми гомерами-инженерами, что и разсказать страшно. Почты содержатся хорошо. Но оть Слупка отняль у насъ почтовыхъ парскій поёздъ въ Вильно и Бъловежскую пущу. Ъхали на обывательскихъ до самого Бреста. Все это оставлю до путевыхъ впечатленій, которыя буду писать дорогою. Ихъ скопилось много для перваго письма. Напечатаешь ихъ, гдв разсудишь, а лучше если сбережень для первыхъ нумеровъ предполагаемаго журнала... Всего болье благодарю тебя за дружбу и любовь твою. Отъездъ нашъ изъ Москвы, не смотря на грусть разлуки, открыль мнв много сладваго и уже твив осввжиль мою душу, несколько разочарованную жизнію. Виделся а съ Муха-

новымъ. Плеве и Поплонскимъ... Вчера были мы въ театръ. Опера Грабина прекрасна Польскими народными мотивами. Сегодня ожидають государя-н вскорв Австрійскаго императора. Говорять, что государь не приняль бала, предложеннаго городомъ Вильно, потому что была раскладка на души. Замечательно, что въ губернін, съ которой началось освобожденіе Христіанскихъ душъ, они понадобились на сочинение бала и врвпостное право сказалось во всей силв. Сколько у насъ такихъ противорвчій! Варшава много измвнилась къ лучшему въ своей наружности. Промышленность и торговля, важется, процвётають. Магазинъ еврея Ленера, освъщенный сотнею лампъ, торгуетъ со всвии странами міра, а вабинета для чтенья, гдв можно бы было найти газеты и журналы, нътъ. Сейчасъ я изъ кондитерской Европейской отели; мей указали на нее, какъ на единственное средство сообщаться съ Европой, но я нашелъ конфектъ и пирожвовъ много, газовое освещение, а газетъ иностранныхъ только три-и тв всв разобраны любопытными. Напоили меня шеколадомъ, но новостями не насытили. Завтра утромъ хотимъ помолиться въ Руссвомъ соборв, а послв вавтра въ дорогу. Труды Линде остались такъ безъ всякаго вниманія со стороны Правительства и Авадеміи. Макуцкій работаетъ неутомимо надъ Литовскимъ языкомъ".

Предъ самымъ отъёздъ изъ Варшавы, 13 овтября 1860 года, Шевыревъ писалъ Погодину: "Мы до сихъ поръ въ Варшавѣ — и только сегодня выёзжаемъ въ Вѣну... Я видёлся съ графомъ Киселевымъ и устроилъ кой что для себя въ Парижѣ на будущую зиму. Плеве и Поплонскій — привѣтствовали меня прекрасною статьею обо миѣ въ Варшавскомъ Курьеръ. Какъ много обязанъ я этимъ добрымъ и благороднымъ людямъ. Мацѣевскій просить тебя доставить ему вниги, касающіяся Исторіи городовъ Русскихъ. Перешли ему только для прочтенія Исторію города Пскова митрополита Евгенія. Скажи Иловайскому, чтобы доставиль ему Исторію Гязанскаго Княжества. Еще нельзя ли переслать ему Исторію Киселя? А Исторіи другихъ городовъ Русскихъ я не

знаю. Да надобно бы было ему добыть *Пермскій Сборник* в Собраніе Шуйскихъ грамотъ" <sup>203</sup>).

На Венеціанской границѣ, пишетъ въ своемъ Воспоминаніи Погодинъ, "доставили Шевыреву большое удовольствіе кондукторы, которые, узнавъ, что онъ русскій, и услышавъ его говорящаго по Италіански, какъ на своемъ природномъ языкѣ, окружили его, предложили свои услуги и всячески старались выразить ему свое удовольствіе" 204).

Дальнъйшее путешествие свое Шевыревъ описываеть уже изъ Флоренціи, гдв и водворился. "Я писаль въ тебъ изъ Варшавы, Віны, Венеціи, Милана, — читаемъ въ письмі Шевырева. - Въ Венеціи мы провели два дня, въ Миланъ пять, въ Туринъ одинъ, въ Генуъ два, въ Пизъ полтора. Въ Миланъ и близко видълъ жизнь народа, который возрождается и оживаетъ. Въ Туринъ пахнуло на насъ снъгомъ и холодомъ родины. Въ Генув провели мы два блаженныхъ дня: чудное море, небо, вилла Паллавичини, Армидинъ садъ, вилла Доріа, вилла Розасъ, весна, зелень, цветы, прелесть. Я оживалъ и отдыхаль отъ всего. Море прекрасно доставило насъ въ Ливорно. У моря погода лучше, но внутри Италіи хуже. Начиная съ Милана, я успълъ уже познавомиться съ Итальянсвими газетами. Дельное, грелое, обдуманное слово-не нашему чета... Въ числъ газетъ я увидълъ и *Колокол*з. Кавъ отзывается онъ желчью и вонью между западными Европейскими журналами, и вакъ отдёляется отъ спокойныхъ, благородныхъ, истинно свободныхъ Итальянскихъ! Такъ и видишь Русскаго внутобоя, который стегаеть по спинъ то того, то другого. На ноябрыскій нумеры достались Лужины, Мина Ивановна да еще вто-то. Неть, не совершится наше возрожденіе такими средствами. Кнуть, хотя изъ слова свитыв, все тотъ же внутъ-и еще хуже и гаже, а у насъ теперь имъ только и помахивають газеты и журналы на всю Россію" <sup>206</sup>).

Водворившись во Флоренціи, Шевыревъ писалъ внязю П. А. Вяземскому: "Много стало лучше и миъ, и женъ моев съ тъхъ поръ, какъ я поселился въ Майской улицъ (Via Maggio) древней столицы Тосканы. Много измънился и помолодълъ городъ. Люблю его продольное зеркало, Арно, въ правильной рамъ двухъ набережныхъ. Зимою потокъ измъняетъ свой ровный, спокойный видъ. Его ріепа (водопадъ) оглашаетъ тогда бурнымъ ревомъ окрестныя улицы... И что за наслажденіе бродить по холмамъ, окружающимъ Флоренцію! Всходя по нимъ, какъ будто поднимаеться къ небу. Взглянешь на Флоренцію, и изъ ея галлерей и храмовъ поднимаются чудныя произведенія искусства, и великія тъни ея художниковъ, поэтовъ и ученыхъ носятся надъ нею. Безпріютный Дантъ скитается внъ стънъ ея и Галилей томится въ инквизиціи 206).

## LXXV.

Въ послѣдній годъ своей жизни, Хомявовъ продолжаль принимать живое участіе въ дѣятельности Общества Любителей Россійской Словесности.

32-й параграфъ устава Общества Любителей Россійской Словесности, высочайше утвержденнаго въ 6-й день іюня 1811 года, гласилъ: Разсмотрънныя и въ полномъ Собраніи читанныя сочиненія, также и одобренныя Обществомъ книги печаются на иждивеніе Общества, подъ надзоромъ того изъ члечленовъ, на котораго возложено будетъ сіе препорученіе 207).

Основываясь на этомъ параграфѣ, обновленное, въ 1858 году, Общество стало ходатайствовать объ освобожденіи его отъ общей цензуры.

Подъ 21 октября 1859 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Днеоникъ: "Собраніе. Толви... о дъйствованіи за свою цензуру".

— 28 ноября — — : "Написалъ просьбу для Общества. Засъданіе Общества, въ воторомъ отложено ръшеніе о цензуръ".

Вскоръ послъ того, И. С. Аксаковъ писалъ Погодину

слѣдующее: "Обществу Россійской Словесности прислань безстыднѣйшій отказъ, гласящій, что никогда этого права за Обществомъ и не было"!

Всл'вдствіе сего, предс'ядатель Общества А. С. Хомявовъ, 3-го января 1860 года, обратился въ министру Народнаго Просвещения съ следующимъ письмомъ: "Общество Любителей Россійской Словесности, въ засъданіи 19 декабря 1859 года, имъло разсуждение по отношению г. попечителя Московскаго Учебнаго Округа, коимъ его превосходительство увъдомилъ Общество, что Главное Управление Цензуры, 26 сентября 1859 года, найдя, что постановленіемъ устава онаго, Обществу нивогда не было предоставлено право на собственную цензуру своихъ изданій, постановило: Подвергать сін изданія общей цензуръ. Общество, принимая въ соображение всъ обстоятельства сего дёла, нашло, что издавна признанное за нимъ право собственной цензуры можетъ быть отменено не иначе, какъ высочайшею властію, постановило: повергнуть на всемилостивъйшее возграніе его императорскаго величества всеподданнъйшее прошеніе о подтвержденіи государемъ императоромъ права, признаннаго за Обществомъ при августвишихъ его предшественикахъ. При семъ Общество положило: почтительнъйше просить ваше высовопревосходительство, повергнуть на высочайшее возэрвніе всенодданнъйшее прошеніе онаго, прилагаемое при семъ въ запечатанномъ вонвертъ, присовокупивъ въ тому точную волію съ означеннаго прошенія, для усмотрівнія вашего высовопревосходительства".

Вотъ содержаніе всеподданн'я прошенія Общества: "Всемилостив'я проценія Государь!

"Общество Любителей Россійской Словесности, учрежденное при Императорскомъ Московскомъ Университетъ, осмъливается повергнуть передъ Вашимъ Императорскимъ Величечествомъ слъдующую всеподданнъйшую просъбу.

"При учрежденіи своемъ, Общество удостоилось получить уставъ. Высочайше утвержденный въ 6 день іюня 1811 года.

Сниъ уставомъ, вмѣстѣ съ дарованнымъ Обществу правомъ публичныхъ чтеній трудовъ его, предоставлено ему и особенное право относительно ихъ печатанія. Именно въ § 32 сего устава сказано: Разсмотрънныя и въ полномъ Собраніи читанныя сочиненія, тикже и одобренныя Обществомъ книги пвчатаются на иждивеніе Общества, подъ надзоромъ того изъ членовъ, на котораго возложено будетъ сіе препорученіе.

"Смыслъ сего узавоненія опредёляется тімъ, что Общество издало, съ 1812 по 1834 годъ, болье тридцати томовъ книгъ подъ собственною своею цензурою. Такое право было подтверждаемо за нимъ и предписаніями высшаго начальства...

"Еще более доказывается такое право Общества темъ незабвеннымъ для него обстоятельствомъ, что первые томы трудовъ его были посвящены государю императору Александру I.

"Печатаніе трудовъ Общества подъ собственною его отвътственностію, продолжалось и послів изданія цензурных уставовъ 1826 и 1828 годовъ. Ни одно изъ изміненій и дополненій въ дальній шихъ изданіяхъ дійствующаго по нынів цензурнаго устава 1828 года, ни въ 1842 году, ни въ 1857 году, ни прямо, ни косвенно, не коснулось права, комить пользовалось Общество. Право это также никогда не отмінялось никакимъ особымъ повелівніемъ.

"Въ 1858 году, Общество, превратившее въ теченіе двадцати лётъ свои занятія, по разнымъ обстоятельствамъ, возобновило оныя, съ разрёшенія начальства, на точномъ основаніи прежнихъ правилъ своего устава, оставшагося безъ всякаго измёненія.

"Въ 1859 году, Общество положило приступить къ печатанію трудовъ своихъ за первый годъ своей возобновленной дъятельности, но встрътило неожиданное препятствіе. Типографія Московскаго Университета усомнилась на этотъ разъ въ правъ Общества на собственную цензуру и обратилась по сему дълу съ запросомъ въ Московскій Цензурный Комитеть.

"Цензурный Комитетъ представилъ сіе дёло въ Главное

Управленіе Цензуры. Къ сему попечитель Московскаго Учебнаго Округа присовокупилъ свое мнѣніе о справедливости признанія за Обществомъ права на собственную цензуру его изданій. Главное Управленіе Цензуры опредѣлило подвергнуть изданія Общества общей цензуры и объявило, что не нашло въ постановленіяхъ Общества, чтобы ему когда либо предоставлено было право собственной цензуры.

"Не на однихъ словахъ своего устава, но на самомъ смыслъ, въ которомъ онъ былъ признанъ Императоромъ Александромъ I и Августъйшимъ Родителемъ Вашего Величества, основываетъ Общество свою всеподданнъйшую просьбу о сохраненіи за нимъ стариннаго его права. Очевидно, что Общество не могло бы присвоить себъ этого права, если би оно не было дано ему уставомъ, и еще болье очевидно, что начальство не могло бы терпътъ подобнаго алоупотребленія и покрывать онаго своими предписаніями. Право, данное Государями, не можетъ быть отмънено административнымъ порядкомъ. Оно можетъ быть отмънено только вашимъ словомъ, Государь! Но члены Общества осмъливаются надъяться, что найдуть въ васъ, Всемилостивъйшій Государь, защитника отъ ничъмъ незаслуженныхъ стъсненій.

"Всемилостивъйшій Государь! Благоволите подтвердить в оградить вашимъ монаршимъ словомъ право Общества, дарованное ему за полвъка и признанное за нимъ вашими Августъйшими предшественниками.

"Съ чувствомъ глубочайшаго благоговънія пребываемъ Вашего Императорскаго Величества върноподанные: Алексъй Хомяковъ, Михаилъ Лонгиновъ, Сергъй Соболевскій, Михаилъ Погодинъ, Илья Селивановъ, Константинъ Аксаковъ, Петръ Бартеневъ, Иванъ Бабстъ, Степанъ Масловъ, Антонъ Томашевскій, Николай Павловъ, Владиміръ Даль, Алексъй Кубаревъ, Никита Гиляровъ-Платоновъ, Степанъ Шевыревъ, Александръ Вельтманъ, Алексъй Зиновьевъ, Вуколъ Ундольскій, Александръ Кошелевъ, Сергъй Полторацкій, Өедоръ Миллеръ, Александръ Островскій, Аванасій Фетъ, Григорій Шуровскій, Петръ Безсоновъ, Григорій Геннади, Өедоръ Чижовъ, Михаилъ Катковъ".

Одинъ изъ старейшихъ членовъ Общества Любителей Россійской Словесности и основатель Археографической Коммиссіи П. М. Строевъ замётилъ: "Изготовлена была просъба на высочайшее имя о цензурныхъ правахъ Общества и подписана многими членами. Я не подписалъ" <sup>208</sup>).

П. М. Строевъ, нескрѣпившій своею надписью эту просьбу, былъ правъ; ибо просьба не могла имёть желаннаго успѣха.

18 января 1860 года, министръ Народнаго Просвъщенія писалъ А. С. Хомявову: "Согласно желанію Общества Любителей Россійской Словесности, я имель счастіе представить государю в императору, въ собственныя руки, запечатанный и адресованный на высочайшее имя конвертъ Общества. Его императорское величество, прочитавъ заключающуюся въ семъ вонверть жалобу Общества на Главное Управление Цензуры, за подчинение трудовъ его общимъ правиламъ цензуры, въ противность 32-го § устава Общества — дозволенія правительства печатать сочиненіе Общества подъ своею цензурою, и уставовъ цензурныхъ, это подтверждающихъ, и удостоивъ выслушать объясненія со стороны Управленія Цензуры, изволиль найти, что просьба членовъ Общества Любителей Россійской Словесности не подлежить удовлетворенію и высочайте повельть объявить о томъ президенту Общества, съ присововупленіемъ въ причинамъ отваза того, что въ последнее время, періодическія изданія и отъ Правительства, какъ-то: Морской Сборникъ, Военный Сборникъ и пр. подвергаются общей цензуръ".

Тавимъ образомъ, въ старомъ уставѣ въ параграфу 32-му прибавлено: "Изданія Общества подлежатъ общей цензурѣ" <sup>209</sup>).

Получивъ приведенное письмо министра Народнаго Просвѣщенія, Хомяковъ писалъ Погодину: "Вчера, любезнѣйшій Погодинъ, получилъ я оффиціальный отвѣтъ на нашу просьбу: отказъ. Въ середу съѣдемся въ частномъ собраніи для прочтенія. Бумагу взялъ у меня Лонгиновъ; довольно замѣчательная. Надобно будеть подумать и решить, что же впередъ" <sup>210</sup>)?

Въ засъданіи Общества Любителей Россійской Словесности 27 января 1860 г., подъ предсъдательствомъ А. С. Хомя-кова и въ присутствіи: И. И. Лажечникова, С. А. Маслова, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, К. С. Авсакова, М. Н. Лонгинова, Ө. Б. Миллера, А. Н. Островскаго, С. Д. Полторацкаго, С. А. Соболевскаго, В. М. Ундольскаго, А. И. Кошелева, И. В. Селиванова, В. А. Дали и А. Н. Плещева.

Предсёдатель прочель отзывь министра Народнаго Просвёщенія, заключающій въ себ'є ув'єдомленіе, что "государю императору благоугодно было повел'єть объявить Обществу, что просьба его, объ изъятіи литературных трудовь его изъ общихъ правиль цензуры, не подлежить удовлетворенію".

Въ томъ же засъданіи, по предложенію К. С. Авсакова, избранъ въ члены: А. Ө. Гильфердингъ, А. А. Фетъ и А. Н. Майковъ.

Лишеніе Общества права собственной цензуры понудило предсъдателя Общества Хомякова, просить въ публичномъ засъданіи (2 февраля 1860 года), о снятіи съ него званія предсъдателя, и виъстъ съ тъмъ предложилъ временному предсъдателю Погодину пригласить по сему случаю членовъ къ чрезвычайному засъданію 211).

Наканунт чрезвычайнаго застданія Общества, Коворевь, 5 февраля 1860 года, писаль Погодину: "Посылаю вамь огромное спасибо за передачу живыхь впечатліній послі застданія въ Обществі Россійской Словесности... Боже сохрани, закрывать Общество изъ за того, что дуль и дуеть різкій вітерь. Это значить давать торжество грубой силі. И кто же не хочеть бороться—Погодинь и другіе передовые люди? Отвратиельно! Ваше діло собираться, говорить и все шире и шире, доколі не закроють. Місто сходки потерять легко, а образовать трудно. Закрытіе будеть подарокъ грубой силі.

Въ другомъ письмъ своемъ Кокоревъ писалъ: "Странно

закрывать Собраніе потому что Хомиковъ уходить. Какое вы имъете право лишить Россію сходки".

Эти слова Кокорева подтвердило и другое замѣчаніе П. М. Строева объ обновленномъ Обществъ: "Хотя Общество и удержало прежнее названіе *Любителей Россійской Словесности*, но цѣль будущихъ дѣйствій, кажется, совсѣмъ иная. Будущее нокажетъ яснѣе " <sup>м12</sup>).

6 февраля 1860 года, Погодинъ соввалъ чрезвычайное собраніе, въ которомъ присутствовали: Предсёдатель А. С. Хомяковъ, И. И. Лажечниковъ, С. А. Масловъ, С. П. Шевыревъ, К. С. Аксаковъ, П. А. Безсоновъ, Н. П. Гиляровъ-Платоновъ, М. Н. Лонгиновъ, Ө. Б. Миллеръ, Д. Е. Минъ, А. Н. Островскій, С. Д. Полторацкій, Ю. Ө. Самаринъ, С. А. Соболевскій, П. И. Бартеневъ, А. И. Кошелевъ, А. А. Фетъ, И. К. Бабстъ и В. Н. Даль.

Временный предсёдатель сообщиль Обществу, что настоящее засёданіе назначено по желанію А. С. Хомякова при заявленіи имъ просьбы Обществу, объ увольненіи его отъ должности. За тёмъ временный предсёдатель предложиль членамъ приступить къ разсужденію о семъ важномъ для Общества обстоятельстве. Общество, сознавая вполне заслуги оказанныя ему А. С. Хомяковымъ и, желая искренно продолжать свои действія именно подъ его предсёдательствомъ, единогласно обратилось къ А. С. Хомякову съ просьбою, не оставлять должности, которую онъ занимаетъ при живомъ сочувствіи членовъ. Хомяковъ выразиль готовность, согласно общему желанію, не оставлять занимаемой имъ должности. За тёмъ онъ заняль президентское мёсто, и засёданіе продолжалось подъ его предсёдательствомъ.

Въ этомъ засъдани К. С. Аксаковъ прочелъ отрывокъ изъ составляемаго имъ Опытнаго Словаря, объяснение словъ: алый, алъть, ау и аристократия. Члены дълали свои замъчания и просили Даля познакомить ихъ и съ составляемымъ имъ Словаремъ Великорусскаго языка <sup>213</sup>).

Возвратясь домой, Погодинъ записалъ въ своемъ Днеоники:

"Собраніе, на которое имѣлъ глупость пріѣхать Хомяковъ, и испортилъ все дѣйствіе. Я хотѣлъ предложить разойтись, если не останется и проч.".

Самъ Хомяковъ писалъ Гильфердингу: "22 февраля 1860 года, вы были предложены въ члены Общества Любителей Россійской Словесности и, разумвется, выбраны единогласно; но мнв хотвлось васъ за одно уввдомить о томъ, остаюсь ли я предсвателемъ; а это зависвло отъ отвъта министра Народнаго Просвещенія на счетъ нашихъ цензурныхъ правъ или, лучше свазать, отъ решенія государя по нашей просьбе. Решеніе пришло неблагопріятное; признаюсь, я ожидаль другаго. Въ публичномъ заседанін я это объявиль членамъ; а тавъ кавъ недоверіе въ Обществу въ этомъ случав особенно падаетъ на предсвателя, котораго подпись узакониваетъ печатаніе, я просилъ Общество уволить меня отъ званія моего. Но Общество, въ частномъ заседаніи 6 февраля, меня единогласно одобрило, и я опять остался " 214).

Съ своей стороны, В. М. Ундольскій писалъ А. Н. Попову: "Предсказаніе ваше исполнилось. Увы! Общество Россійской Словесности получило цензуру. Остается чтеніе, бесёда, и оно читаетъ и бесёдуетъ неутомимо, можно сказать, взапуски, даже публичнымъ образомъ. Нельзя пожаловаться на равнодушіе публики: зала библіотечная всегда полна биткомъ. И всёмъ этимъ обязаны мы не кому другому, какъ А. С. Хомякову, нашему безпримёрному предсёдателю" 215).

## LXXVI.

Въ это время въ Обществъ Любителей Россійской Словесности произошло непріятное столкновеніе съ однимъ изъ его членовъ: И. В. Селивановымъ. Дъло въ томъ, что въ засъданіи 27 января 1860 года, И. В. Селивановъ прочель записку, въ которой предлагалъ Обществу устроить литературное чтеніе и денежный сборъ предназначить въ пользу

суммъ С.-Петербургскаго Общества для пособія нуждающихся литераторовъ и ученыхъ.

По балотировкъ это предложение Селиванова было отвергнуто большинствомъ шаровъ 216).

Вследствіе сего, Селивановъ вступиль въ резкую газетную полемику съ секретаремъ Общества М. Н. Лонгиновымъ; такъ что на канунъ засъданія Общества, 23 февраля 1860 года, Хомявовъ писалъ Гильфердингу: "Будетъ, думаю, у насъ еще маленькая буря въ Обществъ завтра. Вы можеть быть видъли врайне неловкую статью одного изъ нашихъ сочленовъ Селиванова въ Московских Впдомостях. По этому случаю, осворбленные члены Общества хотёли, чтобы я высвазалъ осворбленіе. Какъ предсёдатель (никогда не могу безъ смёха этого свазать или написать), я оть иниціативы отвазался, но другіе, важется, горячо за дёло возьмутся. Проба отваза съ моей стороны вивла, если не опибаюсь, хоропія последствія: увидѣли, что Обществу нужны серьезные труды; и я надѣюсь они будуть. Много зависить отъ завтрашнаго засъданія. Я сознаю всю мелочность нашей здёшней дёятельности и въ то же время увъренъ, что безъ нея нивавого grant ton'a имъть нельзя. Надобно будеть за Славянское дёло взяться серьезно "217).

23 февраля 1860 г., подъ предсёдательствомъ А. С. Хомякова, и въ присутствіи членовъ: С. П. Шевырева, А. Ф. Томашевскаго, А. З. Зиновьева, К. С. Аксакова, П. А. Безсонова, М. Н. Лонгинова, С. Д. Полторацкаго, В. М. Ундольскаго, А. И. Кошелева, А. А. Фета, Г. Н. Геннади и В. И.
Даля, Общество имъло обыкновенное засъданіе, въ которомъ
К. С. Аксаковъ читалъ записку, въ коей предлагалъ Обществу заявить въ протоколъ слъдующее мнъніе по поводу напечатанія въ Московскихъ Въдомостяхъ И. В. Селивановымъ
предложенія его, объ устройствъ публичнаго чтенія въ пользу
Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ,
каковое предложеніе было отвергнуто въ засъданіи 27 января.
Общество Любителей Россійской Словесности, принимая въ
соображеніе, что И. В. Селивановъ, публиковавъ въ Москов-

ских Видомостях и такимъ образомъ повторивъ публичо написанное въ рѣзкихъ выраженіяхъ предложеніе свое, вслѣдь за извѣщеніемъ, имъ же сдѣланнымъ, что Общество предложеніе его отвергло, напечаталъ уже порицаніе Обществу и что публиковавъ въ газетахъ это порицаніе, Селивановъ отнесся къ Обществу, какъ посторонній, сталъ вил Общества, и напалъ на него извит; а потому Общество находитъ страннымъ, что Селивановъ, считаетъ себя членомъ Общества послѣ того, какъ онъ отнесся къ нему такимъ небывалымъ и неслыханнымъ образомъ". Общество согласилось съ этимъ мнѣніемъ К. С. Аксакова.

21 марта 1860 года, Селивановъ напечаталъ следующее письмо къ А. С. Хомявову: "Ежели двънадцать членовъ Общества, вследъ за г. Аксаковымъ, находятъ страннымъ; что я считаю себя его членомъ, то мнъ, разумъется, должно казаться еще болье страннымъ то, что я принадлежу до сихъ поръ къ такому Обществу, которое, имъя цълью распространеніе слова, — не только воспрещаетъ своимъ членамъ свободу этого слова, но преслъдуетъ ихъ за это даже и въ такомъ случав, когда предметъ и цъль этого слова есть воззваніе къ чувству христіанской любви, воззваніе о помощи неимущимъ братьямъ, честно подвизавшимся на поприще этого слова. Вслъдствіе этого, я покорнъйше васъ прошу не считать меня болье членомъ вашего Общества".

Съ своей стороны, Хомяковъ писалъ редактору Московскихъ Впосмостей: "Письмо отъ г. Селиванова имълъ я уловольствіе получить 22-го марта, т.-е., въ тотъ самый день, когда оно уже было напечатано въ Московскихъ Впосмостяхъ. Докладъ объ ономъ будетъ представленъ при первомъ засъданіи Общества Любителей Русской Словесности, и конечно не подастъ никакого повода къ спору, такъ какъ Общество не могло этого не ожидать 218).

"Исторія съ Селивановымъ, — писалъ К. С. Аксаковъ Погодину, — наконецъ кончилась. Прочтите протоколы: они любопытны. И Лонгиновъ написалъ для Селиванова жестовій от

четъ обо всемъ этомъ дѣлѣ. Надо лишь вамъ прочесть мое мнѣніе, которое читалъ я Обществу и вслѣдствіе котораго предложилъ я Обществу принять рѣшеніе. Ништо Селиванову! Онъ котѣлъ, чтобъ мы связались съ Петербургомъ <sup>и 218</sup>).

Петербургская журналистика вонечно возмутилась исключеніемъ Селиванова изъ членовъ Общества Любителей Россійской Словесности, и одинъ изъ представителей ея, И. И. Панаевъ, напечаталъ въ Современникъ свое, яко бы воспоминаніе о литературныхъ вечерахъ извъстнаго графа Д. И. Хвостова, съ явными намеками на Общество.

"Графъ Хвостовъ—писалъ Панаевъ,—сидълъ однажды на свамейвъ Лътняго сада. Это было въ первыхъ числахъ мая 1835 года. Я сълъ возлъ него на свамейву, зная, что это Хвостовъ, потому что вто же его не зналъ? Знакомъ я съ нимъ не былъ.

- "Онъ сначала посмотрълъ на меня довольно пристально, потомъ сказаль, обратясь во миъ:
- "Позвольте спросить, молодой человъкъ, ваше имя, отчество и фамилію.
  - "Я сказалъ.
- "А вы любите Отечественную Литературу? продолжалъ онъ.
  - "Да, очень.
  - "Вы знаете вто я?
  - "Знаю.
- "А вавой родъ Словесности вы избрали для себя? продолжалъ допрашивать меня сановный поэтъ...
  - "Я еще не избралъ себъ нивакого рода.
- "Почему же? Очень радъ съ вами познакомиться. Милости прошу ко мнъ. Двери у меня открыты для всъхъ кто любитъ Отечественную Словесность. У меня по вторникамъ литературные вечера. А позвольте узнать мъсто вашего жительства... Я пришлю вамъ полное собраніе моихъ сочиненій...
- "Въ следующій за темъ вторнивъ я отправился въ нему на литературный вечеръ. Меня ввели въ залу.

"Въ залѣ стоялъ по срединѣ длинный столъ, поврытый зеленымъ сукномъ. Предсъдательское вресло, которое занималъ самъ хозяинъ. По правую руку отъ него — какой-то господинъ въ богатомъ Китайскомъ костюмѣ и въ шапкѣ съ шариками на верху. Направо и налѣво сидѣло въ почтительныхъ позахъ человѣкъ до семи молодыхъ и пожилыхъ людей въ вицемундирахъ... Засѣданіе еще не начиналось. Я повлонился графу.

- "Ахъ! очень радъ, сказалъ онъ и потомъ черезъ минуту прибавилъ:
  - "А какъ ваша фамилія?
  - "Я отвъчалъ ему на вопросъ.
- "Садитесь, милый... Мы сейчасъ откроемъ засъданіе, в вы будьте внимательны. Здёсь вы услышите отъ старшихъ и уже опытныхъ литераторовъ много поучительнаго и полезнаго для васъ.

"Прежде открытія засъданія, началь графь, позвольте мнъ, милостивые государи, обратить ваше вниманіе на костюмъ Китайскаго мандарина, вывезенный изъ Китая г. Л., принявшимъ на себя званіе секретаря нашего.

"Послъ осмотра, козяннъ дома, обратясь въ присутствующимъ произнесъ:

- "Засъданіе открыто, Мм. Гг.,—и прибавиль, относясь къ секретарю:
- "Прошу покорнъйше прочесть протоколъ сегоднишнаго засъданія...
- "Протоволъ имъющаго быть засъданія, произнесъ севретарь громво и съ нъкоторою торжественностью: 1) его сіятельствомъ графомъ Дмитріемъ Ивановичемъ будетъ прочитано новое его стихотвореніе на возобновленіе вондитерской Вольфа и Беранже. 2) г. О. прочтетъ разсужденіе объ огнъ. 3) г. Н. нъсколько лирическихъ стихотвореній и отрывовъ изъ поэмы. 4) Г.—прозаическій разсвазъ Видовніе и т. д.

"По окончаніи чтенія протокола, хозяинъ дома началъ своє стихотвореніе, изъ котораго я запомнилъ только два стиха:

#### Вотъ Вольфъ и Беранже Несутъ въ намъ бламанже...

"Стихотвореніе это было принято единогласнымъ одобреніемъ...

"За тъмъ господинъ лътъ пятидесяти, въ огромномъ бъломъ жабо, съ педантическимъ выражениемъ въ лицъ, глубовомысленно прочелъ о вредъ и бъдствияхъ, которые причиняетъ огонь, безъ котораго, какъ онъ справедливо замътилъ въ завлючение, человъчеству обойтись однако нельзя.

- "Г. Н. прочелъ нѣсколько лирическихъ стихотвореній. Особенно понравилось графу стихотвореніе къ безвременно погибіней дѣвицѣ...
  - "Кто теперь на очереди? Спросилъ графъ у севретаря.
  - "Г. З., отвъчалъ севретарь.
- "Извольте читать, сказаль графъ, взглянувъ на З., мы слушаемъ.
- "Г. З.—молодой, худенькій и подсліповатый сочинитель началь не безь робости чтеніе своего разсказа.

"Графъ, слушая, пріятно покачивалъ головою и по временамъ говорилъ:

"Очень хорошій слогь... языкъ правильный, чистый и плавный...

"Я уже не помню, чѣмъ кончился этотъ литературный вечеръ...

"Немудрено, что предсъдатель, севретарь и чтецы этого литературнаго сходбища принимали такое времяпровождение серьезнымъ, придавали ему важность и воображали, что они дълаютъ дъло и подвизаются на пользу и славу Отечественной Литературы".

Разскававъ это свое воспоминаніе своему другу, Панаевъ, потрепавъ его по плечу", зам'втиль: "Ты говоришь, что Московское Общество Любителей Словесности приноситъ пользу. Прекрасно, но я желалъ бы прежде знать, какая разница найдется между н'вкогда существовавшимъ въ Петербургъ Обществомъ Бесъды Любителей Русскаго Слова, или

бывшимъ Московскимъ Обществомъ Любителей Словесности и настоящимъ возобновленнымъ Обществомъ? Чѣмъ отличаются протоколы этихъ старыхъ обществъ отъ протоколовъ новаго Общества? Какой прогрессъ совершили въ теченіе тридцати лѣтъ Любители Словесности 220)?

Замътимъ при этомъ, что вступленіе Селиванова въ Общество Любителей Россійской Словесности, самъ Хомяковъ привътствовалъ ръчью, въ которой, между прочимъ, сказалъ: "Привътствуя васъ своимъ сочленомъ, Общество Любителей Россійской Словесности уже тъмъ самымъ свидътельствуетъ, м. г., что оно признаетъ всю законность той отрасли Словесности, которой представителемъ вы являетесь между нами. Да, обличительная Литература есть законное явленіе словесной жизни народа; я скажу болье, она не только законное явленіе, но явленіе необходимое и отрадное и пр. " 221).

Эти слова Хомявова остановили на себѣ вниманіе вназа П. А. Вяземскаго, и онъ писалъ Шевыреву: "Нашъ пріятель Хомявовъ съ предсѣдательскаго своего мѣста даетъ новой обличительной Литературѣ право гражданства. Какъ при словахъ его должна была вздрогнуть тѣнь прежняго предсѣдателя, тремя помноженнаго Антона и на закуску Прокоповича. Меня въ наше время не столько бѣситъ нечестная Литература, сколько честная, которая труситъ предъ первою и оставляетъ себѣ всегда лазейку, изъ которой перемигивается съ нею. Это вѣрнѣйшій признакъ нравственнаго упадка Литературы и близорукости тѣхъ, которые этимъ промышляютъ. Они думаютъ, что тѣмъ задобрятъ противниковъ своихъ, но ошибаются. Они Неаполитанскіе, заискивающіе милости, послы въ Туринѣ, но Чернышевскіе и Кавуры неуступчивы, и ихъ не проведешь Тоит ои гіеп, вотъ ихъ лозунгъ" 222).

На это Шевыревъ отвъчалъ: "Ваше замъчаніе о Литературъ честной поразительно своею върностію. Явленіе Антовскаго во снъ Хомякову могло бы быть предметомъ баллады во вкусъ М. А. Дмитріева. Я неръдко укоряю его въ глаза за эту лесть молодому покольнію, которою онъ всегда гръ

шиль и грёшить много. Онь могь быть ему полезень, а выходить напротивь... Мнё жаль, что вы поставили Кавура наряду съ Чернышевскимъ. Кавуръ возстановитель Сардиніи, а Чернышевскій великій магистръ ордена Свистопляски, господствующей теперь въ нашей Литературъ.

Въ заключение своего отчета о состоянии Московской эпархіи, за 1859 г., митрополить Филареть, между прочимъ, писалъ: "Печальное зрълище представляетъ, и еще болъе печальныя опасенія внушаетъ, порицательная и кощунственная Литература, столько же, если не болъе, необузданная и распространенная, какъ въ извъстномъ Европейскомъ Государствъ прошедшаго стольтія, гдъ она оказалась разрушительною. Званія, должности, лица,—все подвергается жестокимъ порицаніямъ и изображается въ безобразіи до невъроятности преувеличенномъ и исполненномъ клеветы. Ненужно указывать многихъ примъровъ: ими исполнены повременныя изданія. . Господь да управитъ мудрость Святъйшаго Сунода и Православнаго Правительства къ изысканію средствъ врачебныхъ и охранительныхъ" 223).

## LXXVII.

Не взирая на шутки И. И. Панаева, а съ нимъ вмѣстѣ Петербургской Журналистиви, Общество Любителей Россійской Словесности въ это самое время предприняло изданіе древнихъ пѣсень, собранныхъ П. В. Кирѣевскимъ, Толковаго Словаря живаго Великорусскаго языка Даля и Грамматики Русскаго языка К. С. Аксакова.

А. С. Хомяковъ, въ своей ръчи, читанной въ публичномъ засъданіи Общества, 6 марта 1860 г., сказалъ: "Я счастливъ тъмъ, что могу поздравить наше Общество съ успъхами и пріобрътеніями, сдъланными нами въ послъднее время. Нашъ сочленъ, В. И. Даль, захотълъ соединить съ именемъ нашего Общества честь и, скажу болъе, славу многолътняго своего

предпріятія—Русскаго Словаря. Ревностный и просв'єщенный нашъ сочленъ, А. И. Кошелевъ, доставилъ Обществу средства для этого дорогаго и труднаго изданія. Любитель Русскаго слова, известный по своимъ изледованіямъ въ Исторіи народовъ Славянскихъ, В. А. Елагинъ, отдалъ въ распоряженіе нашего Общества богатое собраніе Русскихъ пісень, составленное его покойнымъ братомъ и нашимъ сочленомъ, Петромъ Васильевичемъ Кирвевскимъ. Ненужно вамъ напоминать, вакая была въ покойномъ Петръ Васильевичъ любовь въ Просвещению, а особенно, какъ горяча была любовь его въ Русскому народу и Русскому слову. Плодъ этой горячей любви, плодъ многолътнихъ трудовъ, сокровище собранныхъ имъ пъсень, не нуждается въ похвалахъ: оно хотя и не напечатано, но извъстно въ Россіи и даже ученымъ нашимъ братьямъ Славянамъ, внв ея предвловъ. Для изданія этихъ пъсень Общество назначило коммиссію, въ которой объщался принять дъятельное участіе, передавшій ихъ намъ Василій Алексвевичъ Елагинъ.

"Въ нынъшнемъ засъданіи услышите вы отчетъ В. И. Даля о той задачь, которую онъ себь поставилъ при составленіи Словаря, о формъ, которую онъ избралъ, о самой цъли его многотруднаго дъла.

"Конечно, никто не можетъ лучше самого автора объяснить его взглядъ на трудъ, имъ совершенный; но позвольте мнв отъ себя сказать нѣсколько словъ, которыхъ онъ не скажеть. Богатство словъ и върное ихъ опредъленіе составляють безспорно великое достоинство въ Словаръ, но еще важнѣе внутренній его характеръ. Словарь В. И. Даля рѣзко отли чается отъ всѣхъ появившихся прежде его: это будетъ Словарь не языка книжнаго и письменнаго, но языка устнаго; не языка мертваго, а живаго: въ немъ выступитъ ясно и отчетливо все богатство, вся своеобразность, вся затѣйли вость Русскаго слова. Въ немъ, въ порядкѣ буквъ, увидимъ не простое собраніе словъ, но самую ту живую мысль, которую привыкли называть языкомъ народнымъ.

"Другой сторонъ той же живой мысли, сторонъ грамматической, посвятилъ себя нашъ сочленъ, К. С. Аксаковъ, и мы надъемся вскоръ увидъть изданіе его труда. Такія явленія, каковы: лексиконъ языка, его грамматика и собраніе народныхъ пъсень, не только составляють пріобрътенія, но могутъ сдълаться памятниками, эпохами въ Исторіи Словесности; имъ нельзя не порадоваться, и если эти прекрасныя начинанія получать полное совершеніе, то мы можемъ надъяться, что Русскіе люди признають за нашимъ Обществомъ нъкоторыя права на уваженіе и благодарность" 284).

По возращеніи Погодина изъ Петербурга, онъ получиль слівдующее письмо отъ В. И. Даля: "Привіть прійзжему, коть и не віздаю почто онъ іздиль; знаю только изъ газеть, что читань быль со славою великою Царшенны и было пошибанье въ полів Полянскомъ за Варяговъ....

"Поживаемъ по старому, полонъ домъ больныхъ, жена также больна. Я на ногахъ хоть и въ суетахъ. Старшая дочь увхала въ Петербургъ. Къ Святой ждемъ ее. Вы говорите, дороги нътъ въ намъ; а мы говоримъ,—въ вамъ нътъ, а къ намъ есть; нынъ и водовозъ нашъ взъъхалъ было на дворъ, да осъкся: выпустилъ воду изъ бочки и уъхалъ.

"Пословицъ напечатано двадцать листовъ, слишкомъ четвертая доля.

"Словаря первая тетрадь поступила въ наборъ, къ Семену; онъ подобралъ *шесть* хорошихъ буквицъ; на Ооминой объщаеть первый листъ, въ два столбца, въ самую большую четвертку.

"Что сдълалось съ *Легендами*—не знаю; слышаль, будто всъ разобраны, а втораго изданія не дають печатать, но не знаю, такъ ли. Моихъ тамъ большая половина.

"Въ вакую силу вы говорите, что не соваться было, не спросясь броду— не совсёмъ понимаю; неужто же я могу отвёчать за нихъ? Вёдь не я же ихъ печаталъ и даже не назначалъ въ печать, этого мнё бы и въ голову не пришло; я отдалъ ихъ съ другимъ запасомъ, и только. Если вы слы-

шали, или полагаете, что дъло воснется меня, то, пожалуйста, увъдомьте яснъе.

"Я сижу, зарывшись, и готовлю E; хоть и готово, а все на мѣсяцъ еще работы станетъ, поправочки, да дополненія. да переписка многихъ листовъ, слишкомъ перемаранныхъ"  $^{225}$ ).

Коментаріемъ въ этому письму В. И. Даля можеть служить слѣдующее: Въ то время были напечатаны въ Москвѣ Русскія Легенды, собранныя А. Н. Аванасьевымъ, противъ которыхъ праведно возсталъ самъ митрополитъ Московскій Филаретъ. 14 марта 1860 года, святитель нашъ обратился въ оберъ-прокурору Св. Сунода графу А. П. Толстому съ письмомъ, въ которомъ читаемъ: "Издана въ Москвѣ Н. Щепкинымъ и К. Солдатенковымъ (раскольникомъ), одобренная 1-го декабря 1859 года цензоремъ Д. Наумовымъ, книга подъ заглавіемъ: Народныя Русскія Легенды.

"Въ сей книгъ къ именамъ Христа Спасителя и святыхъ приставлены сказки, оскорбляющія благочестивое чувство, нравственность и приличіе... Какъ въ сей книгъ часто говорится о Христъ и о святыхъ, то внимательная свътская цензура имъла бы причину посовътоваться съ духовною; но сего не слълано.

"Къ присворбію, внига сія не единственный примъръ дъйствованія цензуры неохранительнаго. Нѣвоторыя государства хвалятся тѣмъ, что не имѣютъ цензуры; но съ тѣмъ вмѣстѣ имѣютъ надзоръ, который за неблагопріятную статью поражаетъ періодическое изданіе замѣчаніемъ, а по третьемъ замѣчаніи, совсѣмъ убиваетъ оное; имѣютъ судъ, который сочинителя и издателя вредной вниги осуждаетъ и наказываетъ. Въ Отечествѣ нашемъ существуетъ цензура, — учрежденіе, въ которомъ естъ доброта, какой нѣтъ въ неограниченной свободѣ книгопечатанія. При отсутствіи цензуры, вредная книга издается и производитъ вредъ въ обществѣ; потомъ ея сочинитель и издатель страдаютъ отъ суда. При разумной и благонамѣренной цензурѣ, вредная книга не допускается до изданія, и слѣдственно не допускается до общества вредъ,

а сочинитель безопасенъ отъ суда и наказанія. Но сіе добро теряется, если достойныя осужденія сочиненія входять въ свъть чрезъ цензуру, подобно какъ безъ нея, а суда надъ виновными нътъ. Украдкою можно посъять между пшеницею плевелы такъ, что она будетъ нечиста; а если всякому дано будетъ на волю ненаказанно съять ихъ, то онъ могутъ совсъмъ подавить пшеницу.

"Полагаю, что я не быль бы вёрень обязанностямь моего служенія, осли бы изложенное здёсь оставиль безь вниманія, и не довель оное до свёдёнія вашего сіятельства, для возможнаго изысканія средствь къ охраненію религіи и нравственности оть печатнаго кощунства и поруганія" 226).

Въ это самое время, намѣстникъ Лавры Антоній представиль митрополиту Филарету какую-то газетную статью; но митрополить отвѣчаль ему: "Статья изъ газеты дурна, кощунственна: но одна ли? Печатають и худшее. И трудно, нѣтъ средствъ противодѣйствовать. О Легендахъ Афанасьева, полныхъ вощунства и безнравственности, я писалъ въ Св. Сунодъ; сообщили министру: онъ отвѣчалъ, что Археологическое Общество присудило за сію книгу Афанасьеву награду " эзг).

7 мая 1860 года, А. С. Хомяковъ въ послѣдній разъ предсѣдательствоваль въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности, и собравшимся членамъ заявилъ, что "засѣданія Общества прекращаются до сентября". Въ засѣданіи присутствовали: А. М. Кубаревъ, К. С. Аксаковъ, П. А. Безсоновъ, Н. П. Гиляровъ-Платоновъ, М. Н. Лонгиновъ, Ө. Б. Миллеръ, С. А. Соболевскій, Н. В. Сушковъ, В. М. Ундольскій, В. И. Даль, А. А. Майковъ и В. А. Елагинъ.

Въ этомъ же засёданіи А. С. Хомяковъ представиль въ библіотеку Общества внигу Г. А. Эзова: Внутренній быть древней Арменіи <sup>228</sup>) и произнесъ свое послёднее слово о Чаадаевъ. "Почти всё мы знали Чаадаева,—говориль Хомяковъ—многіе его любили и, можеть быть, никому не быль онъ такъ дорогъ, какъ тёмъ, которые считались его противниками.

Просвъщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце, — таковы тѣ качества, которыя всвхъ къ нему примекали. Но въ такое время, когда, повидимому, мысль погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ особенно быль дорогъ тъмъ, что онъ и самъ бодрствовалъ и другихъ побуждаль, темь, что въ сгущающемся сумраве того времени онъ не давалъ потухать лампадъ и игралъ въ ту игру, воторая извъстна подъ именемъ живз курилка. Есть эпохи, въ воторня такая игра есть уже большая заслуга. Еще более дорогь онь быль друзьямь своимь вакою-то постоянною печалью, которою сопровождалась бодрость его живаго ума. Разгадка этой печали, истекающей не изъ случайностей его жизни, а изъ чисто вравственныхъ причинъ, узнаемъ мы изъ самой біографіи и изъ особенности его внутреннаго направленія. Неть сомевнія, что онъ быль человівь весьма замівчательный, но чъмъ же объяснить его извъстность? Онъ не быль ни дъятелемъ-литераторомъ, ни двигателемъ политической жизни, ни финансовою силою, а между твмъ, имя Чаадаева известно было и въ Петербургъ, и въ большой части губерній Руссвихъ, почти всемъ образованнымъ людямъ, неимъвшямъ даже съ нимъ нивакого прямаго столвновенія. Изв'ястни быль и утренніе его съёзды, по понедёльникамъ, и размёнъ мысле, происходившій на этихъ беседахъ. Почему подобныя явленія въ другихъ мъстахъ не получали такой извъстности? Причина весьма проста. Онъ жилъ, онъ умственно действоваль въ Москвъ, и въ этомъ нельзя, кажется, не видать подтвержденія тому, что я имълъ счастіе излагать вамъ въ одномъ изъ прошлогоднихъ засъданій, -- тому, что гдъ бы ни былъ центръ государственный, Москва не перестала и никогда не перестанетъ быть общественною столицею Русской Земли 229).

## LXXVIII.

На другой день отъёзда Шевырева въ Италію, по Москвё пронеслась сворбная вёсть о вончинё А. С. Хомякова.

Подъ 26 сентября 1860 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Хомяковъ скончался. Обезпамятелъ, Боже мой! Что это такое. Прітьжалъ Лонгиновъ. Плакалъ безъ памяти. Остался дома. Если есть Русскій богъ, то есть и Русскій чортъ, который дуетъ вътромъ, направляеть выстрълы".

Благодаря Дмитрія Алексвевича Хомякова, издавшаго письма и сочиненія своего приснопамятнаго родителя, мы получаемъ возможность познакомиться съ предсмертными думами нашего глубокомысленнаго мыслителя.

Въ последнемъ письме своемъ въ А. В. Вневитинову, Хомявовъ писалъ: "Недавно здъсь, въ Москвъ, встрътилъ я человъва еще не стараго и даже молодаго на видъ, замътательнаго объема, свидетельствующаго, какъ я после узналъ, о добротности Саратовскихъ хлебовъ; лицо что-то знакомое, по спросу-внязь Оболенскій; по дальнъйшему спросу, твой двоюродный брать, котораго я видаль еще ребенкомъ (т.-е.; онъ, а не я былъ ребенкомъ) у васъ: не можешь вообразить, какъ мив весело было глядеть на него, какъ много сейчасъ вспомянулось того и техъ, которыхъ уже давно нетъ. Ничто не имъетъ большей прелести ранней дружбы; позднъйшія могутъ быть также връпки, но у нихъ всегда не достаетъ какого-то аромата, который ранняя дружба получаеть навсегда оть тёхъ благоуханныхъ годовъ детства или молодости, въ воторые она началась. Кавъ бы судьба и жизнь не расвидывали, а память о друзьяхъ молодости дорога и всякое слово объ нихъ дорого. Старше тебя у меня нътъ нивого, но даже и тъ, воторые моложе, все таки изъ мысли не выходять. Вотъ, напримъръ, хоть бы Одоевскій; и отшатнулся злодей и къ разнымъ нечестивцамъ присталъ, а всявій разъ, какъ кто пріти ты его? Сважи ему, что здѣсь разсказывають, будто онь выдумаль какой-то новый органь, который только тогда и играеть, когда въ его утробу засадять крѣпостнаго человѣва. Если это правда, то какой страшный анахронизмъ, да еще какой нерасчеть! Вѣдь при эманципаціи онъ органь возьметь себѣ по праву. Такъ какъ его туда усаживали, онъ объявить, что это его усадьба".

21 января 1860, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: "О себъ сважу, что, какъ только прівхаль изъ деревни, я какъ будто растерялся; тамъ дълалъ мало, потому что больлъ, и здъсь сначала хворалъ, но пишу нъчто о переводъ Бунзева Библіи, и новую теорію правъ наказаній. Думаю еще о философской статьъ, хотя ихъ никто и не читаетъ " <sup>230</sup>).

Письмо въ Бунзену о его Библейскихъ трудахъ принадлежитъ тоже въ лебединымъ пъснямъ Хомякова. <sup>231</sup>).

Къ А. Ө. Гельфердингу (22 февр.), Хомяковъ писалъ: "Самъ я довольно сильно трудился и, не смъйтесь, кое чему учился въ Еврейскомъ языкъ. Разумъется, я столько же языкъ этотъ знаю, сколько и прежде, но убъдился, что только русскій изъ всъхъ Европейцевъ можетъ понять восточные языки. Тамъ ръшительно преобладаетъ, какъ у насъ, видовая или, лучше сказать, качественная флексія. Не знаю только ея собственнаго центра; у насъ это существительное. Впрочемъ, всъ эти мои изученія шли отъ письма къ Бунзену. Я думалъ написать коротенькое и легонькое; вышло порядочно длинное и весьма для меня трудное".

20 апръля 1860 года, С. М. Сухотинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Вчера у Кошелева былъ весьма любопытный диспутъ между А. С. Хомяковымъ и Н. В. Павловымъ о непогръшимости правилъ вселенскихъ соборовъ. Павловъ утверждалъ, что эти правила должны быть для насъ обязательны, какъ приказанія Церкви. Хомяковъ признавалъ непогръшимыми и непоколебимыми одни догматы, проистевающіе изъ Евангелія, то есть таинства, а прочее же, какъ на-

прим'тръ, установление поста, соблюдение праздниковъ и пр. дисциплинарныя правила, отнюдь не обязательны для христіанина, если онъ ихъ не будетъ исполнять по чувству любви. Исполнение поста и прочихъ дисциплинарныхъ правилъ, важное, какъ общение любви съ народомъ, само по себъ не имъетъ глубокаго значения".

16 іюля 1860 года, Хомяковъ писалъ С. М. Сухотину: "Что за житье въ деревнѣ, любезный Сергѣй Михайловичъ! Что за лѣто! Не знаю, природа не празднуетъ ли эмансипаціи; только бы эмансипація не подгорѣла, какъ гречиха въстепяхъ. Здѣсь ни о чемъ не слыхать. Деревня Русская внѣ всякаго политическаго міра".

Степной Центок Кохановской (Соханской) обратиль на себя вниманіе Хомякова, и по поводу котораго онъ выразиль свое мивніе о Пушкинв. Въ одномъ изъ последнихъ своихъ писемъ въ И. С. Авсавову, Хомявовъ писалъ: "Я ръшительно восхищаюсь Степныма Цепткома (Соханской) и радуюсь, но только вакъ словомъ прекрасной, глубово-художественной и сочувственной души. Я радъ, что Саханская хотела и могла такъ посмотреть на Пушкина; но остаюсь при своемъ. Вспомните, что тв чудные стихи, которые Саханская приводить и которые действительно составляють какъ бы связь между другими, совершенно отрывочными, переведены изъ Данта. Они-то и имфють по преимуществу характеръ басовой ноты. Пророка, безспорно великольпивниее произведеніе Русской поэзін, получиль свое значеніе, какъ вы знаете, по милости цензуры (смъщно, а правда). Вглядитесь во все это безпристрастно, и вы почувствуете, что способности въ басовымъ авкордамъ не доставало не въ головъ Пушкина и не въ талантв его, а въ душв, слишкомъ непостоянной и слабой, или слишкомъ рано развращенной и уже нивогда не находившей въ себъ силь для возрожденія (Пушкинъ измельчался не въ разврать, а въ салонь). Оттогото вы можете имъ восхищаться или лучше не можете не восхищаться, но не можете благоговейно вланяться. Конечно,

приводя Шиллера, вы какъ будто правы; въ немъ нехудожественное начало отнимаетъ много достоинства у его серьезности; въ немъ, какъ вы говорите, звукъ басовой струны есть ни что иное какъ гудъніе философской мысли. Это такъ, но скажете ли вы тоже о Гете? О томъ

> Wass unbewusst Oder unbewacht, In dem Laberynth der Brust Wandelt durch die Nacht?

"Хвалите, браните этихъ людей; но какъ бы къ нимъ ни относились въ художественномъ сочувствіи, вы не можете не признавать въ нихъ строгихъ, мужественныхъ, мужскихъ душъ, духовныхъ борцовъ, передъ которыми невольно преклоняешься. Не такъ ли? И все таки я очень радъ, что Соханская прослъдила, прочувствовала ту способность въ Пушкинъ, которой онъ не развилъ, тъ звуки, которые у него разбросаны болъе какъ вздохи временнаго ропота на себя, чъмъ какъ слово сознательнаго достоинства".

Предсмертнымъ трудомъ Хомякова былъ переводъ его Апостольскихъ Посланій.

4 августа 1860 года, онъ писалъ изъ Москви, къ Кошелеву: "Въ деревнъ переводилъ Павла Апостола съ оригинала: къ Галатамъ и къ Ефесеямъ. Самъ очень доволенъ; кто читалъ, всъ очень довольны, а въ Православномъ Обозрънии, кажется, не ръшатся напечатать, чтобы не оскорбить Сунода. Придется печатать въ Лейпцигъ, а какъ это обидно! Просто ножъ острый, но что же дълать? Павла всего переведу: не могу отстать и, право, думаю едълать очень хорошую вещь. Во многомъ я отъ всъхъ переводовъ отхожу и надъюсь, что во многихъ случаяхъ возстановилъ истинный смыслъ".

Въ послъдній прітадъ Хомявова изъ деревни въ Москву, П. И. Бартеневъ встрътился съ нимъ въ Сокольникахъ, у больнаго К. С. Аксакова, и въ послъдній разъ бестдоваль съ нимъ; ръчь шла объ апостолъ Павлъ. 20 августа 1860, т.-е., ровно за мъсяцъ до смерти, Хомяковъ былъ въ Москвъ, и оттуда писалъ Кошелеву: "Пишу тебъ
покуда лошадей закладываютъ. Прівхалъ я въ Москву на
четыре дня, пробылъ шесть; прівхалъ по дъламъ, между прочимъ нужно десять тысячь рублей на обороты; денежный рынокъ таковъ, что условія бъщенныя... Это я говорю, чтобы
свазать только о состояніи денежваго рынка и о послъдствіяхъ запертаго банка. Вообще я утверждаю, что движимый капиталъ просто составилъ заговоръ противъ Россіи
вообще, и наши государственные люди служать ему орудіемъ,
не воображая того. Къ твоимъ словамъ о незнаніи и наукъ
прибавлю, что невъжду не то обманешь, не то нътъ, а ученыхъ непремънно « 232).

Вскоръ по возвращении въ Богучарово, Хомявовъ съ старшимъ сыномъ своимъ Дмитріемъ Алекстевичемъ, поталъ въ свою Рязанскую деревню (Данковскаго утяда) Ивановское. Тамъ, 23 сентября 1860 года, онъ и скончался.

"Холера схватила Хомявова, — писалъ Погодинъ Шевыреву, -- и въ нъсколько часовъ его не стало. Исповъдался, пріобщился, соборовался масломъ, въ полной памяти. Наванунъ, готовый въ отъъзду домой, куда за два дня отправилъ уже сына, онъ писаль вечеромъ статью о философіи и остановился, кончивъ страницу, на словъ ст. Легъ спать и въ 5 часовъ утра разбудилъ человъка, веля ему поставить себъ горчишники, выпиль дегтю и приняль потомь несколько гомеопатическихъ врупиновъ. Послъ соборованія фершаль ему сказаль: У васъ глаза свётлы. - Завтра будуть еще свытлые, отвёчаль онь. За нъсколько минутъ фершалъ сказалъ: Пульсъ хорошъ. -Какъ тебъ не стыдно-пульсъ прерывается, видишь, а ты говоришь: хорошъ. Не послать ли за Дмитріемъ Алексвевичемъ? — Не надо. — Не дать ли знать въ Богучарово? — Узнають вскоръ. и скончался тихо, безъ страданія. Боже мой! Что ва ужасная судьба носится надъ нами" 233)!

Другому своему другу Максимовичу, на Михайлову Гору, Ногодинъ писалъ: "Путешествіе свое совершалъ я отлично, но, по возвращени, поразила меня неожиданная, удивительиля, ужасная кончина нашего незабвеннаго Хомякова. Я завзжаль въ нему въ деревню 17-го сентября, и мит сказали
ямщики, что онъ убхаль въ степь. А 23-го, въ цятницу,
въ 8 часовъ вечера, онъ скончался... При немъ никого не
было, кромт состада Муромцова... До сихъ поръ я опоминться
не могу. Пустота, оставленная Хомяковымъ, для насъ уже
никогда не наполнится.... Я здоровъ и убъгаю отъ горестей
за работу, которая не измъняетъ... Пишешь ли ты свои воспоминанія? Пиши, пиши, пиши. Мит некогда приниматься
вёдь, а кромт насъ, кто-же знаетъ вст обстоятельства" 234)?

Такимъ образомъ, замъчаетъ П. И. Бартеневъ, Хомяковъ умеръ одинъ, вдалекъ отъ друзей и отъ многочисленной семьи своей... Исполнилось желаніе, выраженное имъ въ одномъ изъ раннихъ его стихотвореній:

Творецъ вселенной!
Услышь мольбы полночный глась:
Когда, Тобой опредъленный,
Настанеть мой послъдній чась,
Пошли мит въ сердце предвъщанье!
Тогда новорною главой,
Безъ малолушнаго роптанья,
Склонюсь предъ волею святой.
Въ мою смиренную обитель
Да придетъ ангель разрушитель,
Кавъ гость пядавна жданный мной;
Мой вворъ измърнтъ великана,
Боязнью грудь не вадрожитъ,
И духъ изъ дольняго тумана
Полетомъ смълымъ воспаритъ. 235).

# LXXIX.

Москва и вся Россія узнала о кончинѣ Хомякова изъ Московскихъ Въдомостей. Тамъ было обнародовано: "23 сентября скончался въ имѣніи своемъ, Рязанской губерніи, извѣстный поэть и литераторъ, предсѣдатель Общества Любителей Россійской Словесности при Московскомъ Университетъ, Але-

ксъй Степановичъ Хомяковъ, послъ кратковременной бользии, на пятьдесять пятомъ году отъ рожденія".

27-го сентября 1860 года, въ Московскомъ домѣ Хомякова, на Собачьей площадкѣ, служили панихиду. "Тяжело было—заноситъ Погодинъ въ свой Дисоникъ—переступать порогъ. Аксаковы (т.-е. мать и дочери), Чижовъ, Вяземскій, и проч. Представились нѣкоторыя выраженія. Плакалъ".

До перевезенія тёла Хомякова въ Москву, для погребенія въ Даниловомъ монастырів, въ *Днеоникт* Погодина мы находимъ слівдующія отмітки:

Подъ 1 октября 1860 года: "Наметалъ о Хомяковъ".

- 2 — : "Плавалъ и плавалъ. Вяземскій о состояніи Литературы. О Карамзинъ. Писалъ о Хомяковъ".
  - 3 — : "O Хомявовв".
- 5 — : "Писалъ весь день о Хомяковъ и плакалъ. Засъданіе".

Въ этотъ день, т.-е. 5 овтября 1860 года, подъ предсъдательствомъ временнаго предсъдателя М. П. Погодина и въ присутствіи: внязя П. А. Вяземсваго, П. А. Новикова, Н. Ф. Павлова, П. А. Безсонова, Н. П. Гилярова-Платонова, М. Н. Лонгинова, Ө. Б. Миллера, В. М. Ундольсваго, П. И. Бартенева, Г. Е. Шуровсваго, И. К. Бабста, Г. Н. Геннади, В. И. Даля и Л. Н. Плещеева, Общество имъло чрезвычайное засъданіе 236).

Въ этомъ засъданіп, Погодинъ, "разливаясь слезами", сказалъ: "Скорбнымъ, слезнымъ словомъ долженъ я открыть нынъ засъданіе Общества Любителей Россійской Словесности въ наступившемъ академическомъ году: не стало нашего перваго, любимаго предсъдателя, Алексъ́я Степановича Хомякова.

"Скажещь, и не въришь собственнымъ словамъ своимъ. Неужели это правда? Неужели умеръ Хомяковъ, онъ, въ которомъ волновался съ такою силою избытокъ жизни, съ которымъ, даже въ воображеніи, не соединялась никогда мысль о чемъ нибудь неподвижномъ. Давно ли мы его видъли, вотъ что онъ говорилъ, вотъ какъ онъ шутилъ! Да, вы видъли, вы

слышали его, шутили съ нимъ, можетъ быть, недавно, а теперь его уже нътъ, и вы не увидите, не услышите его больше нивогда, не будете ни смъяться, ни плакать съ нимъ, а тольво объ немъ.

"Какъ же это случилось? Мудрено отвъчать на такой вопросъ, естественный вопросъ. Нечаянно, неожиданно, непонятно, невъроятно, -- онъ умеръ, и больше ничего почти свавать нельзя... И падають, одинь за другимь, наши лучшіе, благороднъйшіе люди, мыслящіе, чувствующіе, тв, на воторыхъ отдыхалъ взоръ, о которыхъ сладво было думать, которые однимъ именемъ своимъ доставляли утвшение, падаютъ безъ всявихъ достаточныхъ причинъ. Не успъещь схоронить одного, рой могилу другому, не выпуская изъ рукъ заступа, и готовься оплавивать третьяго. За Грановскимъ последовали: Иванъ Кирфевскій, Петръ Кирфевскій; за Кирфевскими — Глинка, Инновентій; за Инновентіемъ-Ивановъ, Аксаковъ... Теперь Хомявовъ. Свольво между ними еще людей достойныхъ, болве или менъе замъчательныхъ, потеряли мы, --- и всъ они погибли впродолженіи какихъ нибудь пяти-шести лётъ, имфвшихъ, впрочемъ, свое грозное вступленіе насильственными смертями Грибовдова, Пушкина и Лермонтова, противоестественною смертію Гоголя, --- какъ будто влой рокъ давно уже придумаль для нась этоть родь нравственнаго наказанія.

"Хомяковъ! Что это была за натура, даровитая, любезная, своеобразная! Какой умъ всеобъемлющій, какая живость, обиліє въ мысляхъ... Сколько свёдёній, самыхъ разнородныхъ, соединенныхъ съ необыкновеннымъ даромъ слова... Съ такими талантами, съ такими познаньями, съ такими свойствами, достоинствами, скажете, Хомяковъ былъ носимъ на рукахъ въ Россіи, Хомяковъ окруженъ былъ почтеніемъ, признательностью, любовію? На всякомъ публичномъ собраніи, на вопросъ путешественника: кто здёсь примёчательные люди, изъ первыхъ указывался Хомяковъ? Онъ былъ вездё честимъ, отличаемъ, уважаемъ?

"О, нътъ! Здъсь онъ не былъ принятъ потому, что онъ

быль только штабсь-ротмистрь; тамъ потому, что хозяева безграмотны, и не слыхали имени Хомякова; тамъ потому, что бесъда его считалась заразительною. Хомяковъ подвергался часто всякаго рода насмъщкамъ, клеветамъ, ругательствамъ.

"Онъ славянофилъ, говорили одни, онъ хочетъ возвратиться къ старинъ, и, слъдовательно, защищаетъ кнутъ, вступается за правежъ.

"Онъ ханжа, восклицали другіе, не ъстъ рыбы великимъ постомъ, и соблюдаетъ середы и пятницы.

"Третьи провозглащали, разумъется, что онъ опасный человъвъ, безпокойный революціонеръ, красный, вредный.

"Четвертые считали его шарлатаномъ, который морочитъ общество въ угоду своему самолюбію, не имъя никакихъ постоянныхъ убъжденій...

"Съ вротвой поэтической своей душою, Хомяковъ сносиль терпъливо причиняемыя оскорбленія, пропускаль мимо ушей безумныя влеветы, не жаловался на несправедливость, но все-таки, по человъческой слабости, дикіе вопли причиняли ему порою глукую боль, между тъмъ какъ общее сочувствіе, участіе, одобреніе, могли-бъ дъйствовать животворно на душу, особенно въ нашихъ мудреныхъ и тяжелыхъ обстоятельствахъ...

"Впрочемъ, должно сказать въ утешение: если Хомяковъ имъть неистовыхъ противниковъ, то онъ имъть много и искреннихъ, горячихъ друзей, имъть много людей, преданныхъ ему безусловно, неограниченно, жившихъ съ нимъ одною жизнію, дълившихъ его задушевныя убёжденія...

"Придетъ пора, истина возьметъ свое... и Хомявовъ, въ возрожденной Россіи, получитъ гражданскій вѣновъ, принадлежащій ему по праву за его несомнѣныя заслуги. Имя его будетъ произноситься съ почтеніемъ и признательностію новыми новолѣніями,—а мы, осиротѣлые друзья его, мы не утѣшимся нивогда въ постигшей насъ потерѣ, пустота, имъ оставленная, нивогда для насъ уже не наполнится. Долго мы не привывнемъ даже въ мысли, что его нѣтъ между нами. Долго, въ каждомъ своемъ собраніи, по вторнивамъ или четвергамъ, воскресеньямъ, мы будемъ безпрестанно оглядываться на дверь и думать: это върно идетъ Хомяковъ запоздавшій, какъ обыкновенно. Помилуй, гдъ же ты быль, мы ждемъ тебя уже давно... Нътъ, это не онъ...

"Да, онъ не явится къ намъ, мы можемъ только воображать его милыя черты, мы можемъ только припоминать съ благоговъніемъ каждое его слово, плакать объ немъ, плакать, пока не соединимся съ нимъ въ общей для насъ могилъ" 287)...

Рѣчь Погодина произвела сильное впечатлѣніе. Князь П. А. Вяземскій, возвратясь въ Петербургъ, писалъ ему: "Ваша статья о Хомяковѣ ходитъ по рукамъ, когда уходится, отправлю ее къ Кокореву... Нътъ ли у васъ чистаго оттиска статьи о Хомяковѣ для представленія императрицѣ, которая желаетъ прочесть. Императрица также любопытствовала знать: скоро ли будетъ напечатано полное собраніе стихотвореній Хомякова".

Ръчь Погодина навъяла на П. К. Щебальскаго мысли, которыя онъ выразиль въ следующемъ письме въ оратору: "Съ большимъ вниманіемъ, съ глубокимъ чувствомъ прочелъ я присланный вами, почтенный Михаилъ Петровичъ, ворревтурный листовъ о Хомявовъ. Я, почти не зная лично Хомякова, не скажу, чтобы воротко зналь его и какъ публичнаго человъка, но его Алкивіадовская многосторонность прельщала мое воображение и я издяли кланялся ему, какъ одному изъ передовыхъ людей въ то время, когда впередъ мало еще вто выскакивать осм'вливался. Я не зналь его, но угадываль, какъ иногда угадываешь людей прошедшаго времени, схороненныхъ въ архивахъ по признакамъ, въ которыхъ самъ себъ не можешь дать отчета. Да, надо намъ безъ устали пожать Вожью ниву! Но какъ пожать, чемъ, въ какомъ направленіи? Вы должны сказать какъ--вы, зрёлые, опытные, глубоко мыслившіе, изучившіе. Мы, -- молодежь и вчера только промінявшіе саблю на внигу, --- мы только рядовые, --- становитесь впередъ, собирайте вокругь себя рать Божінхъ вонновъ. Вы видите: доброй воли много, всё рвутся изо всёхъ силъ, - ведите насъ.

Нъть вождя, -- и мы блуждаемъ! Сважите хоть, уважите ту равнодъйствующую, которая ведеть прямо и опредъленно въ ясносознаваемой цёли, которая должна быть результатомъ ъстить нашихъ добрыхъ, но разнообразныхъ воль. Около какого дела мы должны группироваться — сважите? — Я думаю что, въ настоящее время, нётъ более животворнаго дела, нетъ болве благороднаго труда, какъ народное просвещение, т.-е., просвъщение народа. Правительство призываеть двадцать пять милліоновъ новыхъ д'вятелей на политическую сцену — надо чтобъ они явились не простыми статистами, а сколь возможно самостоятельными актерами, — иначе что и пользы въ ихъ появленін? Въ Польшт законъ искони признаваль ихъ свободными, а на двив они были свободны столько же если неменьше чэмъ у насъ. Почему прогрессъ, замъчаемый у насъ въ теченіи последнихъ ста пятидесяти леть, медлень и тавъ сказать жидовъ? Потому что просвъщение воснулось только верхняго слоя націи. Почему образовалась эта бездна, которая существуетъ между нашимъ соотечественникомъ, комментирующимъ Гегеля и Бокля, и твиъ, который остановился на вврованін въ попа Аввакума? Потому что одни шли впередъ, другіе стояли на мъстъ. Соберемъ же напу растянувшуюся рать. Голова хвоста не ждеть, -- такъ поможемъ хвосту догнать голову, -- и когда вся эта масса будеть въ кабакъ, -- какъ вы думаете, кто будеть въ состояніи ее остановить? Когда семьдесять милліоновь человівь сововупять свои воли, - чего не достигнуть они? Воть разная мелкая братія, — сознательно или нътъ, все равно,--принялась за это дело; до двухъ сотъ воспресныхъ шволъ покрыли Россію и всякій день заводятся новыя, —и что же вто изъ васъ, вождей, помогъ этому делу? Ни одинъ!.. Между дъятелями восвресныхъ школъ въ Петербургъ (а онъ тамъ наиболъе процвъли), всего на всего три имени болъе или менъе извъстныхъ публивъ. Ни одинъ журналъ не подумаль отделить для ихъ развитія хоть безделицу отъ своихъ барышей, ни одинъ серьезный человъкъ не сказалъ о нихъ викакого добраго слова! Повторяю, по моему

глубовому убъжденію, народныя шволы — первое діло въ Россіи, —и въ этомъ дълъ мы не видимъ ни одного интеллевтуального авторитета. Чтожъ вы делаете, господа? Ворчите да поете іереміады? Воть вы, -- вы сами, вы лично, -- тольчете о Славянскомъ братствъ, жмете руку Чехамъ и Сербамъ, --а что вы дълаете для того, чтобъ связать съ Россіей ея сивовъ Волыни и Подоліи. Грянеть урагань, и Богь знаеть не унесеть ли онь нашь многоциный камень, нашу Червонную Русь! Что можеть сдёлать толпа безсознательныхъ муживовъ противъ вліянія поповъ и всендзовъ? Разум'вется, они не стануть теперь отдавать церввей въ аренду Жидамъ, стануть дъйствовать прельщеніемъ, --- и одольють. А между тамъ, оне положительно противятся всему, что можеть дать самостоятельность врестьянину: идуть противь надела его собственностію и противъ распространенія между ними грамотности. Кавой-то ворреспонденть С.-Петербургских Въдомостей постоянно восилицаеть, что въ Житомірів не можеть устроиться ни одной воскресной школы, - и неудивительно: дворяне-Поляви, а торговый влассь—Еврен, — вто же дасть деньги? А безъ школъ, безъ грамотности, безъ умственнаго развити толпа муживовъ поплетется за своими попами!

"Такъ вотъ такъ-то, почтенный нашъ Михаилъ Петровичъ. Не толкуйте намъ о журавляхъ въ небъ, — о Болгарахъ и Чехахъ, а подавайте синицу, то-есть помогите въ дѣлѣ народнаго образованія. Вотъ вамъ арена, вотъ вамъ поприще. Съёздите, да не разъ, а десять, въ ваши Московскіе воскресныя школы, обратите на нихъ вниманіе Россіи, показавъ въ сербезномъ памфлетъ, всю важность дѣла народнаго образованія. Шепните Кокореву, чтобы онъ кинулъ тысячу на образованіе школъ въ Западномъ краъ. Довольно словъ—нужня дѣла. А если вы знаете другое дѣло, болъе важное, сважите" 238).

#### LXXX.

Смертные останки Хомякова были привезены въ Москву, и 15 октября 1860 года погребены въ Даниловомъ монастыръ, подлъ Гоголя, Языкова, Венелина, Валуева.

Въ тотъ же день Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Въ приходскую церковъ. Нътъ. Въ Даниловъ монастыръ. Тяжко было увидътъ гробъ, въ которомъ лежало тъло. Послъдняя бесъда. Хочется еще сказатъ. Плакалъ. Сцены передъ могилою".

Шевыреву Погодинъ писалъ: "Въ протедшую субботу привезено тъло и погребено въ Даниловомъ монастыръ. Пріъзжали изъ Петербурга: Самаринъ, горько рыдающій, и Черкасскій. Народу было посторонняго немного. Во всъхъ журналахъ отзывы похвальные. Видно, надо умереть, чтобы услышать доброе слово" 289).

Всворѣ послѣ погребенія Хомявова, Погодинъ созваль публичное засѣданіе Общества Любителей Россійской Словесности, на воторомъ помянули покойника.

П. И. Бартеневъ сообщилъ о Хомявовъ біографическія воспоминанія. М. Н. Лонгиновъ помянулъ его, какъ предсъдателя Общества Любителей Россійской Словесности. О филологической дъятельности покойнаго написалъ А. Ө. Гильфердингъ.

Объ участіи Хомявова въ разрішеній врестьянскаго вопроса написаль Ю. О. Самаринъ. О судьбі убіжденій, по поводу смерти Хомявова, произнесъ Н. П. Гиляровъ-Платоновъ.

Но Кошелевъ остался недоволенъ этимъ засъданіемъ и писалъ Погодину: "Что вы вздумали такъ посиъщно устроить публичное засъданіе въ память Хомякова? Только прошли шесть недъль, и мы спъшимъ явиться публично съ нашею горестью. Это просто неприлично. Самаринъ прислалъ вамъ

статейку не для публики, а для домашняго засъданія. Онъ также весьма не одобряеть мысли о публичномъ засъданія". Съ своей стороны, и Самаринъ (26 октября 1860 г.) писалъ Погодину: "Надъ каждымъ словомъ о кръпостномъ состояніи теперь горячіе уголья; нужна крайняя осторожность. Говорить теперь подробно о его (Хомякова) статьяхъ, особенно о иослъдней запискъ, было бы очень опасно. Многое въ нихъ можетъ быть обращено въ оружіе противъ дъла, какъ то теперь направлено... Какъ мнъ жаль, что я не успълъ снестись съ Гиляровымъ; у меня есть двъ странички руки Хомякова, крайне любопытныя и нужныя для возсозданія его философскаго воззрънія во всей полноть и цъльности".

Съ канедры С.-Петербургского Университета помянулъ Хомякова и признательный ему санскритологъ Картанъ Коссовичъ. Онъ, между прочимъ, сказалъ: "Хомавовъ былъ благодътелемъ моимъ, и онъ указалъ мив еще въ первой моей молодости, тотъ путь, которому я не перестаю и не перестану следовать въ моихъ трудахъ; его живое сочувствіе въ моимъ занятіямъ постоянно украпляло и животворило мевя и во все последующее время.... Онъ первый познакомиль меня съ трудами Немецкихъ и Англійскихъ санскритистовъ, съ трудами Боппа, Лассена, Вильсона; онъ же старался направить всё мои силы на самостоятельную разработку моей науки. Чего Хомяковъ требовалъ отъ меня въ скромной сферв моихъ занятій, того онъ требоваль отъ всякаго Русскаго дъятеля, и отъ всей совокупности Русскихъ дъятелей, т. е., отъ всей Русской Земли: онъ требовалъ самобытнаго просвёщенія, требоваль внутренней умственной и духовной свободы".

Свое поминальное слово Коссовичь завлючиль: "Мы остались, а его нёть уже между нами. Но часть души нашей, замирая при мысли объ утрать такого друга, въ то же время ясные какъ-то узръваеть этоть прекрасный духовный образь, гостившій между нами; вся его земная жизнь сосредоточивается передъ нами и говорить намъ: Я не оставиль вась и здъсь, всматривайтесь въ меня, не покидайте меня, не покидайте моей любви, моего дъла"  $^{240}$ )....

Въ день именивъ Погодина, 8 ноября 1860 года, Максимовичь, съ своей Минайловой Горы, писаль своему старому другу: "Сегодня твои именины, любезный другь Погоданъ! Привътствую тебя и вспоминаю съ живъйшимъ движеніемъ души, и желаю тебі возможнаго благоденствія и долголетія въ твоей обновленной жизни. Если бы я быль въ Москвъ, вотъ вто сбирался бы уже въ тебъ, чтобы обнять тебя. Помню, какъ за два года, въ этотъ день мы согласидись съ Хомяковымъ об'вдать у тебя и ты усладился нашею бесъдою объ Игоревой писни... И воть, нъть уже на свъть нашего въщаго пъвца и мыслителя-и мы нарозно оплавиваемъ его. Какой страшный недочеть въ литературномъ и въ Православномъ-Русскомъ міръ. Не говорю уже въ нашемъ Московскомъ кругу... Какъ тяжело мяв отдаленіе отъ васъ, особливо на такіе случан, что даже и въ печальномъ знаніи объ утрать лучшихъ и близвихъ намъ людей, и въ святой скорби объ нихъ, видишь себя запоздалымъ... Знаешь ли, что я только за десять дней передъ симъ узналь о кончинъ Хомякова, и только вчера прочелъ въ С.-Петербургских Видомостих извъстія Щербины и Гильфердинга. Князь Вяземскій очутился въ Москві, на панихиді Хомякова, последняго поэта Пушвинского поколенія... Если онъ еще въ Москвъ, не забудь передать ему, старъйшинъ нашего литературнаго міра, мой глубовій, задушевный повлонъ. Не забывай меня, возлюбленный друже-товарище мой! Ты смолчалъ и на мое письмено тебъ о рождении моего первороднаго сынка, славибинаго хлончика Богдана, какъ называль его покойный крестный отецъ его Хомяковъ, -- не знаю дошелъ ли въ тебъ въ Тифлисъ другой листивъ мой весенній, въ воторомъ я поздраванаъ тебя съ женитьбою... То все были полносердечныя къ тебъ обращенія любящаго тебя.

"А что дълается теперь съ нашимъ Обществомъ Любитедей Россійской Словесности"? "И такъ, — писалъ М. А. Дмитріевъ изъ своего Богородскаго, — мы лишились Хомякова. Можно ли было ожидать этого? Конечно, въ мои лъта только и можно ожидать лишеній; однако, онъ былъ десять лътъ меня моложе! Все это мнъ намеки; а я еще живу и маюсь! Слышалъ я, что вы читали въ Обществъ что-то о немъ: очень желалъ бы прочитать. Хорошо бы Обществу напечатать всъ его сочиненія, и стихотворенія, и трагедію, и статьи въ прозъ. Въчная ему память! — Кого-то изберуть въ предсъдатели нашего Общества? Я бы твердо и безукоризненно подалъ голосъ за васъ" 241).

А. О. Россети писалъ въ своей сестръ А. О. Смирновой: "Чижовъ отправляется въ Англію и передастъ тебъ подробности о внезапной смерти отъ холеры Хомявова. Она въ самое сердце поразила маленькій Московскій кружовъ, и бъдный Самаринъ просто въ отчанніи и даже забольлъ. Что про нихъ ни говорили, а они всъ люди достойные, а при нашемъ безлюдіи едва ли не одни достойные; въ сожальнію, ръзви, мало благоволительны въ другимъ и много смълись, почему своими писаніями и дъйствіями болье раздражали и смъщили, чъмъ оказывали благотворное дъйствіе" 242).

Въ это время пребываль въ Вѣнѣ: Шевыревъ, проѣздомъ изъ Москвы во Флоренцію, и И. С. Аксаковъ съ своимъ больнымъ братомъ Константиномъ.

Получивъ извъстіе о кончинъ Хомякова, Шевыревъ писалъ Погодину: "Прівхали сюда (въ Ввну) сегодня утромъ. Первый мой визить былъ къ нашему священнику (Раевскому). Вдругъ, какъ громъ разразилась эта ужасная въсть. Что это за горе, что за потеря, милый другъ Михаилъ Петровичъ! Неужели Хомякова нътъ уже между нами. Тутъ же увидълся съ И. С. Аксаковымъ. Отъ Константина это скриваютъ. Братъ ждетъ черезъ три дня письма отъ своихъ, въ которомъ они должны написать о опасной бользии Хомякова. Я совътовалъ прибъгнуть къ религіи. Священникъ хочетъ объявить о томъ Константину въ алтаръ. Это лучшее средство. Завтра мы слушаемъ заупокойную объдню и пани-

хиду по нашемъ незамѣнимомъ другѣ. Думалъ ли я, отъѣзжая 25 сентября, изъ Москвы, что уже нѣтъ его на свѣтѣ? Думалъ ли, что въ Вѣнѣ буду поминать его? Такъ грустно, такъ жалко, что и сказать нельзя. Вечеръ провелъ у Аксаковыхъ и Константинъ ничего не предполагаетъ. Здоровье его, мнѣ важется, лучше. Онъ похудѣлъ, но онъ спокойнѣе. Утѣшь Ольгу Семеновну. Я уговаривалъ его провесть лѣто въ тепломъ климатѣ и вызвать Ольгу Семеновну и сестеръ. Онъ такъ и рвется въ Россію. Не знаю, какъ рѣшится онъ, узнавъ о несчастіи.

"Соберите о Хомявовъ все, все, съ чъмъ тольво соединена его память. Да не будьте такъ равнодушны. Въдь право стыдно. Умеръ Кирфевскій уже четыре года-и до сихъ поръ не изданы его сочиненія. В'ёдь это какъ непростительно. Двигай всёхъ, буди всёхъ, торони всёхъ. Пусть Хомявовъ никогда не умираеть, а всегда будеть съ нами, своею жизнію, умомъ, сердцемъ, словомъ. Какая спокойная вончина! Какъ всявое слово значительно! А дети его, дети! При мысли о нихъ, сердце надрывается и слезы текутъ изъ глазъ. Овружите сиротъ, займитесь ихъ воспитаніемъ. Составьте совъть-Свербеева, Кошелева; ты, Кошелевъ, Гиляровъ. Учредите-вы мущины-чередной надворъ за ученьемъ, а жены-пускай определять часы въ неделе постояннаго посъщенія, по восвресеньямъ и празднивамъ поочередно ъздить съ ними въ церковь. Кто будеть опекуномъ? Увъдомь. Господи! Господи! Видно мы безъ числа согрѣшили. Лучшіе между нами отходять. Ихъ береть Господь... Грустно, тяжко, страшно... Утромъ взялъ было билетъ въ театръ, не зная о горъ, но все отложили. Здъсь пришлось молиться и плакать-и видно такъ лучше".

Въ другомъ своемъ письмѣ Шевыревъ писалъ: "15 октября, въ тотъ самый день, какъ вы хоронили Хомякова, мы семьею въ Вѣнѣ служили заупокойную обѣдню и папихиду. Отправлялъ ихъ М. Ө. Раевскій. Утѣшительно думать, что молитвами въ этотъ день мы были вмѣстѣ " 243).

"Ахъ, Боже мой, Боже мой!-писаль И. С. Аксаковъ, изъ Въны же къ своей матери, – я самъ просто разбить, уничтоженъ. Цвлое свътило погасло, и мы вдругъ очутились въ потемкахъ, -- наше светило, наша совесть, наша сила, гордость и наконецъ просто отрада жизни. Я не могу себъ вообразить насъ безъ него, мы всё буквально осиротели, осиротели духовно. Личное чувство, къ нему привязывавшее, играетъ тутъ самую слабую роль; съ личнымъ чувствомъ совладеть можно. Но утрата Хомякова, исчезновение изъ нашей среды этого высоваго, свътлаго духа, насъ поднимавшаго, очищавшаго, живившаго, -- лишаетъ нашу жизнь ен жизненнаго начала. Такъ связаны мы всё съ нимъ были. Все съ нимъ кончилось! Въ дружинъ-падетъ одинъ, другой, ради сомвнулись теснее и продолжають идти своимъ путемъ, но вогда тотъ палъ, въмъ жила и двигалась дружина, тавъ исчезаетъ и дружина самая и всв разбредутся розно. Теперь для насъ настаетъ пора доживанья, воспоминаній, Исторіи: самая жизнь кончилась" 244).

Но въ это самое время между Погодинымъ и Кошелевымъ возникла непріятная переписка, обломовъ которой сохранился въ слъдующемъ письмъ Кошелева:

"Видно вамъ нечего дёлать, что вы, съ Дёвичьяго поля, пишете грубыя письма людямъ, воторые не имёютъ одной минуты свободной, и которые изъ шкуры лёзутъ ради общаго дёла. Усталый возвращаюсь изъ имёнія Хомяковыхъ, гдё трое сутокъ работалъ какъ каторжникъ, и нахожу что? ругательное письмо.

"Нътъ, Бога вы не боитесь.

"Ваши замівчанія—всё пустыя придирки. Напечатано: Въ память о, а не памяти \*). Слышите!

"На счетъ Самарина и Гильфердинга—съ ними расчесться мое дъло. Что я сдълаю, то они всегда одобрятъ. Въ этомъ

<sup>\*)</sup> Напечатано: Воспоминаніе объ Алексны Степановичь Хомяковы. Н. Б.

будьте повойны. Въ прошедшемъ номерѣ рѣчи размѣщены были тавъ а не иначе не мною, а А. С. Хомяковымъ \*).

"Что при изданіи *Беспов*ы я дівлаль промахи—знаю. Скоро ихъ дівлать не буду, ибо окончательно прекращаю *Бесподу*. Но неужель вы, при изданіи *Москвитянина*, не дівлали промаховъ? *Измите бревно изъ своего глаза* и пр.

"Если бъ я васъ не уважалъ и не цёнилъ внутреннихъ вашихъ достоинствъ, то грубое ваше письмо на вёви измёнило бы наши отношенія. Не давайте себё воли. Часъ на часъ не приходитъ. Не во-время уровъ хуже безурочья. Всякій спляшетъ, но не какъ скоморосъ, и я повторю вамъ для вашего назиданія. Вотъ вамъ плата тою же монетою. Теперь ввиты. Прощайте. Все-таки до пріятнаго свиданія" <sup>246</sup>).

Хомявова помянули добрымъ словомъ и люди иного направленія. И. И. Панаевъ, въ своихъ Замюткахъ Новаю Поэта, между прочимъ, писалъ: "Русская Литература и Московское общество понесло потерю въ лицѣ Хомякова. Онъ скончался почти внезапно въ своей Рязанской деревнѣ. Хомяковъ былъ блестящимъ представителемъ такъ называемой славянофильской партіи. Онъ былъ бойкій, ловкій, остроумный діалектикъ, весьма склонный къ парадовсамъ; имѣлъ многостороннее образованіе, большую начитанность, писалъ звучные и громкіе стихи, одушевлялъ своимъ присутствіемъ Московскія литературныя сходки и вообще былъ оживленіемъ и украшеніемъ Московскаго общества... Миръ праху его " 246)!

Помянуль Хомявова добрымь словомь и А. Козловь, который въ Списко графа Завревсваго подозрительных лицт въ Москою (1859 г.), атестуется тавъ: "Козловь, преподаватель Русской Словесности въ Шволъ Межевыхъ Топографовъ, на Тверской, въ домъ Гурьева. Изъ числа вертепнивовъ" 247).

<sup>\*)</sup> Т.-е., въ 1-й бнигь *Русской Беспды* 1860: Ръчи А. С. Хомякова, произнесенныя въ Обществъ Любителей Россійской Словесности. *Н. Б.* 

Козловъ писалъ: "Хомяковъ былъ хладновровенъ, овъ им влъ редкую терпимость къ чужому образу мыслей, въ немъ не было тви той олимпійской гордыни, съ которою нервдю у насъ люди, сдълавшіеся извъстными въ Наукъ и Литературъ, относятся въ людямъ темнымъ и безвъстнымъ. Намъ не разъ случалось быть свидетелями тавихъ случаевъ, где Хомяковъ терпъливо, безъ насмъщевъ, съ гуманностью спорилъ съ людьми, не только неизвъстными въ Наукъ, но имъвшими самыя несвязныя, самыя темныя представленія о самомъ предметъ спора. Эту мягкость въ отношении въ другимъ, эту терпимость мы ни чёмъ ннымъ не можемъ объяснить, какъ только глубокимъ убъжденіемъ Хомякова въ его доктринъ, искреннею преданностію его своимъ убъжденіямъ и уваженіемъ въ человіческой личности вообще. Мы знасиъ одинъ случай изъ жизни Хомякова... Назадъ тому леть пять, шесть, въ Москвъ было нъсколько студентовъ, которые время отъ времени собирались въ одному изъ своихъ товарищей потолвовать и поспорить между собою о разныхъ философсвихъ и научныхъ вопросахъ... Студенты эти были люди бъдные, неизвъстные, но искренно преданные Наукъ. Когда съ однимъ изъ нихъ случайно познакомился Хомяковъ, то ни на минуту не задумался прівзжать въ этимъ молодымъ людямъ на вечеръ каждую неделю. Онъ, помещикъ несколькихъ тысячь душъ, человъвъ, принадлежавшій въ высшему обществу, имъвшій почетное имя въ Литературъ, просиживалъ за полночь въ душной мансардь, въ обществь быдняковъ, у которыхъ на десять ставановъ съ чаемъ переходила изъ рукъ въ руки одна чайная ложечка. Всё эти молодые люди, въ своихъ воззрвніяхъ на Науку, не сходились съ покойникомъ, поэтому въ спорахъ съ нимъ были иногда ръзви, относились въ нему безъ церемоній, какъ къ товарищу. Не смотря на всю эту невзрачную обстановку, не смотря на то, что въ обществъ могли бы находить странными сношенія Хомявова съ ювошами студентами, онъ долгое время продолжалъ свои посъщенія, и сохраняль всегда глубокое сочувствіе къ своимъ горячимъ и непримиримымъ соперникамъ" <sup>246</sup>).

Завлючими наше печальное повъствованіе о кончинь Хомякова, словами Погодина: "Плакать, — нъть, мы должны бодро идти по слъдамъ его, мы должны изо всъхъ силь своихъ трудиться, работать, не унывая, помня его завътныя убъжденія — Отечество, Славяне, просвъщеніе, законная свобода, — повторян любимое его стихотвореніе Труженикъ, которое для всъхъ насъ пусть сдълается его священнымъ завъщаніемъ:

> По жествимъ глыбамъ сорной нивы, Съ утра, до истощенья силт, Довольно, пахарь терпъливый, Я плугь тяжелый свой водилъ.

Довольно, дикою враждою И заымъ безумьемъ окруженъ, Воролся кръпкой я борьбою... Я утомленъ, я утомленъ!

Пора на отдыхъ. О, дубравы! О, тишина полей и водъ! И надъ оврагами будрявый, Вътвей сплетающихся своль!

Хоть разъ одинъ въ твии отрадной, Склонившись къ звонкому ручью, Хочу всей грудью, грудью жадной, Вдохнуть вечернюю струю.

Стереть бы поть дневнаго зноя Стряхнуть бы грузь дневныхь заботь!... Безумець! Н'ють теб'ю покоя, Н'ють отдыха: впередь, впередь!

Взгляни на ниву: пашни много, А дня немного впереди; — Вставай же рабъ лънивый Бога, Господь велить: иди, иди!

Ты купленъ дорогой ценою, Крестомъ и кровью купленъ ты: Сгибайся-жъ, пахарь, надъ браздою! Борись, борецъ, до поздией тъмы! Предъ словомъ грознаго призванья Склоняюсь трепетнымъ челомъ, А Ты безумнаго роптанья Не помяни въ судъ Твоемъ!

Иду свершать въ трудѣ и потѣ Удѣдъ назначенный Тобой, И не сомкну очей въ дремотѣ, И не ослабну предъ борьбой.

Не брошу плуга, рабъ лѣнивый, Не отойду я отъ него, Покуда не прорѣжу нивы, Господъ для сѣва Твоего.

"Твоя нива воздёлана, ты прорезаль следъ...

"Прости, нашъ милый, нашъ дорогой, незабвенный! Посылаемъ тебъ единодушный дружескій привътъ, глубокую благодарность и горячую молитву".

Черезъ недёлю послё похоронъ Хомякова, 22 октября 1860 года, состоялось, подъ предсёдательствомъ временнаго предсёдателя М. П. Погодина, засёданіе Общества Любителей Россійской Словесности, въ которомъ присутствовали: А. Ф. Томашевскій, П. А. Безсоновъ, М. Н. Лонгиновъ, В. М. Ундольскій, П. И. Бартеневъ и И. К. Бабстъ.

Въ этомъ засъданіи, Общество, "съ истиннымъ сожальніемъ извъстившись о кончинъ бывшаго, съ 1820 года, члена онаго Степана Дмитріевича Нечаева, положило исключить имя его изъ списва членовъ. По предложенію Н. П. Гилярова-Платонова, избрана въ почетные члены Общества Надежда Степановна Соханская (Кохановская) <sup>246</sup>).

# LXXXI.

Всявдъ за Хомявовымъ, посявдоваль въ могилу и Константинъ Сергъевичъ Аксаковъ.

И. С. Аксаковъ, послѣ неудавшейся попытки вновь выхлопотать разрѣшеніе на изданіе газеты, и послѣ прекращенія *Русской Бестьды*, рѣшился уѣхать за границу. "Въ 1860 году—писалъ онъ—не разрѣшатъ мнѣ никакого изданія... Следовательно, определенной внешней деятельности неть... Имева въ виду воротиться современемъ непременно въ редавторской же деятельности, я хочу воспользоваться досугомъ, даруемымъ мне судьбою, чтобъ подготовить себя лучше въ этой деятельности, чтобъ немножво позаняться собственной своей особой, подмести и поприбрать свой кабинетъ, многоемногое прочесть и т. п. Для этой цели, я командирую себя на годъ въ чужіе края « 250).

Тавимъ образомъ, оставивъ въ Москвъ осиротълую семью и больнаго брата, И. С. Аксаковъ, 4 января 1860 года, предпринялъ второе путешествие на лукавый Западъ.

Всю зиму и часть весны состояніе здоровья несчастнаго К. С. Аксакова было отчасти удовлетворительно. Въ теченіе этого времени, какъ мы видёли, онъ не пропускаль ни одного засёданія въ Обществе Любителей Россійской Словесности. Но въ маё онъ занемогь, и Хомяковъ писаль Кошелеву: "К. С. Аксаковъ сдёлался опять очень боленъ, но, кажется, это только жестокая и дурновачественная лихорадка, отъ накопленія желчи. Я ожидаль отъ него этой болёзни" 251).

Лето осиротелое семейство Аксаковыхъ проводило въ Сокольникахъ, на дачв Кокорева, и оттуда 12-го іюля 1860 г., мать страдальца писала Погодину: "Воть отвуда пишу вамъ, добрый другь нашъ Михайло Петровичъ! Не по желанію и не для удовольствія мы здёсь, а по свльной болёзни Константина; всв мои намвренія намвнились, рвшено было: 30-го мая Константину тхать за границу въ Славянамъ, а намъ, 3-го іюня, — въ Абрамцово; а Константинъ 11-го мая ванемогъ такъ сильно, казалось лихорадною, но теперь овазывается воспаленіемъ легкихъ, которыя не такъ лёчили и просмотрёли; я располагая навърное вхать въ Абрамдово, не исвала ни дома, ни дачи, и отъ вашего добраго предложенія отказалась. Ждала улучшенія бользни и тавъ дотянула до іюня; туть вончился сровъ дому изъ вотораго начали вытёснять, а болъзнь ухудшалась-перемънили довтора, взяли Варвинскаго, который и открыль намь глаза — перемёниль лёченіе хину

на молоко и мушка къ лъвому боку — велълъ дачу въ Совольнивахъ, гдв и самъ живетъ. Много было хлопотъ, по счастію эта была не занята и мы могли за 400 р. сер. ее занять - что было, сколько вдругь скопилось непріятнаго, кром'в бользни, не стану и говорить. Главная непріятность, что у меня лёсь не вупили; изъ 60-ти десятинь взяли 6 — всего! И я передъ вами солгала, увършвши васъ и себя, что я непременно выплачу вамъ вашъ долгъ, а теперь что мив делать? Утвшають непремвню, что я ничего не потеряла, что черезъ годъ неминуемо вупять, но я чувствую, какое тяжкое это ствсненіе для меня: сверхъ вашего долгу, я надвялась уплатить проценты въ Опекунскій Совить, а теперь боюсь, что Заволжскія деревни опишуть, доходу же ближе января быть не можетъ. Воздухъ и прекрасная дача и леченье Варвинскаго помогли Коств, но если бъ вы взглянули на него, вы бъ испугались. Это хилый старикъ, до такой степени онъ худъ, что страшно глядеть. Вотъ два месяца его болезни, онъ началъ ходить а более лежить на балконе, такъ еще слабъ. Варвинскій предписываеть виноградное ліченье на Рейнів или въ Веве и зиму тамъ где теплее, но и придумать не могу, какъ это устроить и съ въмъ? Говорятъ, что всемъ намъ повхать выдеть дешевле Московской жизни, но это все разговоры; — у меня еще было горе: 24-го іюня моя Анночка, которую вы конечно помните, и ея высокой души няня скончались вмъсть почти въ одинъ день холерой - мев дали знать. Я вздила въ Хотьковъ, похоронила ихъ вивств въ Хотьковъ въ одной могилъ и чудесно и умилительно было это для всвхъ, а для меня грустно было разстаться на ввкъ и съ Анночкой, и съ этой неопфиенной Егоровной, которой ужъ такой не встретишь на свете. Вотъ сволько я написала вамъ о себь, добрыший другь нашь Михайло Петровичь. О вась узнала я немножно отъ В. А. Конорева который забкалъ на свою дачу и нашель, не ожидая нась туть. Знаю что вы всв теперь здоровы и живете на дачв. Отъ Ивана \*) вчера

<sup>\*)</sup> Аксакова. Н. Б.

получила депету: онъ безповоится о насъ, не получая писемъ $^{\alpha}$  <sup>252</sup>).

Съ своей стороны и Хомявовъ писалъ С. М. Сухотину: "Кажется, К. С. Авсаковъ решительно вне опасности и долженъ поправляться; жаль тольво, онъ того и гляди заупрямится и не поедетъ за границу, что возстановило бы его здоровье вполне. Мне очень котелось бы, чтобы онъ на время вырвался изъ окружающихъ его предметовъ, такъ сказать, прервалъ бы цепь воспоминаній, гнетущихъ его. Отъ него можно ждать многаго и добраго. Я говорю теперь какъ бы чужой ему и нисколько не какъ другъ, но только какъ человекъ, которому дорога правда и просвещение. Я уверенъ, что въ Науке слова онъ очень подвинетъ нашу Литературу и что ему отдадутъ справедливость даже те подлые журналы, которые до сихъ поръ молчатъ объ его Грамматике".

Въ последній свой прівздъ въ Москву, Хомяковъ писалъ Кошелеву: "Аксаковъ, съ половины августа, едетъ за границу; кажется, его Варвинскій спасъ отъ смерти. Ивану Сергевичу была въ Хорватахъ просто овація или, лучше сказать, рядъ овацій " <sup>253</sup>).

24-го августа 1860 года, И. С. Аксаковъ писалъ своей матери: "Изъ Берлина повхалъ въ Штетинъ. Тамъ сталъ дожидаться Константина и дождался. Онъ страшно перемвнился съ твхъ поръ, какъ я его видвлъ въ последній разъ, похуделъ радикально, такъ, что и вообразить нельзя, чтобы онъ былъ когда-нибудь человекъ полный; очень слабъ вообще,— но я думаю, что поездка въ чужіе края принесеть ему большую пользу. Въ нравственномъ отношенім я нашелъ его гораздо лучше, свёже, воспріимчиве къ впечатленіямъ, чёмъ я предполагалъ, и очень, очень этому радуюсь. Его интересують и чужіе края и вопросы политическіе и общественные, и нётъ этой іdéе fixe, какая имъ владёла въ Москве. Разумется, ему надо беречься и не только простуды, но и всявихъ усилій. Очень кстати, что я пріёхалъ. Я провожу его до мёста лёченія, устрою его тамъ и, поживя съ нимъ нё-

сколько, посмотрю — можно ли будеть мив его оставить недвли на три... Можете себв представить, какъ и обрадовалса Константину, какъ много намъ обоимъ надо пересказать другъ другу; но мы еще далеко не все переговорили, какъ потому что я боюсь его утомлять, такъ и потому, что у насъ въ разговорахъ каждый частный случай даетъ поводъ къ пространнымъ разсужденіямъ и общимъ выводамъ" 254).

Въ Гейдельбергъ Аксаковы встрътились съ О. И. Тютчевымъ, и послъдній, 1 сентября 1860 года, изъ Баденъ-Бадена писалъ: "До пріъзда сюда, я остакавливался на нъсколько дней въ Гейдельбергъ, гдъ встрътилъ двухъ братьевъ Аксаковыхъ; состоянье здоровья одного изъ нихъ, Константина, печально. Бъдный молодой человъкъ, котораго я видълъ въ послъдній разъ въ Москвъ, наканунъ смерти его отца, теперь только тънь самого себя, а въдь онъ былъ Геркулесомъ силы и энергіи. Изъ его собственныхъ словъ выходитъ, что разрушающая его болъзнь — аневриямъ сердца. Другой братъ, Иванъ, возвращается изъ Славянскихъ земель, и его разсказы, можетъ быть, самое интересное изо всего, что только можно услыхать, въ настоящее время, въ разговоръ. Я искренно былъ обрадованъ этой встръчей".

Съ своей стороны, И. С. Аксаковъ писалъ Герцену: "Вы конечно помните, любезный Александръ Ивановичъ, моего брата Константина? Вы помните, какой это былъ атлетъ тёлосложеніемъ, какой здоровякъ, какая грудь, какой голосъ. Теперь онъ здёсь больной, почти чахоточный. Послё смерти отца, онъ страшно ностарёлъ и опустился физически... Теперь ёдетъ въ Швейцарію, въ Веве, ёсть виноградъ. Я ёду вмёстё съ нимъ... Прощайте, дорогой Александръ Ивановичъ. Обнимаю васъ и Огарева" 256).

Изъ Гейдельберга, И. С. Аксаковъ съ братомъ перевхали въ Въну, гдъ и остановились. Оттуда, 4 сентября 1860 года, И. С. Аксаковъ писалъ своей матери: "Я замътилъ, что теплая погода имъетъ на Константина положительно доброе вліяніе... Все не могу его уговорить посовътоваться съ докторами".

Посяв долгихъ усилій И. С. Авсавову удалось уговорить своего брата прибъгнуть къ совъту докторовъ. Больного посътила медицинская знаменитость-докторъ Шкода, и И. С. Аксаковъ спешить дать отчеть своей матери объ этомъ посещеніи. 14 сентября 1860 года, изъ Віны, онъ писаль: "Меня предварили, что Шкода человъкъ безцеремонный и ръзко говорить правду, не сврывая оть больного опасности, и нъвоторые даже боялись, чтобы его отвровенность не смутила насъ. Но я потому-то и хотвлъ его спросить: мы не дети. Швода быль нынче, отнесся объ Варвинскомъ съ большимъ уваженіемъ, внимательно прочель его письмо, аускультировалъ Константина обстоятельно и свазалъ ему, что онъ выздоравливаеть и можеть совершенно выздороветь, даже возвратить вполн' прежнія силы, но необходимыя для этого условія: спокойствіе, отсутствіе всякаго напряженія физическаго и нравственнаго; выздоровление имбеть совершиться очень медленно и тихо. Виноградное леченіе самое лучшее и единственное... Воздухъ и спокойствіе сдёлають остальное. Константинъ сталъ что-то ему говорить довольно живо: Такъ горячо (eifrig) вы не должны смъть говорить, перерваль Шкода и заставилъ Константина тотчасъ опять надёть нагруднивъ. Мы свазали доктору, что хотимъ жхать въ Веве. Онъ одобрилъ"....

25 сентября Аксаковы были уже въ Веве, и оттуда Иванъ писалъ своей матери: "Слава Богу, погода здъсь установилась прекрасная, ясная и мягкая. Константинъ принялся за виноградъ и ъстъ его очень охотно... Разумъется, службы 20 и 25 сентября въ церкви сильно его разстраивали и производили именно то нравственное напряженіе—Anstrengung, которое ему запрещено Шкодой... Какъ Константинъ ни отбивается отъ впечатлъній природы, но красота ея, что бы ни говорилъ онъ, все таки дъйствуетъ на него. Въдь это такая красота, о которой никакія картины не могутъ дать понятія!.. Константинъ принялся ъсть виноградъ, и очень доволенъ. Очевидно — организмъ его давно дожидалъ этой пищи. Онъ

почти цёлый день на воздухё и дёлаетъ много движенія, но безъ усилій. Почти видишь главами, какъ благодатно для его легкихъ дыханье такимъ воздухомъ".

Дурная погода потянула Авсаковых обратно въ Вѣну, которая оставила въ Константинъ Аксаковъ очень пріятное впечатльніе. "Прежде, въ Москвъ, — писалъ Иванъ Аксаковъ, — Константинъ относился въ Славянамъ довольно равнодушно, но лицомъ въ лицу съ ними, онъ почувствовалъ всю нравственную повинность, лежащую на насъ Русскихъ относительно Славянъ, и живо поддался этому чувству".

5 октября 1860 года, Аксаковы были уже въ Вѣнѣ; но тамъ Иванъ Аксаковъ былъ ошеломленъ извъстіемъ о неожиданной кончинъ Хомякова. "Какого труда—писалъ Иванъ Аксаковъ—мнъ стоило и стоитъ теперь скрывать отъ Константина это страшное, ужасное извъстіе... А онъ, какъ нарочно, здъсь въ Вѣнѣ въ хорошемъ и довольно свътломъ расположеніи духа... Климатъ Вѣны, по сухости своей, считается вреднымъ для груди, лътомъ, но осенью эта сухость не только не вредна, но очень кстати. Дъйствительно, мы нашли здъсь большую разницу съ Швейцаріей, которая обратилась вся въ ледникъ"...

9-го октября, изъ Вѣны-же, И. С. Аксаковъ писалъ своей матери: "Константинъ ничего не знаетъ еще... Не знаю, благоразумно ли я дѣлаю, что скрываю отъ Константина... Можетъ быть, послѣ уже потрясшаго его удара, ничьи смерти не могутъ его слишкомъ сильно потрясти. Но не думаю, съ смертью Хомякова трудно примириться ".

Последнее письмо Ивана Аксакова, изъ Вены, было отъ 16 октября 1860 года: "Константинъ—писалъ онъ—бросилъ виноградъ, котораго употребленіе, при теперешней холодной погоде въ Вене, оказывается неудобнымъ... По совести долженъ сказать, что тепло ему необходимо... Нынче былъ Шевыревъ у Константина и такъ ему горячо доказывалъ необходимость теплаго климата зимою, что колебалъ Константина. Но эти дни, бросивъ есть виноградъ, Константина.

тинъ былъ невыносимъ: хочу бхать тотчасъ же въ Москву, да и полно".

Посъщение Іонина дало мысль Ивану Авсакову искать здравія болящему Константину на Іоническихъ островахъ. "Константина—писалъ Иванъ Авсаковъ—сильно колебали разсказы Іонина, и онъ очень склоняется провести зиму на Іоническихъ островахъ".

Въ томъ же письмъ Ивана Аксакова читаемъ: "Константинъ хоть и говорить о повздей въ Москву, но часто толвуеть и о Корфу, и равсуждаеть о возможности вамъ туда прівхать; изъ Варшавы въ четверо сутовъ можно быть въ Корфу. Жизнь тамъ, по разсвазамъ всехъ тамъ бывшихъ, непомърно дешевая, не смотря на соединение всъхъ удобствъ Европейской жизни съ юговосточною простотою". Но вийстй съ темъ И. С. Авсавовъ остается въ недоумении. "Кавъ решить?--пишеть онъ. --Съ одной стороны жизнь въ Москвъ, безъ Хомявова — жизнь и деятельность общественная — такъ грустна, такъ тяжела, что я не могу безъ ужаса и подумать объ ней для Констанстина. Возможность делиться съ нимъ (т.-е. съ Хомяковымъ) всеми мыслями составляла едва ли не главную приманку для Константина въ Москвъ. Можетъ быть, узнавъ это событіе (т.-е. кончину Хомявова), онъ и самъ сознается, что жить въ Москвъ было бы для него слишвомъ тажело"...

Въ завлючение письма въ матери, И. С. Авсаковъ писалъ: "Если же вы хотите знать мое мивние, по совъсти, то я по совъсти долженъ сказать, что, зная теперь ближе физическое и нравственное состояние Константина, я считаю для него пребывание зимою въ тепломъ (очень тепломъ) влиматъ, смисти съ семьей, больше, чъмъ полезнымъ,—почти необходимымъ. Необходимость эта усилилась вслъдствие неудачи лечения за границей... Что же касается до моего влечения,—то хочется мив возвратиться въ Москву... Если же вы вздумаете ъхать, то не ъздите по шоссе на Варшаву изъ Москвы. Оно гнусно. Шевыревъ ужасы про него разсказываеть, — а ступайте черезъ Петербургъ на Динабургъ" 256).

#### LXXXII.

Ольга Семеновна Авсакова, будучи не въ силахъ переносить долже разлуву съ больнымъ сыномъ Константиномъ, решилась выехать за границу съ двумя старшими дочерьми, Верою и Любовью.

Шевыревь, изъ Венеціи, 18 овтября 1860 года, писаль Погодину: "Милый другъ Михаилъ Петровичъ, мив стукнуло ровно пятьдесять четыре года. Въ этотъ день не могу не сказать тебъ коть слово. Изъ Въны я писаль въ тебъ. Тамъ все было мрачно. Смерть Хомякова покрыла душу. Нужна была Италія съ ея небомъ, чтобы прояснить ея тучи. А все грустно, грустно, кавъ обо всёхъ васъ вспомню. Кавъ мы всь безъ него осиротели! Пишу къ тебь изъ комнаты, которой овна на площадь св. Марка. Но вотъ что главное. Събеди въ Ольге Семеновие. Скажи ей, что Константина Сергеевича я нашель лучше. Онъ сталь сповойные. Я зваль его съ собою во Флоренцію — и советоваль выписать Ольгу Семеновну и сестрицъ, за которыми отправился бы Иванъ Сергвевичь въ Динабургъ. Еще разъ повторяю этотъ советь для передачи Олыт Семеновит. Если онт наняли домъ, пусвай передадуть его внаймы... Одъвшись по зимнему и взявь хорошаго проводника, пускай вдуть по железной въ Петербургъ, а потомъ въ Динабургъ. Здесь долженъ ихъ встретить Иванъ Сергвевичъ и проводить во Флоренцію, куда нужно перевезти Константина Сергвевича. Воть что я хотвль сдвлать. Но онь упрамится — и хочетъ непремвнно вхать на зиму въ Москву. Это вовсе неблагоразумно — и семья всеми силами должва противиться этому. Остается теперь въ Вънъ, гдъ уже сыро и холодно. То ли дело теперь въ Италіи? Теплота и прелесть. Даже батюшка М. О. Раевскій нашель это упрям-CTBOME".

Сама же О. С. Аксакова, 26 октября 1860 года, писала

Погодину: "Я рёшаюсь ёхать. Должно... Какъ будто требуетъ Сергёй Тимофеевичъ, чтобы я ёхала въ Константину — кажется, все тавъ и устраивается для поёздви этой" 267).

Но Погодинъ былъ противъ этой поездви.

Еще подъ 6 октября 1860 года, онъ записаль въ своемъ Днеоники: "Вдругъ, извёстіе отъ Авсаковой, что ёдеть за границу. Сумасшествіе. Отправился въ ней уговаривать въ Сокольники. Кое вавъ уговорилъ. Поплакали".

Шевыреву же, 20 овтября 1860 года, Погодинъ писалъ: "Ольга Семеновна въ страхъ, чтобъ не случилось чего съ больнымъ Константиномъ при взевстін о вончинъ Хомякова, ъдетъ къ нему въ Въну съ двумя дочерьми. Сколько я не отговаривалъ, напрасно. Ну какъ старухъ въ семдесятъ лътъ съ двумя полубольными дочерьми тащиться въ такую даль! И чего это будетъ стоить? И какая польза " 258)?

Но всепобъждающая материнская любовь преодолёла всё препоны и, 27 овтября 1860 года, О. С. Авсавова съ двумя дочерьми выёхала изъ Москвы.

Погодинъ, подъ этимъ числомъ записалъ въ своемъ Диевникъ: "Провожать старуху Аксакову. Перекрестилъ".

8 ноября 1860 года, въ Бреславлъ, на вокзалъ, нашихъ путешественницъ встрътилъ И. С. Аксаковъ, а братъ его Константинъ больной, въ лихорадвъ, дожидался въ гостинницъ. Въ Дневникъ сестры его, Въры Сергъевны, читаемъ: "Взошли на лъстницу. Иванъ пошелъ впередъ, предупредить—слышался голосъ, шаги—Константинъ выходитъ. Боже мой, въ какомъ видъ: худой, сгорбленный, ивнеможденный! Какое было свиданіе! Онъ заплакалъ, обнимая и цълуя маменьку и сказалъ:—Вотъ все, чего я желалъ! Я боялся, что вы не пріъдете; если я уже самъ не могъ вхать въ Россію, чтобъ вы были вдъсь... Кажется, уже тутъ всякая надежда замерла въ сердцъ... Онъ закашливался, задыхался... Тутъ только онъ намъ разсказалъ, какъ въ Вънъ, услыхавъ о Хомяковъ, почувствовалъ точно ледъ въ сердцъ и съ тъхъ поръ усилилась лихорадка".

Изъ Бреславля всё поёхали въ Вёну, гдё снова обратились за советомъ въ Шводе, который нашелъ на этотъ разъ, что болезнь быстро развивается, говорилъ Ольге Семеновне: "oui, il est très malade, très malade" и назначилъ провести больному зиму на острове Занте.

Послѣ затруднительнаго морскаго путешествія съ больнымъ, наши путешественники, 22 ноября 1860 года, прибыли на островъ Занте. Молодой гревъ, племянникъ вонсула, объявилъ имъ, что "здѣсь никогда не топятъ и всѣмъ, кто пріѣзжаетъ, должно совѣтовать сообразоваться съ нравами жителей, согласными съ особенностями климата. Иначе нашъ климатъ, прекрасный для привычныхъ, очень опасенъ для тѣхъ, которые еще не оклиматизировались". Это объявленіе, какъ громомъ поразило нашихъ путешественниковъ, когда они привезли больнаго грудью искать исцѣленія въ этомъ воздухѣ.

Свёдёнія о скорбныхъ дняхъ пребыванія семьи Авсавовыхъ на острове Занте и о переёздё ихъ уже съ гробомъ К. С. Авсакова въ Москву завлючаются въ Дневникъ и письмахъ Вёры Сергеевны и Любови Сергеевны Авсаковыхъ.

Однимъ словомъ, пишетъ В. С. Авсавова "вавъ жалѣли мы, что не были въ Москвъ, у себи дома, гдъ могли бы окружить Константина удобствомъ, спокойствіемъ и имътъ наблюденіе доктора Варвинскаго, который ему уже помогъ".

Съ 6-го на 7-е девабря 1860 года, К. С. Авсавовъ свончался. Предсмертными словами его, въ забытьи, были: "Я успълъ исповъдываться и причаститься, слава Богу — но я получилъ поддержку на причастіи. Богъ милостивъ, но чтобы то ни было, все будетъ милость и воля Божія. Я во время причастился. О Россія, Россія! Но все равно. Православіе распространится по всъмъ. Я вижу сонмъ апостоловъ и самъ я посреди ихъ, но мнъ никогда не сравниться съ ними! Божественный Алексъй Степановичъ (Хомаковъ)! Мы соединены, соединены семейною любовью, но любовь дътей къ родителямъ это выше всего. Я котълъ бы передать

свои мысли о брак'в—какъ въ брак'в д'вти даютъ ему полное значение— судьба вырвала перо изъ рукъ. Страшно. Аллилуія, аллилуія, аллилуія " <sup>259</sup>)!

18 декабря 1860 года, другъ дома Аксавовыхъ— Казначеевъ писалъ Погодину: "Въ минувшую ночь получилъ я отъ О. С. Аксавовой депешу изъ Тріеста: Tout est fini. Nous l'amenons à Moscou. Dites à Погодину, Томашевскому".

"Грустенъ, сильно грустенъ намъ, — писалъ Ө. В. Чижовт, наканунѣ новаго 1861 года, Погодину, — преходящій годъ; дай Богъ, чтобъ вамъ, какъ семейному человѣку, новый былъ счастливѣе, а намъ, холостякамъ, ждать уже нечего. Все лучшее мы похоронили... Вы у насъ теперь волею и неволею — старѣйшій въ небольшой семьѣ". При этомъ Чижовъ препровождаетъ Погодину слѣдующее объявленіе, писанное собственноручно И. С. Аксаковымъ: "Друзья и знакомые нокойнаго Конст. Серг. Аксакова симъ извѣщаются, что тѣло его привезено въ Москву и поставлено въ церкви св. Николая Чудотворца, что въ Гнѣздникахъ, въ Леонтьевскомъ переулкѣ, гдѣ панихиды по немъ будутъ совершены въ 2 часа и въ 8 часовъ по-полудни, въ понедѣльникъ, 2-го января.

Подъ 2 января 1861 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Днеоникю: "Панихида у Ниволая въ Гнезднивахъ. Разсказы Григорія и Ивана Аксаковыхъ трогательные. Плакалъ и плакалъ. Потомъ съ матерью".

"Маменька—писалъ И. С. Аксаковъ проторіерею Раевскому—объявила непремінное свое желаніе, чтобы гробъ брата быль открыть, чтобы отпіваніе было повторено. Вътоть же понедільникъ отправился я къ Филарету, потомъ подаль записку генераль-губернатору, и къ величайшему удивленію моему и всіхъ, — казавшееся невозможнымъ, исполнилось легко и скоро! Воть, что значить материнская энергія и настойчивость! Разрішено было открыть гробъ, туть же, среди Москвы, въ церкви и повторить отпівваніе: вещь неслыханная! Утромъ вскрыль я гробъ съ замираніемъ сердца: ну, если бальзамированіе не выдержало? Оно вполнів выдер-

жало, и брать лежить въ гробу, навъ на другой день смерти. Я думаль, сначала, что видъ умершаго разстроить маменьку и сестеръ. Напротивъ, это доставило имъ невыразимое утъщеніе, особенно тёмъ, которыя не были съ нимъ на Занте и, такъ сказать, не простились съ пимъ. Передъ открытымъ гробомъ совершена об'ёдня и отп'вваніе, и Русскую Московскую землю положили ему въ гробъ. Зав'ётныя мечты его исполнились! Похоронили его въ Симоновомъ монастыръ, рядомъ съ покойнымъ отцемъ. Не смотря на 25 град. мороза, не смотря на выогу, на непро'ёздную дорогу, вс'ё в'ёрные друзья его проводили его до могилы... Я все еще вижу во сн'ё наше трехнед'ёльное странствованіе съ тёломъ Константина. Какъ пусто въ Москв'ё! Какое одиночество! Невольно вспомнишь стихи Давыдова:

То быль вёкь богатырей, Но смёшались шашки, И полёзли изъ щелей Мошки да букашки! <sup>260</sup>)

Въ числъ "върныхъ друзей" провожалъ до могилы в Погодинъ, который, въ *Диевникъ* своемъ, подъ 3 января 1861 года, записалъ: "Отпъваніе Константина Аксакова. Раздирающія сцены. Открытіе гроба. Съ Томашевскимъ провожать".

#### LXXXIII.

Въ самый день похоронъ К. С. Авсавова, вышла въ Москвъ послюдияя внижва Русской Беспосы. Она начинается сочивеніемъ Хомякова и кончается извъстіемъ Погодина о Константинъ Авсаковъ скончался на одномъ изъ Іоническихъ острововъ, 7 декабря.

"Впрочемъ, онъ пересталъ жить еще гораздо прежде—со дня кончины своего отца (незабвеннаго автора Семейной Хроники), отца, котораго любилъ онъ страстно, съ воторымъ

жилъ именно душа въ душу. Крѣпвій, сильный, могучій, вдругъ онъ началъ слабёть, худёть, изнемогать, и съ часу на часъ становилось очевиднёе для близвихъ въ нему людей, что онъ уже не жилецъ на этомъ свётъ. Въ своромъ времени его нельвя было узнать, такъ онъ перемёнился, и тольво изрѣдка, вогда въ дружесвой бесѣдѣ васалась рѣчь до судебъ Русскаго народа, на блѣдныхъ щевахъ его повазывался румянецъ, и въ потухающихъ глазахъ загорался огонь.

"Въ началъ нынъшняго года, друзьи придумали для его развлечения путешествие въ Славянамъ. Онъ уступалъ уже ихъ настоятельнымъ требованиямъ, но вдругъ занемогъ; врачи предписали ему, наконецъ, виноградное лечение на берегахъ Женевскаго озера. Къ несчастию, погода случилась тамъ самая неблагоприятная: виноградъ не имълъ нужныхъ для больнаго качествъ. Онъ долженъ былъ удалиться въ Въну, провождаемый меньшимъ своимъ братомъ, Иваномъ Аксаковымъ.

"Извёстіе о смерти Хомявова, съ воторымъ онъ былъ связанъ тёснёйшею дружбой, должно было, по всёмъ соображеніямъ, довершить пораженіе его разстроеннаго организма. Семидесятилётняя мать, съ двумя полубольными дочерьми, не смотря на всё препятствія и совёты, поспёшила въ нему, чтобъ поддержать его сколько-нибудь подъ этимъ неожиданнымъ ударомъ, чтобъ успокоить его духъ,—и имёла одно горькое утёшеніе —принять послёдній вздохъ любимаго, безпримёрнаго сына.

"Они всѣ вмѣстѣ отплыли изъ Тріеста. Плаваніе было прекрасное. Солнце сіяло во всемъ блесвѣ, въ продолженіе четырехъ сутовъ море не шелохнулось, оно кавъ будто хотѣло доставить больному, предъ его кончиною, нѣсколѣко спокойныхъ и нріятныхъ земныхъ минутъ. Черезъ двѣ недѣли по прибытіи на островъ Занте, его не сталъ.

"Чище, благородн'ве, невинн'ве Константина Аксакова мудрено было въ нашъ в'вкъ найдти челов'вка. Сорока слишкомъ л'втъ, онъ былъ дитя во всемъ, что касалось до жизни, до ея отношеній, условій, св'втскихъ приличій. Руссвій народъ, Москва, Граматика, вотъ его особый міръ. Русскій народъ любилъ онъ отъ всего сердца; онъ благоговълъ передъ нимъ, или, скажу върнъе, передъ его идеею, какъ она, въ нылкой душт его, по летописямь, грамотамь, языку, образовалась. Москва въ понятін его составляла съ Русскимъ народомъ одно нераздельное целое, - представительница, средоточіе, сердце. Сказать одно слово противъ Москвы, въ какомъ-бы то ни было смыслъ, -- это было самое тежелое, личное оскорбленіе Константину Аксавову, - рана его тылу; здёсь онъ забывался, ничего не видаль, ничего ни понималь, и способенъ былъ ко всякой несправедливости. Рачь его, въ минуты одушевленія, бывала со властію, и отличалась истинными ораторскими достоинствами и движеніями. Вообще онъ говорилъ, особенно безъ приготовленія, гораздо лучше и сильнве, чвив писаль. Убъжденіямь своимь принадлежаль онь всецело, не думая и не заботясь ни о чемъ больше. Не было жертвы, которой бы онъ не готовъ быль принести безъ всякаго сомивнія, размышленія, соображенія, просто -- закрывъ глаза. Миръ его душъ, память достойнаго съ поквалами « 261)!

Герценъ сообщилъ И. С. Тургеневу, жившему въ Парижъ, о кончинъ К. С. Аксакова. "Пожалуйста, — писалъ Тургеневъ Герцену, — напиши мнъ немедленно, откуда дошла до тебя въсть о смерти К. Аксакова, и достовърна ли она. Ни въ журналахъ, ни въ полученныхъ мною изъ Россів письмахъ ни слова объ этомъ нъту. Я все еще не хочу върить смерти этого человъка" 262).

Какъ-бы въ отвътъ Тургеневу, Герценъ писалъ въ своемъ Колоколю: "Вслъдъ за сильнымъ бойцемъ славянизма въ Россіи, за А. С. Хомяковымъ, угасъ одинъ изъ сподвижниковъ его, одинъ изъ ближайшихъ друзей—Константинъ Сергъевичъ Аксаковъ... Рано умеръ Хомяковъ, еще раньше Аксаковъ; больно людямъ, любившимъ ихъ, знать, что нътъ больше этихъ дъятелей благородныхъ, неутомимыхъ, что нътъ этихъ противниковъ, которые были ближе многихъ своихъ. Съ нелъпой силой случайности спорить нечего, у ней нътъ ви

ушей, ни глазъ, ее даже обидёть нельзя, а потому со слезой и благочестіемъ, закрывая крышку ихъ гроба, перейдемъ къ тому, что живо и послё нихъ.

"Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ—сдплали свое дпло; долго-ли, коротко-ли они жили, но закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петромъ, и въ которой сидитъ Биронъ и колотитъ ямщика, чтобы тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей, —то они остановили увлеченное общественное миѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьезныхъ людей.

"Съ нихъ начинается переломо Русской мысли. И когда мы это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастін.

"Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была одна любовь, но не одинакая.

"У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лёть одно сильное безотчетное, физіологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество—чувство безграничной, обхватывающей все существованіе любви къ Русскому народу, къ Русскому быту, къ Русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, или какъ двуглавый орелъ, смотръли въ разныя стороны, въ то же время какъ сердие билось одно.

"Они всю любовь, всю нѣжность, перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ Французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому что 'ея пѣсни были намъ роднѣе водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнатѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ-за серебряныхъ окладовъ, все попы съ причетомъ, пугавшіе несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ея вѣчный плачъ объ утраченномъ счастіи, раздиралъ наше

сердце; мы знали, что у ней нътъ свътлыхъ воспоминаній мы знали и другое, что ея счастье впереди, что подъ ея сердцемъ бъется зародышъ, — это нашъ меньшій братъ, воторому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство.

"Такова была наша семейная разладица лётъ пятнадцать тому назадъ. Много воды утекло съ тёхъ поръ, и мы встрётили горный духъ, остановившій нашъ бёгъ, и они вмёсто міра мощей, натолкнулись на живые Русскіе вопросы. Считаться намъ странно, патентовъ на пониманіе нётъ; время, Исторія, опытъ сблизили насъ, не потому чтобъ они насъ перетянули къ себъ, или мы ихъ, а потому что и они, и мы ближе къ истинному воззрѣнію теперь, чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ журнальныхъ статьяхъ, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи или они въ нашей.

"На этой въръ другъ въ друга, на этой общей любви имъемъ право и мы повлониться ихъ гробамъ и бросить горсть земли на ихъ повойниковъ, съ святымъ желаніемъ, чтобъ на могилахъ ихъ, на могилахъ нашихъ — разцвъла сильно и широво молодая Русь".

Эта статья Герцена, произвела въ Москвѣ сильное впечатаѣніе. П. И. Бартеневъ, встрѣтившись съ Погодинымъ на вечерѣ у Кошелева, сказалъ ему: "Герценъ пристыдилъ насъ, ибо написалъ лучше всѣхъ".

Самъ И. С. Авсавовъ писалъ Герцену: "Вы на мое письмо отв'вчали такой статьей въ Колоколю, за которую я васъ еще кр'впче полюбилъ и которая безконечно лучше всего, что было сказано и написано о братв и Хомяковъ въ Россіи друзьями".

"Мы все хоронимъ, —писалъ Погодинъ Шевыреву, —3-го числа привезено было тъло Константина Аксавова. Нельзя было безъ трепета смотръть на семейство, и особенно на мать. Всъ мы наплакались. Теперь, слава Богу, она стала покойнъе; но жить ей недолго, равно какъ и двумъ старшимъ дочерямъ. Третьяго дня я еще былъ на похоронахъ. Старикъ Чумичевъ

умеръ, — и я увидълъ другое зрълище: какъ живутъ и умираютъ наши бъдняви. Сердце кровью обливалось у меня".

На письмо это, Шевыревъ отвъчалъ: "Грустны, грустны твои письма. Не могу безъ содраганія сердечнаго представить себъ Ольгу Семеновну. Сегодня въ здѣшней православной церкви, мы поминаемъ троихъ покойниковъ, отшедшихъ отъ насъ по разлукъ нашей съ Отечествомъ: Хомякова, Аксакова, Н. И. Трубникова, мужа сестры моей... Я только и слышу о покойникахъ изъ родной Земли съ тъхъ поръ, какъ мы ее покинули. Богъ унесъ насъ заблаговременно отъ такой Земли; она бы меня съъла".

Насколько масяцевъ спустя посла кончины Хомякова и К. С. Аксакова, осиротелый брать его Ивань Аксаковъ, 15 іюля 1861 года, писаль въ В'вну протоіерею М. О. Раевсвому: "Московское наше общество въ такомъ печальномъ положеніи, что я не могу желать прівада ни одного славянина. Общественной жизни нёть ровно никакой. Журнальныя партіи разоплись еще бол'ве и между собою не видатся. Нашъ (славянофильскій) кругь совсёмъ разстроился. Кошелевъ зиму, въроятно, проведеть въ Петербургъ, гдъ онъ назначенъ членомъ разныхъ коммиссій; жена его съ дочерью увхали за границу. Хомякова домъ не существуетъ. Свербеевыхъ домъ потерпвлъ страшныя несчастія и также почти не существуеть. Самаринъ членомъ Присутствія по врестьянсвимъ деламъ въ Самаре. Князь Черкасскій -- мировымъ посредникомъ въ Тульской губернін; Елагинъ также. Нашъ домъ — домъ сворбный. Мы ведемъ жизнь очень тихую и свромную; вечеровъ у насъ не бываетъ, да и звать-то некого" 268).

## LXXXIV.

31 девабря 1860 года, въ Прагъ свончался Вячеславъ Вячеславовичъ Ганка.

Сынъ поселянина Гродецкаго врая, Земли Чешской, Ганка, дётство и отрочество провель въ полё, пася овцы отца своего, и учился только зимою. Отецъ дозволилъ ему учиться въ Гимназіи только потому, что иначе бы могъ быть взять въ рекруты, и только уже двадцати трехъ лётъ поступиль въ число студентовъ Пражскаго Университета. По окончаніи курса юридическихъ наукъ, получилъ званіе присажнаго переводчика съ Славянскихъ нарічій; немного позже избранъ хранителемъ древностей и книгъ Народнаго Музея, только что основаннаго въ Прагів, и съ тіхъ поръ остался при этомъ Музей навсегда. Жилъ малымъ, хотя и не слишкомъ бідно, потому что не во многомъ нуждался въ жизни.

Какъ одинъ изъ участниковъ въ подвигѣ возрожденія своего народа, Ганка пользовался народною любевью и "уваженіемъ властей".

Ганка особенно любиль насъ, Русскихъ, и нашъ Русскій нзыкъ, и всячески старался пріохотить къ нему не только Чеховъ, но и другихъ Славянъ. Лѣтъ за двадцать передъ его кончиною, — свидѣтельствуетъ Срезневскій, — русскій въ Прагѣ могъ говорить на родномъ языкѣ только съ Ганкой и еще съ Челяковскимъ; а теперь читаютъ и говорятъ по-Русски не только нѣкоторые ученые и литераторы, но и дамы, дѣвушки, даже дѣти, и не только въ Прагѣ, но и въ другихъ мѣстахъ. "Мое знакомство съ Ганкой, — повѣствуетъ А. Н. Пыпинъ, — относится къ послѣднимъ годамъ его жизни. Это былъ плотный и еще свѣжій старикъ, отличавшійся крѣпкимъ здоровьемъ и спокойнымъ темпераментомъ. Въ первый разъ пріемъ его показался мнѣ нѣсколько вялъ, но это была только ненаходчивость его сказать фразу, неловкость, которая слу-

чалась съ нимъ при встрече съ новымъ лицомъ. Онъ, впрочемъ, своро оріентировался и первымъ діломъ его было-со мной, какъ и со всеми - показать Музей, первую драгоценность Праги, которую онъ ревомендоваль путешественнику. Народный Музей быль такъ же необходимъ для Ганки, какъ онь для Мувея; онь быль библіотеваремь его съ самаго основанія и привявался въ нему страшно. Ганка совершенно сжился съ своимъ Музеемъ... Онъ проводилъ въ Музев все утро... Посл'я ранняго об'яда, Ганва опять поднимался изъ своей квартиры, въ нижнемъ этажъ, въ Музей, и продолжалъ заниматься. Онъ ръдво выходиль изъ дому днемъ; вечера проводиль обывновенно въ Беседе, - Чешскомъ клубе, который Пражанамъ удалось устроить въ сорововихъ годахъ. собирались Чешскіе горожане Праги, и многіе ровесники Ганви и новыя поколенія, более или мене пронивнутыя Ченскимъ патріотизмомъ. Въ Бесёде читались газеты, вышивалось опредвленное количество Немецкаго пива, обсуждалась политива и современные вопросы. Единственнымъ удовольствіемъ, вотораго нивогда не пропускалъ Ганка, былъ Чешскій театрь. Простота привычень осталась въ Ганк' отъ его прежней сельской жизни; въ немъ много было и правственцой простоты и добродушія".

Любовь и уваженіе въ Ганк' высказались так' явно на его погребеніи. Почти двадщать тысячь совровождало Славянскаго ученаго въ его могил'. На похоронахъ присутствовали: нам'єстникъ, губернаторъ Богемскій графъ Фордахъ; внязья: Шварценбергъ, Лобковицъ, Сальмъ; графы: Клямъ-Мартинецъ, Ходтъ, Клямъ, Букуз; баронъ Гильдебрантъ; за т'виъ гестог magnificus со вс'еми знаками своего достоинства, Университетъ, Музей, артисты, писатели и публицисты и многочисленныя толпы горожанъ.

Въ Петербургъ, 11 января 1861 года, въ католической церкви была служба, по случаю кончины Ганки. Было довольно студентовъ. Изъ профессоровъ были: Никитенко, Срезневскій, Костомаровъ, Мухлинскій.

Изъ Харькова П. А. Лавровскій писаль Погодину: "По В. В. Ганвъ была панихида и у насъ, въ университетской церкви, въ присутствіи попечителя, ректора, многихъ изъ профессоровъ и студентовъ. Я особенно въ восторгъ отъ панихиды въ нашемъ Министерствъ: она можетъ служить до нъкоторой степени, въ глазахъ цълаго славянства, оффиціальнымъ признаніемъ и у насъ иден Славянской. Трудно будетъ Славянамъ объяснить иначе эту панихиду по Ганкъ, по римско-католикъ и по человъкъ, вся жизнь котораго направлена была едва ли не исключительно на расширеніе мысли о необходимости связи и единства Славянъ".

"Грустно, грустно,—писалъ И. И. Срезневскій,—что Ганка утраченъ Чехами и нами, и вмёстё какъ-то пріятно читать въ Чешскихъ и др. новинахъ о поминкахъ, совершаемыхъ по немъ всюду, въ городахъ, мёстечкахъ, деревняхъ, всюду при стеченіи громадъ народа. Когда-то мы дождемся, что у насъ тоже будутъ поминать всенародно людей, жив-шихъ для Отчизны".

6 овтября 1841 года, О. И. Тютчевъ написаль въ альбомѣ Ганви:

> Въм мы слъпцами были И, какъ жалкіе слъпцы, Мы блуждали, мы бродили, Разбрелись во всъ концы.

А случалось и порою, Намъ столкнуться какъ нибудь, Кровь не разъ лилась р'якою, Мечъ терзаль родную грудь.

И вражды безумной сѣмя Плодъ сторичный принесло: Не одно погибло племя, Иль въ чужбину отошло.

Иновърецъ, иноземецъ
Насъ раздвинулъ, разломилъ:
Тъхъ обезъязычилъ нъмецъ
Этихъ—туровъ осрамилъ.

Вотъ среди сей почи темной, Здёсь, на Пражскихъ высотахъ, Доблій мужъ рукою скромной Засвётилъ маякъ въ потьмахъ.

О, какими вдругь лучами, Озарились всё края! Обличилась передъ нами Вся Славянская Земля!

Горы, степи и поморья День чудесный осіяль, Отъ Невы до Черногорья, Отъ Карпатовь за Ураль.

Разсвътаеть, надъ Варшавой, Кіевь очи отвориль, И съ Москвой золотоглавой Вышеградъ заговориль!

И наръчій братскихъ звуки Вновь понятны стали намъ,— На яву увидять внуки То, что снилося отцамъ!

И. И. Бартеневъ выписалъ изъ альбома Ганки слъдующую страницу, исписанную, въ 1847 году, Хомяковымъ: "Когдато я просилъ Бога о Россіи и говорилъ:

Не дай ей рабскаго смиренья, Не дай ей гордости слепой, И духъ мертвящій, духъ сомитьнья Въ ней духомъ жизни успокой.

Эта же молитва у меня для всёхъ Славянъ".

### LXXXV.

Что Цептокъ теой на могилу Иннокентія <sup>264</sup>)? вопрошаль, съ своей Михайловой Горы, Мавсимовичъ Погодина, и послёдній съ Девичьяго Поля отвечаль: "Вёнокъ еще плетется. Не поспеть ли твой цейтокъ"?

Вскоръ по вончинъ Инновентія, архісписвопа Херсонсваго и Таврическаго, Погодинъ задумалъ почтить память веливаго святителя, и возложить на могилу его словесный B посможности возложности возложности

Прежде всего Погодинъ обратился въ другу повойнаго святителя и въ своему, М. А. Максимовичу, и 17 января 1860 года, писалъ ему: "Я хочу издать Цепомока на могилу Иннокентія,—собраніе статей объ немъ. Напиши ты свои восноминанія и пришли. Пишу въ Свворцову, Михневичу, Мурзакевичу и проч. Приложи ты списовъ сочиненій, и захотълось бы для образчика изъ каждой его книги указать по одной проповъди. Пришли совъть, какія выбрать по твоимъ воспоминаніямъ. Скоръе" 265).

6 февраля 1860 года, Максимовичъ отвъчалъ: "Доброе ты дёло вздумаль положить цийтовъ на могилу незабвеннаго нашего Инновентія. Я самъ въ началь зимы уже началь было писать вапитальную статью для моего Украиниа, объ Инновентів; но приспела біографія Кирвевскому, зело натрудившая мив душу. Кажется, не примусь въ эти недвли за статью объ Инновентів, для которой надо мив доставать изъ воморы и свршии связву бумагъ, чтобы выбрать изъ нея, а потомъ разобрать и списать полсотни Инновентиевыхъ записочевъ и писемъ во миф: одно это уже работа Египетская, для воторой на эту пору не приходить еще охота; а сдёлать себъ насилія не подобаеть. Притомъ же я, посль біографіи, принялся довончить и нереписать свазавіе о Межигорскомъ монастыръ, для второй книги Украинца; а мнъ переписывать набыло свое маранье хуже и трудные, чымь сочинять. И такъ, вотъ что: у меня подъ рукою есть Инновентісво письмо во мнъ, которое бралъ я въ Москву. Оно интересно будетъ даже и темъ, что написано по Латыни, особенно если издать съ Кубаревскимъ переводомъ. Посылаю тебъ при семъ это письмо. Скажи Алексвю Михайловичу, что я кланяюсь ему въ поясъ и прошу его etiam atque etiam, чтобы онь взяль на себя трудъ переписать и перевести своимъ влассическимъ перомъ. Если бы ты и не заблагоразсудилъ поместить его у себя, тогда списокъ и переводъ ты передащь мяв, для Укражния.

Но я думаю, что ты помъстишь у себя Инновентіеву Латынь, вавъ я въ Кіссаяниню поместить Ософанову: это идеть авадемисту Кіевскому. Не говорю о томъ, что его слова объ эманципаціи и о прочемъ стоять вниманія. Не считаю нужнымъ указывать въ Цептию, что есть лучшаго въ важдой части его трудовъ. Къ чему эта оценка и сортировка? У всяваето свой вкусъ, и намъ легво ошибиться. Одно несомитино, что двъ его седмицы выше всъхъ последовавшихъ затъмъ проповъдей и ръчей, особенно говоренныхъ съ 1848 года, въ который, какъ и въ последнее бурное время, нашъ великій пророкъ — солгася! Въ моемъ письмъ онъ говорить о занятіяхъ Исторіей Польской Церкви: объ этомъ его статья напечатана, разумъется, безъимянно, — въ Журналь Министерства Народнаго Просвъщения. Отыщи ее. Инновентий говориль инф, что важифищая половина статьи-примочанія; Уваровъ просиль его не поместить, чтобы пощадить Мацевесваго, звло расвритивованнаго. Не остались ли тв примпьчанія въ редавціи Журнала. Спросиль бы ты у Сербиновича. Прощай! Мое Инновентіево письмо не забудь возвратить э \*).

Приступая въ изданію Впика на могилу Высокопреосеященнаю Иннокентія, Погодинъ тавже обращался въ его товарищу и ученивамъ. Въ высшей степени интересны отвёты ихъ.

10 марта 1860 года, протопресвитеръ Василій Борисовичъ Бажановъ писалъ Погодину: "Много получено было мною отъ преосвященнаго Инновентія писемъ; особенно въ послёднее время писалъ онъ во мнё очень часто; но онъ писалъ во мнё всегда только о нуждахъ, разумёется, не о своихъ собственныхъ, и въ этихъ письмахъ много, много нашлось бы цвётковъ, которые можно было бы вплести въ вёновъ ему. Но эти письма писаны были съ такою необывновенною отвровенностію, что я находилъ нужнымъ большую часть ихъ уничтожить, потому что другіе могли перетолковать ихъ по своему. За исвреннее расположеніе его ко мнё и преимущественно

<sup>\*)</sup> Это Латинское письмо, въ переводъ И. В. Помяловскаго, было мною напечатано въ *Русскомъ Архиев* 1894 г., № 6, стр. 297—298. *Н. Б.* 

за ревность его во благу Церкви и Отечества, я не перестаю ежедневно воспоминать его въ недостойныхъ молитвахъ монхъ".

Эти строви принадлежать товарищу преосвященнаго Инновентія, а воть письма ученивовь его:

"Какъ искренній почитатель незабвеннаго Инновентія,—
писаль ученикь его, историкь Русской Церкви, высокопреосвященный Макарій,—вполнів сочувствую вашему предпрінтію и
охотно предоставляю вамъ право перепечатать мою статью.
Только прошу исправить въ ней двів важныя ошибки: одну
о містів его рожденія, другую о днів его кончины. Другого
вашего желанія исполнить не могу. Большую часть проповідей Инновентія я читываль очень давно, еще въ студенчествів; а теперь перечитать ихъ вновь, чтобы указать лучшія,
право, не имізю досуга. Да и всізка книга пода руками ніть.
Прошу извинить".

Въ другомъ своемъ письмѣ, Макарій писалъ Погодину: "О покойномъ преосвященномъ Инновентів я высказаль въ заключеніе моей статьи мое частное, личное мнѣніе и самое искреннее. Перемѣнить его считаю дѣломъ, противнымъ мосй совѣсти, какъ ни глубоко уважаю я покойнаго геніальнаго человѣка" <sup>866</sup>).

Въ увазанномъ завлюченіи, Маварій писалъ: "Знаемъ, что время для полнаго и безпристрастнаго суда о повойномъ преосвященномъ Инновентіт еще не настало; но не можемъ удержаться, чтобы не высказать здёсь о немъ, по врайней мёрв, вавъ о ученомъ и литераторв, нашего частнаго ивренняго мивнія. Это былъ человівть, въ особенномъ смыслів, геніальный: высовій, свётлый, проницательный умъ, всегда богатое, неистощимое воображеніе, живая и обширивійная память, легкая и быстрая сообразительность, тонкій и правильный вкусь, даръ творчества, изобрітательности и оригинальности, совершеннійшій даръ слова—все это, въ чудной гармоніи, совміщено было въ покойномъ іерархів. При тавихъ необывновенныхъ талантахъ, онъ иміть и необывновенное образованіе: не однів духовныя науки, которыя извіттны были

ему въ совершенствъ, онъ зналъ, болъе или менъе, весьма многія свётскія науки, такъ что могъ разсуждать объ нихъ съ спеціалистами, и нередно своими меткими, оригинальными вопросами или отвътами поражаль знатововь дела. Это быль образцовый профессоръ: своими вдохновенными импровизаціями онъ пробуждаль, увлеваль, восторгаль умы слушателей. Но по самому складу и настроенію своихъ способностей, онъ не произвель и не могь произвесть эпохи въ Наукъ, которую преподавалъ; онъ не подвинулъ ея впередъ, онъ даже вовсе ея не обрабатываль: левціи, записанныя со словь его воспитанвивами, можетъ быть, не всегда върно, и доселъ сохраняющіяся въ рукописяхъ, суть лекцін живыя, легкія, часто обаятельныя; но не показывають ни широкаго, ни самостоятельнаго взгляда на цёлую область Науки, не вездё запечатавны зрвлостію и основательностію, и вовсе не отличаются богатствомъ положительныхъ свёдёній. Въ левціяхъ видёнъ богословъ съ свётлымъ, чрезвычайно-гибиимъ, возвыщеннымъ умомъ, богословъ-мыслитель; но не видно того, что навывается христівнскимъ глубокомысліемъ и богословскою ученостію. Судя по историческимъ сочиненіямъ Инновентія, онъ могъ быть блестящимъ повъствователемъ-живописцемъ, отнюдь не ниже Караменна, но не обладалъ собственно-историческимъ талантомъ, не имълъ духа исторической критики и вообще вськъ тъхъ свойствъ, какія нынъ требуются отъ современнаго историка. Нетъ, не Наука, какъ ни близка она была знаменитому іерарху, а искусство челов'вческаго слова: вотъ въ чемъ состояло его истинное призваніе! Онъ быль не только отличный знатовъ, но и геніальный художнивъ отечественнаго слова, вавъ свидетельствуютъ и свидетельствовали — и его печатныя творенія, изв'єстныя всей Россіи, и его академичесвіе урови, и самыя его домашнія бесёды. Онъ быль веливій пропов'вдникъ, не всегда себ'в равный, но всегда оригинальный и вдохновенный, всегда общедоступный, всегда производившій магическое вліяніе на слушателей, великій не столько въ печатныхъ своихъ проповедяхъ, которыя не всё могутъ

выдерживать строгую критику, сколько тогда, когда онъ произносиль ихъ; это быль геніальный ораторь, именно на каоедрѣ церковной... Какъ писатель Русскій, преосвященный Иннокентій, по справедливости, должень занять одно изъ первыхъ мѣстъ въ Исторіи Русской Литературы; а какъ проповѣдникъ, онъ займеть одно изъ первыхъ мѣстъ между духовными витіями, не только нашего времени и Отечества, но и всѣхъ временъ и народовъ: имя Иннокентія останется безсмертнымъ" <sup>267</sup>)!

Самое задушевное письмо Погодинъ получилъ отъ другого ученива Инновентія, епископа Смоленскаго Антонія \*), роднаго племяннива приснопамятнаго святителя Кіевскаго Филарета. "На просьбу вашу, - писаль преосвященный, - отвычаю совершеннымъ сочувствіемъ въ предпринятому вами ділу и живъйшею благодарностію къ вамъ, что вы пришли къ мысли почтить память онаго Архипастыря. Къ сожаленію, дать вамъ матеріала я не могу никавого. У меня есть довольно писемъ его, но, кажется, все оффиціальныя и о предметахъ, васавшихся службы. Записовъ я не вель нивавихъ о его личности въ то время, какъ жилъ близко въ нему въ Кіевь. Когда я учился въ Академіи, онъ быль только ректоромъ и лекцій уже не читаль въ нашемъ курсь, и при томъ быль уже викаріемъ и первая энергія, какою отличался онъ на службъ въ Агадеміи въ началь, уже была ослаблена. Впрочемъ, и тогда еще сильное вліяніе имълъ онъ, и умълъ давать всему опружающему его движение и жизнь, и все одушевляль словомъ и деломъ своимъ. Выборомъ лучшаго вы конечно не затруднитесь - изъ проповедей его, особенно съ помощію почтеннъйшаго Михаила Александровича Максимовича, который такъ близокъ быль къ почившему и хорошо изучиль его. По моему-лучшаго ищите наипаче въ Харьвовскихъ поученіяхъ. Тамъ былъ зенить его краснорфчія церковнаго. Одесскія ужъ слабе. Воспоминанія указанныхъ вами лицъ должны войти въ составъ вашего изданія съ осто-

<sup>\*)</sup> Скончался въ санъ Архіепископа Казанскаго. Н. Б.

рожностію. Напримъръ, помнится мнъ, что Іоасафъ писалъ не совсъмъ дъльное что-то. Найдите въ Москвъ священника о. Петра Ивановича Ковмина. Онъ кажется, при Богоявленской, что на Елоховъ, церкви. Это недалекій родственникъ почившаго и былъ мнъ товарищъ и другъ по Академіи. Онъ, можеть быть вамъ полезенъ. Михаилу Александровичу Максимовичу усердный мой поклонъ—при свиданіи. Онъ хотълъ составить Славяно-Русскую азбуку для народа съ статьями для первоначальнаго чтенія: върно эта мысль осталась безъ исполненія".

Погодинъ не обощель своею просьбою и тёхъ людей свётскихъ, воторые, по совийстному жительству съ Иннокентіемъ въ Одессъ, близво его знали.

Присворбно патріоту читать слідующее письмо профессора Мурзакевича: "Поздравляю съ наступающимъ празднивомъ и прошу извиненія въ невольномъ промедленіи на ваше письмо, добрейшій и благороднейшій Михаиль Петровичь. Больнь простудная продержала меня бездыйственным слишкомъ полтора мъсяца. Объ Инновентів писать нужно повременить, пова остынеть нерасположение въ нему большинства духовныхъ. Бумаги оффиціальныя и труды его по порученію Синода своевременно забраны имъ; частная переписка и заивтки находятся у его брата, живущаго въ Харьковв. Книги повойнаго брать представляеть въ распоряжение императора (?!!) вивсто того, чтобы безъ церемоніи ихъ отдать Одесской Семинаріи, на которую покойный, къ сожальнію, не обращалъ никакого вниманія. Иннокентій умеръ внезапно, вопреки обнадеживанію Пирогова и Ко. Пользуясь этимъ, его домочадцы обоврали мертвеца свыше чёмъ на пятьдесять тысячь р. с. Покойникъ велъ дела свои безпорядочно. Консисторія сділала на него начеть въ восемь тысячь. Подвідомственное Инновентію духовенство не поминаеть его дихомъ, однаво и не похваляетъ добромъ, за его привазанія или предложенія покупать его сочиненія. И такъ, молчаніе всёхъ благовременно <sup>« 268</sup>)!

### LXXXVI.

Навануні престольнаго празднива Успенсваго собора, 14 августа 1860 года, въ 10-ть вечера, прибыль въ Москву императоръ Александръ II-й, съ государемъ насліднивомъ цесаревичемъ Ниволаемъ Александровичемъ и съ веливниъ княземъ Михаиломъ Николаевичемъ.

Въ самый правднивъ Успенія, въ 11-ть утра, государь съ наслёдникомъ и съ веливимъ вняземъ былъ у обёдни въ соборѣ. Предъ входомъ былъ встрёченъ митрополитомъ Московскимъ Филарстомъ, архіепископомъ Евгеніемъ и епископомъ Дмитровскимъ Леонидомъ, при чемъ митрополитъ Московскій привётствовалъ государя слёдующею рёчью:

"Благочестивъйшій государь! Всегда свътлое для насътвое лицезръніе свътить нынъ намъ еще новымъ лучемъ. Близъ тебя видимъ твоего возлюбленнаго первенца, въ первый разъ здъсь по вступленіи его въ престолонаслъдственное совершеннольтіе. Радостно видъть сіе исполненіе надъ тобою и надежду дальнъйшаго исполненія древняго благословенія: Созиосоду въ родъ и родъ престоль Твой (Ис. LXXXVIII, 5).

"Духовно радуемся тавже, что тебѣ благоугодно, вмѣстѣ съ твоею вѣрнопреданною столицею, праздновать ея соборный правднивъ въ храмѣ твоего царскаго вѣнчанія.

- "Благословенно твое благоволеніе къ твоей древней столиць.
- "Благословенно твое благоговъніе къ ея древней святынъ.
- "Единеніе царя и народа въ истинной въръ есть животворный источникъ ихъ государственнаго единства и силы.

"Воздвигшій тебя отъ благословеннаго корени царей, помазавшій тебя свыше и поставившій тебя защитникомъ Церкви Своей да спосп'єшествуєть всегда теб'є и въ охраненіи мира ея въ Отечеств'є нашемъ, и въ возстановленіи разрушеннаго мира ея за пред'єдами онаго, и всіє царствецныя дѣла твои да благоуправить въ истипному и непоколебимому благоденствію всѣхъ вѣрноподданныхъ $^{\alpha}$  <sup>269</sup>).

На другой день, Филареть писаль своему Лаврскому намъстнику Антонію: "Вчерашній праздникь въ Москвъ быль благообразень. Государь императоръслушаль литургію въ Успенскомъ соборь, прошель изъ дворца среди восклицаній многочисленнаго народа, и также, по литургіи, въ Чудовь — къ святителю Алексію. Письмо къ вамъ писаль я поспъшно, потому что приближалось время вхать къ государю. Онъ приняль меня въ кабинеть, и потомъ, за столомъ, посадиль между собою и государемъ наслъдникомъ. Государь наслъдникъ возросъ тълесно и душевно. Сегодня, по предвареніи, ожидаль я его въ 11-мъ часу, а онъ прівхаль нечалнно въ 10-мъ; и я не успъль принять его въ церкви; однако, уходя отъ меня, онъ быль и въ церкви. Прожиль я вчерашній день не безъ труда, но съ удовольствіемъ. Слава Богу о всемъ <sup>« 270</sup>).

19 августа 1860 года, государь вывхаль изъ Москвы въ Тулу, оттуда, 21 августа, возвратился въ Царское Село.

21 сентября 1860 года, императрица Марія Александровна, въ Царскомъ Селъ, разръшилась отъ бремени сыномъ, нареченнымъ Павломъ. 30-го того-же сентября, государь отбылъ изъ Царскаго Села. Въ Вильнъ выъхали ему на встръчу нъкоторые изъ Нъмецкихъ гостей: великій герцогъ Савсенъ-Веймарскій, принцы Карлъ и Альбертъ Прусскіе, Августъ Виртембергскій и Фридрихъ Гессенъ-Касельскій.

8 октября, государь прибыль въ Варшаву въ одинъ день съ цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ. На другой день прівхаль принцъ-регенть Прусскій съ великимъ герцогомъ Мевленбургъ-Шверинскимъ; на третій—императоръ Австрійскій. Монарховъ сопровождала многочисленная и блестящая свита. Съ принцемъ Вильгельмомъ прибыли: министръ президентъ князь Карлъ-Антонъ Гогенцоллернскій и военный министръ генералъ Роонъ; съ императоромъ Францомъ Іосифомъ—мнистръ иностранныхъ дёлъ графъ Рехбергъ и генералъ-адъютанты, графы: Кренневиль и Куденговъ. Въ свитъ

императора Александра II-го находились: внязь А. М Горчаковъ, принцы: Георгъ Мекленбургъ-Стрелицкій, Александръ Гессенскій и Прусскій посланникъ при Петербургскомъ Дворѣ Бисмаркъ. Кромѣ того съёхались въ Варшаву дипломатическіе представители Россіи: изъ Вёны — Балабинъ, изъ Берлина — баронъ Будбергъ, изъ Парижа — графъ Киселевъ.

"Сегодня пресловутое свиданіе, —писаль А. О. Россеть своей сестрѣ А. О. Смирновой, —и размѣняются рукожатіями и поцѣлуями. Въ началѣ оно было принято у насъ ужасно дурно, но потомъ поуспокоились. Всѣ Горчаковскіе твердять, что ничего изъ свиданія не выйдеть важнаго и что невозможно было отказать Австрійскому императору; но, судя по полу-офиціальнымъ статьямъ Journal de St. Petersbourg, едва ли не обумлъ насъ тотъ же духъ фигурированія на политическомъ поприщѣ и гибельной болтовни. Казалось бы, чего лучше какъ сказать себѣ, въ виду Европейской путаницы, что моя нзба съ краю, я ничего не знаю, и заняться своими дѣлами <sup>271</sup>).

"Киселева, — повъствуетъ Татищевъ, — государь встрътилъ выражениемъ недовърія къ *Лудовику Наполеону*, повторениемъ упрековъ за Вилла-Франкское перемиріе, неодобрительнымъ отзывомъ объ его политикъ въ Италіи. Пріемъ этотъ уже предръшилъ участь привезенной Киселевымъ записви: О пользю оборонительнаго союза съ Франціей, съ точнымъ опредплениемъ взаимныхъ обязательствъ договаривающихся сторонъ. Ознакомясь съ нею и передавая ее князю Горчакову, государь начерталъ: *Противъ кого?* Записка и проектъ договора, остались, конечно, безъ послъдствій".

Между тъмъ, — продолжаетъ Татищевъ, — "пріемъ, ученья в смотры, объды, спектакли, въ продолженіе четырехъ дней, чередовались съ совъщаніями, происходившими между государями и ихъ министрами. Положено потребовать отъ Наполеона гарантій, съ цълью сохранить миръ Европы, поддержать расшатанныя основы народнаго права и остановить успъхи всеобщей революціи. Но князю Горчавову удалось отклонить все, что могло придать этому ръшенію характеръ

вызывающій или просто враждебный Франціи. Вызвавшись быть посредникомъ между Веной и Берлиномъ, съ одной стороны, и Парижемъ - съ другой, внязь Горчавовъ могъ писать Морни, что Варшавское свидание было одинаково благопріятно для Россіи и для Франціи: для Россіи потому, что уб'вдились въ невозможности распорядиться въ чужую сторону ея вещественными силами; для Франціи — ибо удостовърились, что единение съ нею продолжаеть служить основаниемъ Русской политики и что нивавая воалиція невозможна противъ нея, пова того не хочетъ Россія. Князь А. М. Горчавовъ, увъщевая Морни содъйствовать, съ своей стороны, упроченію этого результата отвазомъ Франціи отъ солидарности съ революціей, просиль его не поступаться принципами, замізчая: , Безъ нихъ нельзя создать ничего прочнаго. Между нами существуетъ достаточно первостепенныхъ интересовъ, чтобы служить намъ общею связью. Мы принимаемъ въ разсчетъ требованіе времени, но Европа не находится въ состояніи первобытнаго общества, когда все было tabula rasa, и мы твердо увърены, что отречение отъ понятій права, изъ которыхъ истекаютъ принципы, не есть условіе ни прогресса, ни цивилизаціи, въ мало-мальски устойчивомъ деле". Въ томъ же смыслё выразился князь Горчаковъ и предъ Французскимъ посломъ въ Петербургъ" 272).

Это заступничество внязя А. М. Горчакова за Францію произвело свое д'яйствіе, что можно предполагать изъ сл'ядующихъ стровъ И. С. Аксакова (изъ Тріеста, 17 ноября 1860 года): "Зд'ясь, въ Тріестинской газетв, я прочель, что Французскій императоръ приказалъ своему посланнику въ Константинопол'я всячески обезнадеживать движеніе Болгаръ, обратившихся въ посланнику съ просьбой о повровительств'я Франціи и съ предложеніемъ уніи, — именно потому, сказано, что Наполеонъ желаетъ сохранить теплыя и исвреннія отношенія въ Россіи! Краска бросается въ лицо отъ стыда! Наполеонъ напоминаетъ Болгарамъ о Россіи, отсылаетъ ихъ въ намъ, даритъ намъ ихъ « 273)!

Между тёмъ, намёстнивъ Царства Польскаго внязь М. Д. Горчаковъ, во всеподданнъйшей записке, выразилъ взглядъ, что онъ не считаетъ Наполеона III расположеннымъ последовать преподаннымъ ему советамъ умеренности. Ожидалъ разрыва Австріи съ Сардиніей и опасался, какъ бы онъ не сопровождался возстаніемъ Венгріи, которое распространилось бы на Балканскихъ христіанъ и на Галицію. Полагалъ, что обе морскія державы будутъ поддерживать это движеніе, и на этотъ случай считалъ необходимымъ усилить войска, расположенныя въ Царстве Польскомъ".

Государь, на этой всеподданнъйшей записвъ внязя М. Д. Горчавова, начерталь слъдующую резолюцію: "Первыя соображенія о мърахъ подготовительныхъ одобряю, но предоставляю себъ ръшить, когда въ нимъ приступить. Насчеть же вторыхъ (постановка армій на военную ногу), не дай Богъ. чтобы намъ нужно было къ нимъ приступить, и надъюсь, что дипломатическими отношеніями намъ удастся отвратить опасенія, о которыхъ князь Горчаковъ упоминаетъ, иначе будетъ повтореніе 1854 года" 274).

Въ это время, по пути изъ Москвы во Флоренцію, въ Варшавѣ пребывалъ Шевыревъ, и 13 октября 1860 года писалъ Погодину: "Мы до сихъ поръ въ Варшавѣ—и только сегодня выѣзжаемъ въ Вѣну. Нельзя было такъ скоро выѣхать отсюда въ такую интересную минуту. Государя нашего народъ вездѣ принимаетъ съ восторгомъ, но Австрійскому императору угрожала демонстрація. Надѣются много на твердость князя Горчакова, который пользуется полною довѣренностью государя и, какъ слышно, не уступилъ Рехбергу на конференціи".

Но въ томъ же письмѣ Шевыревъ писалъ: "Это письмо было написано передъ самымъ отъѣздомъ изъ Варшавы, но не послано изъ Вѣны, откуда я писалъ въ тебѣ другое. Посылаю его изъ Милана черезъ Пруссію... Нота внязя Горчакова всѣхъ огорчила: въ Россіи было большое сочувствіе, и нота его ослабила".

Варшавское свидание не принадлежить къ числу радостныхъ

событій нашей политической Исторіи. По врайней мірь, Ю. Ө. Самаринь воть что писаль Погодину: "Варшавское свиданіе кончилось общимь неудовольствіемь. Австрія недовольна нами, мы—Австрією, Пруссія—Австрією и Россією, публика недовольна Правительствомь, Правительство недовольно публикою и т. д. Доволень одинь Горчаковь, который теперь оттачиваеть фразы о томь, что это—ничего, учтивость, обрядь, безъ всякой ціли и безъ всякаго значенія; а между тіль, изъ Сербін пишуть: "Когда здісь узнали, что Русскій императорь показывается въ біломь мундирів и что Русскіе кричали ура Австрійскому императору, вы здісь утратили преданныя вамы сердца... Оныя теперь безвозвратно обратились всіми своими сочувствіями въ Франціи, которая одна держить въ рукахь знамя народностей Недешево намь обошлась наша учтивость" зго.).

Между тѣмъ, въ это самое время стали обнаруживаться признави броженія, охватившаго Польское общество. Дошло до того, пишетъ Татищевъ, что "во время пребыванія въ Варшавѣ самого государя и гостей его, въ день, назначенный для параднаго спектакля, императорская ложа въ большомъ театрѣ была облита купоросомъ, а уличные мальчишки отрѣзали шлейфы у дамъ, ѣхавшихъ на балъ къ намѣстнику. По пути царскаго слѣдованія, на улицахъ и площадяхъ, раздавались свистки".

Варшавскія сов'ящанія были прерваны горестнымъ изв'ястіємъ объ опасномъ поворот'я, внезапно принятомъ бол'язнью вдовствующей императрицы. Государь тотчасъ оставилъ Варшаву и посп'ящилъ къ одру умирающей матери и прибылъ въ Царское Село <sup>276</sup>); а 20 октября 1860 года, былъ обнародованъ сл'ядующій манифестъ:

"Божіею Милостію,

Мы, Александръ Вторый, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Царь Польскій, и Великій Князь Финлядскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Всемогущему Богу, по неисповедимымъ Судьбамъ Своимъ угодно было поразить насъ страшнымъ ударомъ. Мы лишились Любезнейшей нашей Родительницы, Императрицы Александры Өеодоровны. Страдавъ почти безпрерывно въ продолжение несколькихъ летъ, после горестной потери Супруга, пезабвеннаго Государя, родителя нашего, она последнее время постепснно, видимо угасала, и ныне 20-го сего Октября, окруженная предметами нежнейшей, взаимной любви, съ спокойствиемъ надежды христинской, предала свою кроткую, чистую душу въ руки Того, Который одинъ можетъ достойно ценить и награждать добродетель. Оплакивая вмёстё съ нами любезнейшую нашу Родительницу, вёрные подданные наши да утёшаютъ себя также, какъ мы, твердою увёренностью, что оставивъ сей міръ, она уже наслаждается вёчнымъ, ни съ чёмъ несравненнымъ блаженствомъ на отеческомъ лонё Всевышняго.

Данъ въ Царскомъ Селѣ, 20-го Овтября, въ лѣто отъ Рождества Христова 1860 г., Царствованіе же нашего въ шестое. Подписано: Александръ<sup>4 277</sup>).

Въ Дневникъ своемъ П. А. Валуевъ записалъ:

Подъ 30 октября 1860 года: "Впечативніе могло произвести только два предмета: Панихида и разстроенное утомленное лицо государя".

— 5 ноября——: "Утромъ въ връпости, на погребении императрицы. Ничего особеннаго во время церемоніи. Личность государя, по прежнему, трогательна и симпатична".

Въ духовномъ завъщании своемъ, покойная государыня посвятила нъсколько трогательныхъ строкъ августъйшимъ дътямъ: "Если по смерти моего императора и несказанно любимаго супруга я не пала подъ тяжестію нежданнаго несчастія, то только благодаря нъжной заботливости, которою окружали меня въ тягостные часы всъ мои дъти, безъ исключенія. Любовь ихъ поддержала во мнъ жизнь, а въ особенности постоянно бдительная попечительность и нъжность возлюбленнаго сына моего императора Александра. Поддержанная святою любовію дътей, я была въ силахъ перенести жесточай-

шіе удары судьбы и пережить супруга, жизнь котораго была моею жизнію. Отъ глубины сердца благодарю васъ: тебя, дорогой сынъ мой Александръ, тебя, нѣжно любимая невѣстка Марія, и васъ всѣхъ, мои столь же любимыя дѣти; ваша истинная, искренняя любовь поддержала жизнь мою. Да воздасть вамъ за это сторицею небо, вамъ и всѣмъ вашимъ потомкамъ" <sup>878</sup>).

"Съ императрицею Александрою Өеодоровною, — замъчаетъ II. А. Валуевъ, — окончательно сходитъ со сцены прежнее царствованіе".

Конецъ вниги семнадцатой.

25 октября 1902 года. Село Гіевка, Харьковской губ. и увзда.

· in the state of th 

- 1) Русская Газета. 1869. № 40.
- 2) Записки и Дневникъ. Спб. 1893. | 153. II, 129.
- стр. 265—266.
- 4) Сочиненія и Пореписка II. А. Плетнева. Сиб. 1885. III, 473 –474.
  - 5) Русская Газета. 1859. № 4, 2—3.
  - 6) Ilucoma, XXV.
- 7) Московскія **Въдомости**. 1859. № 218.
  - 8) Русская Газета. 1859. № 39.
- 9) Московскія Видомости. 1859. № 220.
  - 10) Русская Газета. 1859. № 37.
- 11) Письма м. М. Филарета къ Anmonino. IV, 157, 161-166.
- 12) Московскія Вподомости. 1859. № 48.
- 13) Письма м. М. Филарета въ А. Н. М. Кіевь. 1869, стр. 549.
- Плетнева. Спб. 1885. III, 474.

14) Сочиненія и Переписка П. А.

- **15)** Русскій Apxues. 1885. II, 447 -- 450.
- Русская Старина. 1885. Марть, стр. 694.
- 17) Русскій Архиев. 1885. № 7, стр. 452.
  - 18) Ilucima, XXV.
- 19) Pycckiŭ Apxues. 1885. III, 154-155, 271-272, 156-157.
- 20) Письма м. М. Филарета къ Aumonino. IV, 179.
- 21) Русская Старина. 1891. Августь, стр. 275.

- 22) Записки и Дневникъ. II, 151
  - 23) Полное Собраніе Сочиненій князя
- 3) Русская Старина. 1891. Августь, : П. А. Вяземскаю. Спб. 1896. X, 194.
  - 24) Ilucina, XXV.
  - 25) Московскія Видомости. 1859. **№** 105.
  - 26) Отечественныя Записки. 1859. CXXIV. Cosp. atron., crp. 67-68.
  - 27) Pycckiŭ Apxues. 1889. Ne 10, стр. 719.
  - 28) Письма Филарета м. М. къ епископу Дмитровскому Леониду. М. 1883, crp. 30.
    - 29) *[[ucuna, XXV.*
  - 30) Письма Филарета къ Антонію. M. 1884. IV, 184.
  - 31) Московскія Въдомости. 1859. **№** 218.
    - 32) Русская Газета. 1859. № 37.
  - 33) Письма Филарета къ высочайшимь особамь и кь разнымь другимъ лицамъ. Тверь. 1888. II. 298-299.
    - 34) Русская Газета. 1859. № 38.
  - 35) Ръчи. М. 1872, стр. 219-221.— Письма, XXV.
  - 36) Творенія Иннокентія м. Москоескаго. Собраны Иваномъ Барсувовымъ. M. 1886. I, 144—145.
  - 37) Иисьма, XXVI.—Русская Ста*рина.* 1880. Сентябрь, стр. 97 – 98.
  - 38) Московскія Въдомости. 1859. № 93.—Русскій Архивъ. 1889. № 4, стр. 636.
  - 39) Русская Старина. 1880. Сентябрь, стр. 99-101.

- стр. 407-410.
- 41) Русская Старина. 1891. Окт., стр. 145.
  - 42) Русская Газета. 1859. № 40.
- 43) Pycckiŭ Apxues. 1889. № 2, стр. 338.
- 44) Русская Старина. 1891. Августь, стр. 271; 1887. LIII, 447-448.
- 45) Собраніе Сочиненій К. Д. Кавелина. Спб. 1898. II, 103—106.
- 46) Освобожденіе крестьянь въ царствованіе императора Александра П. Спб. 1889. І, 14.
- 47) Русскій Архивъ. 1886. № 7, стр. 391-392.
- 48) Освобожденіе крестьянь. І, 48--50. XIV-XVI.
- 49) Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева. Спб. 1885. III, 478.—Русская Старина. 1891. Августъ, стр. 270.
- 50) Pycckii Apaues. 1879. III, 352-353. Русская Старина. 1899. Февр., стр. 285—287.— Матеріалы для біографін князя В. А. Черкасскаго. М. 1901. I. 314—316.—Русь. 1883, № 3.—Колоколь. 1862, ctp. 585.— Homoe Cobpanie Counненій князя П. А. Вяземского. Спб. 1886. X, 20.—Русская Старина. 1873. Іюнь, стр. 855—856.
- 51) Освобожденіе крестьянь. 51-53, I-V, 75-77, 102-104.
- 52) Русскій Архивъ. 1886. № 7, стр. 393-394, 206.
- 53) Освобожденіе престьянь. 215—216, 444, 525—526. — Русская Старина. 1899. Марть, стр. 582. Сочиненія А. С. Хомякова. М. 1900. VIII, 424-425.
- 54) Русскій Архивъ. 1886. № 7, стр. 394—395.
- 55) Русская Старина. 1891. ABr., стр. 278, 555.
- 56) Записки и Дневникъ. Спб. 1893.
- 57) Русскій Архивъ. 1886. № 7, стр. 402 — 403. — Русская Старина. 1899. Марть, стр. 577—578.
  - 58) Русская Старина. 1891. Авг., стр. 148.

- 40) Русскій Архиев. 1893. № 4, стр. 278, 547, 550—552.—Русскій Архивъ. 1900. № 27, стр. 377.
  - 59) Освобождение крестьянь. I, 174, 189 — 190, 203. — Русская Старина. 1899. Мартъ, 577—578.
  - 60) Русская Старина. 1891. Авг., стр. 552—553.
  - 61) Освобождение крестьянь. І, 257-260, 402-404.
  - 62) Pyccriŭ Apxus. 1886. № 7, стр. 402-403.
  - 63) Русская Старина. 1891. Авг., стр. 555, 557, 559; Сентябрь, стр. 139, 143, 145-146.
  - 64) Pycoxiŭ Apouer. 1896, Ne 11, стр. 332, 334—335. — Русская Старима. 1891. Авг., стр. 249.
  - 65) Русская Старина. 1891. Сентябрь, стр. 143.
  - 66) Освобождение крестыяны 490-505
    - 67) Pycs. 1883. Nr 8, crp. 30-39.
  - 68) Pycckiŭ Apxues. 1879. III, 297— 298; 1886. № 3, стр. 360—362.
  - 69) Освобождение кресиналь. І, 603-618, 725-726, 731; IR, 1-7.
  - 70) Записки и Днеовикъ. Ш, 164-165, 167-168.
  - 71) Письма Аксаковых к И. С. Тиргеневу. М. 1894, стр. 148-149.
  - 72) Русская Отарина. 1900. Апр., стр. 139—144.—Русскій Архива. 1896. № 12, crp. 564; 1889. № 3, crp. 488.
  - 73) Русскій Архиев. 1886. № 7, стр. 403-404.
  - 74) Русская Старина. 1899. Марть и Апраль, стр. 583-584; 1900. Нолбрь, стр. 376-377.—Русскій Архиев. 1888. № 1, crp. 601—615.
  - 75) Освобождение крестыяны. П. 80-81, 129, 126-129, 162.
  - 76) Русская Старина. 1900. Ноябрь, стр. 377-378; 1891. Сентябрь, стр. 139.
  - 77) Русскій Архив. 1896. № 11, crp. 333; № 12, crp. 554; 1889. № 3, стр. 487—488; № 11, стр. 340; № 4, стр. 646.
  - 78) Русская Старина. 1891. Окт.,

- 79) Потов Собрате Сочтеній князя П. А. Вяземскаго. Спб. 1887. XI, 339—341
- 80) Русская Старина. 1891. Окт., стр. 148.
  - 81) Спострыя Пчела. 1860. № 18
- 82) Pyccniŭ Apaus. 1896. № 12, crp. 554—556, 557, 563; № 11, crp. 334—335.
- 83) Русская Старина. 1899. Марть, стр. 580—582.
- 84) Pyccnin Apanes. 1896. No 12, crp. 563; 1889. No 5, exp. 124-128.
  - 85) Press. M. 1872, ctp. 222-228.
- 86) Process Apares. 1896. Nº 12, crp. 550.
- 87) *Русская Старина.* 1891. Окт., стр. 147.
- 88) Pyconië Apxues. 1896, Nº 12, ctp. 550.
- 89) Осробоокденіе преставнь. Ц. 890,
   391, 458, 558—560, 587—588.
  - 90) Huchna, XXVI.
- 91) Освобождение крестъянъ. II, 625—627.
- 92) Pyconii Apour. 1896. N. 12, ctp. 559-560.
- 93) Остобоскоденіє крестьянь. II,
   627—628.
- 94) *Русскій Архив*. 1896. № 12, стр. 561.
- 95) Освобождение крестьянь. II, 629—635.
- 96) Русская Старина. 1899. Апр., стр. 121—122.
- 97) Освобождение крестьянь. II, 664, 635, 636.
  - 98) Записки и Днеоникъ. II, 173.
- 99) Освобожденіе престыны. II, 662—663.
- 100) Pyccuiŭ Apxus. 1896. № 12, crp. 561.
- 101) Русская Старина. 1899. Марть, стр. 579. Апрыь, стр. 123.
  - 102) *Aucama*, XXVI.
- 103) Собраніе Сочиненій А. С. Хомякова. VIII, 372.
  - 104) Hame Bpens. 1860. № 5.
  - 105) Tuchna, XXVII.

- 106) Освобомедение крестьянь. II, 100—101, 663—665.
  - 107) Huchma, XXVI.
- 108) Записки и Днеонииз. II, 174—175.
- 109) Pycckiŭ Apauco. 1896. № 12, ctp. 562.
- 110) Русская старина. 1899. Апр., стр. 122.
- 111) Pyccniŭ Apxum. 1896. N 12, crp. 563.
- 112) Освобождение креспият. II, 665—695; Ш. 430—434.
- 113) Русскан Старина. 1891. Овт., стр. 149—150.
  - 114) Наше Время. 1860. № 8.
- 115) Освобожедение крестыянь. II, 697—704.
- 116) Русская Старина. 1891. Окт., 153; Ноябрь, стр. 393.
- 117) Освобожденів креотьянь. Ш. 22-23, 166—199.
- 118) *Русская Старина*. 1891. Ноябрь, стр. 394.
- 119) Communis A. C. Комякова, VIII, 162, 164.
  - 120) Ilucana, XXVI.
- 121) Освобомедение преотнять. III, 84—85, 251—252.
- 122) Русскій Архива. 1889. № 6, стр. 260—261.—Русская Старина.1891. Ноябрь, стр. 401—403; 1899. Апрыв. стр. 125.
  - 123) Освобождение крестьянь. III.
- 124) *Русскан Старина*. 1891. Ноябрь, стр. 403.
- 125) Освобождение крестьянь. III, 738—740, 640—648, 741, 743, 750—765.— Русскій Архив. 1889. № 6, стр. 262; 1896. № 9, стр. 384; 1889. № 6, стр. 730.
- 126) Русская Старина. 1899. Апр., стр. 125; 1891. Ноябрь, стр. 409—410.
- 127) Освобожедение престыни. III, 773—780.
- 128) Русская Старина. 1891. Ноябрь, стр. 409—410.
- 129) Освобожденів престапи. III, 755—767, 749—750.—Русскій Архив. 1896. № 3, стр. 385.

130) Татишев, стр. 554-555.

131) Русская Старита. 1891. Ноябрь, стр. 408—406, 409, 411.

132) Татишев, стр. 555.

133) Русская Старина.1891.Ноябрь, стр. 412—414.—Русскій Архись. 1892. № 2, стр. 205.

134) Татищевъ, стр. 554.

135) Русская Старина. 1891 Ноябрь, стр. 414—415.

136) Русскій Аранов. 1889. № 6, стр. 267.—Письма м. М. Филарета къ А. Н. Муравьеву. Кіевь, 1869, стр. 592.—Русская Старина. 1891. Ноябрь, стр. 426—427, 424, 412—414, 418, 417, 424.

137) Освобождение крестьянь. III, 760 и дал.

138) Русская Старина.1891. Ноябрь, стр. 415, 426.

139) Письма, XXVI.

140) Татичевъ, стр. 555—557. — Православное Обогратие. 1861. Понь-Іголь, стр. 347. — Письма м. М. Филарета къ Антонио, IV, 284.

141) Освобожденіе крестьянь, III.

142) Собраніе минній и отзывовъ Филарета м. Московскаго. М. 1887. V, 16—17.—Письма м. М. Филарета къ Антонію. 1V, 265—266.

143) Русскій Архив. 1889. № 6, стр. 266.—Письма, XXVI.—Письма м. М. Филарета къ Антонію. IV, 280—281.—Споерная Пчела. 1861. № 48.—Письма, XXVI.—И. С. Аксаковъ. IV, 48—49.—Письма, XXVI.

144) Русскій. 1868. № 3-4.

145) Ilucana, XXVI.

146) Московскія Впоомости. 1860. № 10.—Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 75.

147) Русскій. 1868. № 3-4.

148) Московскія Выдомости. 1860.№ 10.

149) Huchma, XXVI.

150) Записки и Дневникъ. II, 233, 243, 279.

151) Huchma, XXV-XXVI.

152) Диевникъ. 1860, 27 января.

153) *Русская Беспьда.* 1860. I, 1—86.

154) T. H. I panoscriii. M. 1897. I, 254.

155) Русская Беспда. 1860. I, 1—86.

156) Письма. XXVI.—Сочименія князя М. М. Щербатова, подъ редавнією И. П. Хрущова н А. Г. Воронова. Изданіє влязя Б. С. Щербатова. Спб. 1898. Ц. 150.—Письма, XXVI.

157) Русское Слово. 1860. Апр., Смъсъ, стр. 116—118.

158) Письма, XXVI. -

159) Современник. 1860. Янв., стр. 1—32. Русская Литература, стр. 104—108. Марть, стр. 257.

160) Русская Беспда. 1860.

161) *Письма*, XXVI.

162) Русская Беспда. 1860.

163) С.-Петербуріскія Въдомости. 1860. № 60.

164) Русская Беспда. 1860.

165) Hucha, XXVI.

166) Современникъ. 1860. LXXX. Свистокъ, стр. 5—24.

167) Русская Весыда. 1860.

168) Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева. Спб. 1885. III, 482.

169) Ilucana, XXVI.

170) Русская Беспда. 1860.

171) Современникъ. 1860. LXXX. Свистовъ, стр. 12.

172) Русская Беспда. 1860.

173) **М**осковскія Въдомости. 1860. № 67.

174) Современникъ. 1860. Марть.

175) Московскія Видомости. 1860. № 67.

176) *Русская Беспда*. 1860.

177) Nuchna, XXVI.

178) Русское Слово. 1860. Апраль. Смёсь, стр. 118—125.

179) Спосрная Пчела. 1860. № 68.

180) Современник. 1860. LXXX, 229—230.

181) Отечественныя Записки. 1860. СХХІХ. Р. Лит., стр. 107—108.

182) Записки и Дневникъ. II, 180.

183) *Русскій Архив*. 1896. № 12, crp. 565—566.

184) *Письма*, XXVI.

185) Commenia A. C. Хомякова. М. 1890. VIII, 86, 330.

186) Письма, XXVI.

187) Русская Беспда. 1860.

188) Современных. 1860. LXXXI, стр. 80—88.

189) *Русское Слово.* 1860. Май. Смёсь, стр. 134—137.

190) Huchna, XXVI.

191) Commewin A. C. Хомякова. VIII, 86.

192) Письма, XXVI.

193) Цисьма М. П. Погодина, С. П. Певырева и М. А. Максимовича къ киязю П. А. Вяземскому. Спб. 1901, стр. 125, 66.

194) Письма, XXVI.—Всемірный Трудз. 1867. Марть, стр. 79—97, Май, стр. 127—134.—Письма, XXVI.

195) Русскій. 1867. х. 25—26, стр. 385-389. — С.-Петербургскія Видомости. 1860. № 273.—Русскій. 1867. х. 25—26. 196) Письма, XXVI.—Русскій Ар-

xuar. 1885. II, 319.

197) Письма М. П. Погодина, С. П. Певырева и М. А. Максимовича къкниэю П. А. Вяземскому. Спб. 1901, стр. 172.

198) Письма М. II. Погодина къ М. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 77. 199) Воспоминанія о С. II. Певы-

199) Воспоминанія о С. II. Шевы ревъ. Спб. 1869, стр. 30.

200) Pyccrin Apxues, 1882—1883 r.

201) Huchna, XXVII.

202) Воспоминаніе о С. П. Шевыревь, стр. 30.

203) Ilucina, XXVII.

204) Bocnomunanie o  $C.\ \Pi.\$  Шевыpess.

206) *Инсыма*, XXIV.

206) Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича къ князю П. А. Вяземскому, стр. 174—175. 207) Уставъ, стр. 25.

208) Жизнь и Труды П. М. Строева. Спб. 1878, стр. 599.

209) Уставъ, стр. 25.

210) *Huchma*, XXVI.

211) Московскія Впдомости. 1860. № 60.

212) Письма, XXVI. — Жизнь и Труды П. М. Строева, стр. 598.

213) Московскія Вподомости. 1860. № 60.

214) Собранів Сочиненій А. С. Хомякова. М. 1900. VIII, 331.

215) *Pyccnii* Apxus. 1886. № 6, crp. 302.

216) Московскія Въдомости. 1860.

**№** 60.

217) Собраніє Сочиненій А. С. Хомякова. VIII, 331—332.

218) Московскія Видомости. 1860. № 60, 65—66.

219) Письма, XXVI.

220) Современникъ. 1860. LXXXI. Замътви Новаго Поэта, стр. 93-99.

221) Русская Беспда. 1860. I, 1—5. 222) Русскій Архиев. 1885. II, 319.

223) Письми М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовичи къ князю П. А. Вяземскому, стр. 172—173.—Собраніе мнъній и отзывовъ Филарета м. М. М. 1886. IV, 513—514.

224) Собраніе отдъльных статей и замьтокъ. М. 1861, стр. 709—710.

225) Письма, XXVI.

226) Собраніе минній и отзывова м. М. Спб. 1887. Томъ доножи., стр. 527—531.

227) Письма м. М. Филарета къ Антонію. М. 1884. IV, 329.

228) Московскія Впдомости. 1860. № 113, 73.

229) Собраніе отдъльных статей и замытокь, стр. 720—721.

230) Собраніе Сочиненій А. С. Хомякови. VIII, 85—86, 232.

231) Сочиненія Богословскія. Прага. 1867. II, 227—259.

232) Русскій Архивъ 1894. № 2, стр. 229.—Собраніе Сочиненій А. С. Хомякова. VIII, 332, 445, 381—382, 164, 163—164.

233) Русскій Архиев. 1882—1883, стр. 112.

234) Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 76—77. 235) Русская Веспда. 1860. II, 37—38.

236) Московскія Выдомости. 1860. № 209, 270.

237) Ръчи. М. 1872, стр. 115—140. 238) Письма, XXVI.

239) Pyccniŭ Apxuss. 1882-1883, crp. 114.

240) *Русская Беспьда.* 1860. II, 3—88.—*Иисьма.* XXVI.—*Русская Беспьда.* 1860. II, 89—98.

<sup>241</sup>) Письма. XXVI.

242) Ilucina. XXVI.—Pyccriŭ Apxues. 1896. № 3, crp. 383.

243) Воспоминаніе о С. II. Шевыревъ, стр. 30—31.

244) H. C. Ancaross. M. 1892. III, 500.

245) Huchma. XXVI.

246) Современникъ. 1860. LXXXIII, стр. 406.

247) Русскій Архив. 1885. II, 450.248) Московскій Вистинк. 1860.

249) Русская Беспда. 1860. II, 27— 28. — Московскія Видомости. 1861. № 270.

250) И. С. Аксаковъ. III, 347—348. 251) Сочиненія А. С. Хомякова. М. 1900. VIII, 163.

252) Письма. XXVI.

253) Сочиненія А. С. Хомякова. VIII, 445, 164.

254) H. C. ARCAROSS. III, 478-479.

255) Русскій Архивъ. 1899. № 8, стр. 588.—Въстиикъ Всемірной Исторіи. 1901. № 4, стр. 83.

256) *H. C. Ancanom.* III, 488, 484—509.

257) Письма. XXVI.

258) Русскій Архиев. 1882—1883, стр. 113.

259) И. С. Аксаковъ. Спб. 1896. Прил., стр. 4—24.

260) Иисьма. XXVI.—И. С. Аксаковъ. Спб. 1896. IV, 43—44. 261) Русская Бесніда. 1860. II, 1—11. 262) Письма Аксановыкь нь И. С. Тургеневу. М. 1894, стр. 149—150.

263) Колокол. 1861. № 90; Диевникз. 1861, 24 див.—Впечникъ Всемірной Исторіи. 1901. № 4, стр. 84.— Русскій Архивъ. 1883, стр. 117.—И. С. Аксакозъ. IV, 57—58.

261) С-Петербурскій Видомости.
1861. Ж. 15.— Современник. 1861.
LXXXVI, 32—39.—Журналь Министерства Народнаго Просвишенія.
1861. СІХ. Изв'ястія, Сы'ясь, стр. 87.—
Записки и Дневникъ. II. 240.—Письма.
XXVI.—Стихотворенія Ө. Тютчева.
М. 1868, стр. 87—89.—Стихотворенія
А. С. Хомякова. М. 1868, стр. 93.—
Письма. XXVI.

265) Письма М. II. Погодина къ М. А. Максимовичу. Спб. 1882, стр. 77, 74.

266) Письма. XXVI.

287) Вписк на могилу высокопреосвященнаго Иннокентія. М. 1867, стр. 38 - 40.

268) *Письма*. XXVI.

269) Московскія Видомости. 1860. № 179, 181.

270) *Ишсьма м. М. Филароша ко* Антонію. IV, 248.

271) Московскія Видомости. 1890. №№ 183, 188.—Русскій Архия. 1896. № 3, стр. 384.

272) Tamumes, crp. 511-512.

273) И. С. Аксаковъ. Спб. 1896, стр. 35.

274) Татишевъ, стр. 512.

275) *Ilucana*. XXVI.

276) Татищевь, стр. 512, 574.

277) Московскім Видомости. 1860. № 230.

278) Русская Старина. 1891. Ноябрь, стр. 407, 411.—Татищевь. Императоръ Александръ II. Изданіе А. С. Суворина. Спб. 1903. I, 271— 272.



٠.

. •

•

.

|    |   | <del> </del> |   |   |
|----|---|--------------|---|---|
| •  |   | •            |   |   |
|    |   |              |   |   |
| 77 |   |              |   |   |
|    | • |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
| •  |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   | , |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   | • |
|    | • |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    | • |              | ٠ |   |
|    |   |              |   | • |
|    |   |              |   |   |
|    | • |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |
|    |   |              |   |   |

|   |   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | , | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| _ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

. . .